H. R. Munsdepr.

Umnepamops Huxonaŭ L.





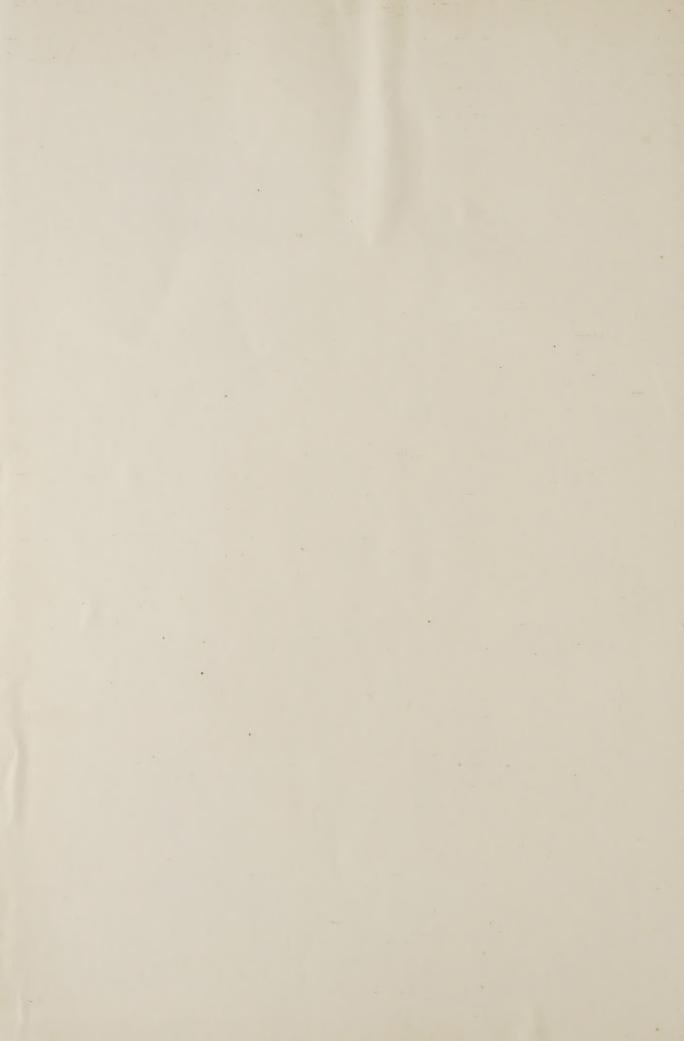

The person charging this material is responsible for its return on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

| h01 28 |             |
|--------|-------------|
| 100 60 | 969         |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        | .25         |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        | L161-O-1096 |



### ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ



## ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

#### ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ

н. к. шильдера

СЪ 252 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

—o—

--0--

томъ второй

M.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА 1903

Рисунни дозволены цензурою 31-го онтября 1903 г. С.-Петербургъ



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Немедленно по окончаніи процесса декабристовъ дворъ переселился въ Москву.

Императрица Марія Өеодоровна уже со времени кончины императрицы Елисаветы Алекс'вевны жила въ Москв'в, гд'в, по словамъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «благотворительной ея душ'в открывался кругъ д'в'йствія не мен'ве обширный, ч'вмъ въ Петербург'в». Императоръ Николай прибылъ въ Петровскій дворецъ 20-го іюля (1-го августа). Торжественный въ'вздъ въ Москву посл'вдовалъ 24-го іюля (5-го августа). Государь былъ верхомъ; за нимъ сл'вдовали въ каретахъ об'в императрицы и насл'єдникъ Александръ Николаевичъ.

Къ предстоявшей коронаціи явились также въ первопрестольную столицу чрезвычайные представители иностранныхъ державъ. Ранѣе прочихъ, еще весною, прибыль въ Петербургъ чрезвычайный посолъ Карла X, маршалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій, въ сопровожденіи большой военной свиты. О немъ императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу: «ІІ me paraît un franc soldat et tout à fait facile à vivre; du moins il ne me gêne point» 1. Представителемъ Пруссіи былъ братъ императрицы, принцъ Карлъ Прусскій, Австріи—принцъ Гессенъ-Гомбургскій, Англіи—герцогъ Девонширскій, Швеціи и Норвегіи—фельдмаршалъ графъ Стедингъ 2.

Слабость, ощущаемая императрицею Александрой Өеодоровной, по прівздв въ Москву заставила отнести коронованіе къ концу поста; для укрвпленія ея здоровья государь съ семьею поселился въ Нескучномъ, на дачв графини А. А. Орловой-Чесменской 3.

Къ прівзду двора въ Москву собраны были на Ходынскомъ полв сводныя войска гвардейскаго ч и гренадерскаго корпусовъ: государь производилъ частые смотры и ученья, на которыхъ присутствовали иностранные гости. «Мармонъ,— сообщалъ императоръ Николай цесаревичу,— сравниваетъ эти войска съ состояніемъ французскихъ войскъ въ Булонскомъ лагерѣ. На смотру мой маленькій молодецъ ѣхалъ рысью и галопомъ на правомъ флангѣ дивизіона своего полка, все какъ слѣдуетъ, къ великому удовольствію отца и зрителей» 5.

Маршалъ Мармонъ, вспоминая въ своихъ запискахъ о московскомъ смотрѣ, высказываетъ удивленіе по поводу смѣлости и искусства, обнаруженныхъ во время смотра восьмилѣтнимъ наслѣдникомъ. Императоръ Николай, смотря на своего сына съ выраженіемъ самой нѣжной заботливости, обратился къ герцогу съ словами: «Вы полагаете, что я испытываю волненіе и безпокойство, видя этого столь дорогого мнѣ ребенка среди подобной сутолоки; но я предпочитаю покориться этому, чтобы выработать въ немъ характеръ и съ малолѣтства пріучить его быть чѣмъ нибудь, благодаря самому себѣ» 6.

«Вотъ что можно назвать хорошими началами воспитанія,— замѣ-чаетъ Мармонъ,—а когда они примѣняются къ воспитанію человѣка, предназначеннаго быть главою великой націи, отъ этого должно ожидать наилучшихъ послѣдствій».

Изъ приведенныхъ уже ранѣе различныхъ отзывовъ, извлеченныхъ пзъ писемъ цесаревича, видно было, съ какимъ упорствомъ и съ какою настойчивостію Константинъ Павловичъ отклонялъ малѣйшій намекъ государя на желательное, въ видахъ успокоенія умовъ, появленіе его въ Петербургѣ. Ссылаясь на недавній мятежъ, цесаревичъ признавалъ для себя невозможнымъ покинуть Варшаву.

Если уже государю не удалось привлечь Константина Павловича въ Петербургъ, то оставалось желать, чтобы при предстоявшемъ въ Москвъ коронованіи присутствовалъ также цесаревичъ. Императоръ Николай не рѣшался, однако, облечь это желаніе въ форму просьбы, а еще менѣе придать своей мысли оттѣнокъ положительной воли.

Зимою 1826 года, въ Петербургъ прибылъ министръ финансовъ царства Польскаго, князь Любецкій, сопровождавшій польскую депутацію, явившуюся привѣтствовать воцарившагося императора. При прощаніи съ Любецкимъ государь выразилъ желаніе скорѣе увидѣться съ братомъ. Тогда, по разсказу князя Любецкаго, онъ осмѣлился замѣтить:

— «Государь, нужно, чтобы цесаревичь прибыль на коронацію въ Москву; нужно, чтобы тоть, который уступиль вамъ корону, явился возложить ее на вась предъ лицемъ Россіи и Европы. (Sire, il faut qu'il arrive pour le couronnement à Moscou; il faut que celui qui vous a cédé la couronne vienne aussi vous la mettre à la face de la Russie et de l'Europe)».

Послѣ этихъ словъ Любецкаго разговоръ продолжался въ слѣдующихъ выраженіяхъ:



Императоръ Николай Павловичъ. (Съ литографіи Шмидта).

- «Это невыполнимо и въ особенности невъроятно. (La chose est infaisable et surtout improbable).
  - «Это осуществится, государь. (Elle se fera, Sire).
- «Во всякомъ случаѣ, по прівадѣ въ Варшаву, отправьтесь къ княгинѣ Ловичъ поцѣловать ей ручки отъ моего имени. (En tout cas arrivé à Varsovie, allez baiser les mains à la princesse Lowicz)» 7.

Князь Любецкій поняль этоть намекь и, по возвращеніи въ Варшаву, обратился по этому д'єлу прямо къ княгин Ловичь. Пользуясь своимъ вліяніемъ на цесаревича, княгиня сум'єла уб'єдить великаго князя въ необходимости своимъ появленіемъ въ Москв'є обрадовать государя и успокоить Россію.

Передъ отъёздомъ въ Москву императоръ Николай въ своей перепискё съ цесаревичемъ осторожно намекалъ насчетъ своихъ задушевныхъ желаній.

«Я над'єюсь, съ Божіею помощью, — писалъ государь, — быть въ Москв 22-го іюля; итакъ, вы осв'єдомлены о моихъ планахъ столько же, сколько я самъ. Я не скрываю отъ васъ, что я буду очень счастливъ увид'єть васъ; если это невозможно, я покоряюсь судьб'є, разъ очевидно такова воля Божія» 8.

Находясь въ Москвъ и не получая отвъта на высказанное желаніе, императоръ Николай пересталъ уже разсчитывать на возможность свиданія съ братомъ, какъ вдругъ 14-го (26-го) августа, въ 11-ть часовъ утра, цесаревичъ совершенно неожиданно подътхалъ въ Кремлъ къ дворцу, занимаемому государемъ 9. Очевидцы разсказываютъ, что императоръ Николай въ это время занимался въ своемъ кабинетъ. Цесаревичъ, войдя въ смежную съ нимъ комнату, приказалъ доложить о себъ. Государю доложили о прибытіи великаго князя безъ упоминанія титула цесаревича и имени. Николай Павловичъ полагая, что прітхалъ великій князь Михаилъ Павловичъ, велѣлъ подождать. Спустя нѣсколько минутъ, другой, болѣе догадливый камердинеръ доложилъ его величеству, что это—не Михаилъ Павловичъ, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Тогда государь опрометью кинулся навстрѣчу и въ объятія брата, объяснивъ причину не совсѣмъ почтительнаго пріема. Тотчасъ же оба брата потхали къ императрицѣ-матери 10.

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, упоминая объ этомъ событіи въ своихъ запискахъ, пишетъ:

«Появленіе цесаревича было блестящимъ всенароднымъ свидѣтельствомъ и покорности его новому государю и добросовѣстности его отреченія отъ престола, было вмѣстѣ и драгоцѣннымъ залогомъ согласія, связывавшаго ко благу имперіи всѣхъ членовъ царственнаго ея дома. Публика была въ восторгѣ, а дипломатическій корпусъ пришелъ въ совершенное удивленіе. Народъ выражалъ цесаревичу свое удовольствіе



Императоръ Николай Павловичъ.

(Съ рисунка, сдъланнаго съ натуры карандашомъ Крюгеромъ. Изъ собранія П. Я. Дашкова)

единодушными кликами; сановники окружали его знаками почтительнъйшаго благоговънія».

По свидѣтельству Дивова, записанному въ его дневникѣ, извѣстіе о прибытіи цесаревича Константина Павловича въ Москву произвело большую сенсацію въ благомыслящей части общества. «Въ извѣстіяхъ изъ Москвы описываютъ, что свиданіе императора съ его братомъ Константиномъ было очень трогательно. Ихъ объятія, ихъ волненіе въ присутствіи придворныхъ придали этому неожиданному свиданію нѣкоторый оттѣнокъ сентиментализма, который передать трудно».

Цесаревичъ надѣялся пробыть въ Москвѣ не долго, но расчеты его не оправдались, и ему пришлось прожить въ столицѣ до 22-го августа, дня, назначеннаго для коронованія. До наступленія этого торжества его развлекали разводами и маневрами, происходившими въ окрестностяхъ Москвы.

На разводѣ 15-го августа, когда государь вышель изъ кремлевскаго дворца съ обонми братьями, толпа народа пришла въ неописанный восторгъ, бросала вверхъ шапки, раздавались громкіе крики, въ которыхъ смѣшивались имена Николая Павловича и цесаревича. Императоръ подалъ знакъ, и войско крикнуло: «Ура! Константинъ Павловичъ!»

Въ продолжение нѣсколькихъ дней крики возобновлялись всякий разъ, когда цесаревичъ показывался въ публикѣ; народъ окружалъ его экипажъ; если онъ ѣхалъ верхомъ, то ему было трудно пробираться сквозъ толпу, которая восторженно привѣтствовала его.

#### Π.

22-го августа (3-го сентября) 1826 года, состоялась наконецъ давно ожидаемая коронація императора Николая Павловича. Ясное безоблачное небо благопріятствовало торжеству; солнце сіяло во всемъ блескѣ.

Обрядъ вѣнчанія былъ совершенъ новгородскимъ митрополитомъ Серафимомъ при содѣйствіи кіевскаго митрополита Евгенія и московскаго архіепископа Филарета, возведеннаго въ этотъ день въ санъ митрополита. Во время обряда коронованія ассистентами государя были цесаревичъ Константинъ Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ.

На паперти Успенскаго собора Филаретъ произнесъ рѣчь, тронувшую до слезъ монарха <sup>11</sup>.

Въ рѣчи митрополита особенно выдѣляется слѣдующее мѣсто, касавшееся тяжкихъ событій послѣдняго времени:

«Нетерпѣливость вѣрноподданническихъ желаній дерзнула бы вопрошать: почто ты умедлиль? если бы не знали мы, что какъ настоящее торжественное пришествіе твое намъ радость, такъ и предшествовавшее умедленіе твое было намъ благодѣяніе. Не спѣшилъ ты явить намъ твою славу, потому что спѣпилъ утвердить нашу безопасность. Ты грядешь наконець, яко царь не только наслѣдственнаго твоего, но и тобою сохраненнаго царства. Не возмущають ли при семъ духа твоего прискорбныя напоминанія? Да не будетъ! И кроткій Давидъ имѣлъ Іоава и Семею; не диво, что имѣлъ ихъ и Александръ Благословенный. Въ царствованіе Давида прозябли сіи плевелы, а преемнику его досталось очищать отъ нихъ землю Израилеву. Что жъ, если и преемнику Александра палъ сей жребій Соломона! Трудное начало царствованія тѣмъ скорѣе показываетъ народу, что даровалъ ему Богъ въ Соломонѣ. Ничто, ничто да не препятствуетъ священной радости твоей и нашей».

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ пишетъ: «Во время священнаго обряда и утомительныхъ его церемоній цесаревичъ тронулъ всѣхъ нѣжною попечительностію объ императрицѣ; а минута, въ которую старшій братъ принялъ шпагу отъ младшаго, приступившаго къ св. причастію, извлекла у всѣхъ слезы. При выходѣ изъ церкви безподобное лицо государя подъ драгоцѣнными камнями императорской короны сіяло красотою. Молодая императрица и наслѣдникъ возлѣ императрицы-матери также обращали на себя взоры всѣхъ. Нельзя было создать воображеніемъ болѣе прекраснаго семейства».

Извѣстіе о совершеніи коронаціи привезено въ Петербургъ генералъадъютантомъ, графомъ Комаровскимъ, 26-го августа. Въ привезенномъ имъ рескриптѣ на имя петербургскаго генералъ-губернатора, генералъ-адъютанта Голенищева-Кутузова, напечатанномъ затѣмъ въ газетахъ, государь писалъ, что къ особенному его удовольствію присутствовалъ при коронованіи цесаревичъ Константинъ Павловичъ, «прибывшій сюда за нѣсколько передъ тѣмъ дней».

Въ манифестѣ, изданномъ 22-го августа, въ день коронаціи, объявлены были милости и облегченія, дарованныя разнымъ состояніямъ. Кромѣ того, начальникомъ главнаго штаба, барономъ Дибичемъ, получены были два указа, заключавшіе въ себѣ различныя милости, оказанныя россійскому войску.

Въ день же коронованія послѣдовали два именные указа о смягченіи наказанія государственнымъ преступникамъ, осужденнымъ на каторжную работу и къ ссылкѣ на поселеніе, а также сосланнымъ въ крѣпостную работу и дальніе гарнизоны. Въ силу этихъ указовъ уменьшены сроки всѣмъ сосланнымъ на каторгу, поселеніе и крѣпостныя работы, а сосланныхъ въ гарнизоны сибирскаго, оренбургскаго и кавказскаго корпусовъ рядовыми съ лишеніемъ дворянства и безъ лишенія велѣно опредѣлить въ полки кавказскаго корпуса до «отличной выслуги» 12.

День коронаціи императора Николая ознаменованъ быль еще важною реформою въ придворномъ вѣдомствѣ, измѣнившею въ корнѣ существо-

вавшій досель способь управленія его путемь сліянія всёхъ разнообразныхъ придворныхъ учрежденій въ одно цёлое. 22-го августа образовано было для этой цёли новое, небывалое досель въ Россіи министерство, а именно, министерство императорскаго двора, управленіе которымъ ввърено было князю Петру Михайловичу Волконскому. Такимъ образомъ долгольтній сподвижникъ императора Александра І-го снова заняль мъсто довъреннаго сановника при его преемникъ; князъ Волконскій безсмънно оставался министромъ двора до своей кончины, посльдовавшей въ 1852 году.

Согласно учрежденію, обнародованному 22-го августа, министерству пмператорскаго двора подчинены всё «придворныя вѣдѣнія» и театральная дпрекція; вмѣстѣ съ тѣмъ министръ двора былъ министромъ департамента удѣловъ и управляющимъ кабинетомъ <sup>13</sup>.

Необходимо здёсь также отмётить, что 22-го августа обнародовань быль составленный уже ранёе манифесть объ опредёленіи, въ случаё кончины императора, правителемъ государства великаго князя Михаила Павловича, до наступленія законнаго совершеннолётія наслёдника. Званіе же опекуна надъ всёми дётьми государя до совершеннолётія каждаго изъ нихъ предоставлено было императрицё Александрё Өеодоровнё. Въ манифестё сказано было, что постановленіе это состоялось съ благословенія императрицы Маріи Өеодоровны и «съ предварительнаго одобренія любезнёйшаго брата нашего, цесаревича и великаго князя Константина Павловича». Упомянутый здёсь манифесть подписань быль еще задолго до коронаціи, а именно 28-го января 1826 года въ Петербургё 14.

Награды, дарованныя 22-го августа, заключались преимущественно въ весьма значительной раздачѣ чиновъ и орденовъ. Главнокомандующіе первой и второй арміи, графы Сакенъ и Витгенштейнъ, произведены были въ генералъ-фельдмаршалы, а начальникъ главнаго штаба, генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ, въ генералы отъ инфантеріи. Графинѣ Ливенъ пожаловано было княжеское достоинство съ титуломъ свѣтлости 15; военному министру Татищеву, генералъ-адъютанту Чернышеву, начальнику штаба цесаревича Курутѣ, барону Строганову и генералъ-адъютанту Поцио ди Борго—графское достоинство.

Особенныхъ милостей удостоены были только два лица: графу Нессельроде, въ видѣ изъятія изъ общихъ правилъ, пожалованъ былъ участокъ казенной земли въ 4.702 десятины въ Тамбовской губерніи, а князю П. М. Волконскому ежегодный пенсіонъ въ 50.000 рублей изъ суммъ департамента удѣловъ.

Генералъ-адъютантами назначены были: начальникъ штаба отдѣльнаго корпуса военныхъ поселеній, генералъ-майоръ Клейнмихель, и командиръ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона, генералъ-майоръ Геруа.



Публичное объявленіе о коронаціи императора Николая I въ Москвѣ. (Съ литографіи того времени Куртена).

На другой день посл'є коронаціи, 23-го августа, ночью, цесаревичъ Константинъ Павловичъ уёхалъ изъ Москвы въ Варшаву, уклоняясь отъ дальн'єйшихъ торжествъ и увеселеній. Разсказываютъ, что по окончаніи коронованія цесаревичъ сказалъ своему другу Ө. П. Опочинину: «теперь я отп'єть». Такъ пишетъ Денисъ Давыдовъ.

По возвращеній въ Варшаву цесаревичъ немедленно написалъ императору Николаю 30-го августа (11-го сентября) слѣдующія строки по поводу своего пребыванія въ Москвѣ:

«Примите, дорогой брать, полнѣйшую и живѣйшую благодарность за всю дружбу, которую вамъ угодно было проявить по отношенію ко мнѣ во время моего послѣдняго пребыванія въ Москвѣ возлѣ васъ. Будьте увѣрены, дорогой брать, что я сумѣю оцѣнить ее и надѣюсь, что съ помощью Божіей никогда не окажусь недостойнымъ ея. Эти восемь дней, проведенные возлѣ васъ въ Москвѣ, никогда не изгладятся изъ моей памяти, равно какъ и не изгладится ваша дружба ко мнѣ. Да ниспошлетъ вамъ Господъ всѣ свои блага и благословеніе; я молю Его объ этомъ сердцемъ, душею и мыслью. Вотъ я возвратился домой и счастливъ, что нахожусь возлѣ своей жены, и огорченъ, что разстался со всѣми вами: понимайте это буквально и такъ, какъ я говорю это» 16.

Въ отвѣтъ на выраженныя цесаревичемъ дружескія чувства императоръ Николай писалъ:

«Мий бы первому, дорогой Константинь, слидовало высказать вамъ все счастіе, которое ваше посищеніе насъ и ваша особенная доброта по отношенію ко мий заставили меня испытать, и какъ разъ въ это самое миновеніе я получаю ваше милое и прекрасное письмо отъ 30-го августа (11-го сентября); но вы слишкомъ добры и слишкомъ справедливы, чтобы не простить меня; вы были свидителемъ моего образа жизни, и то, что произошло съ тихъ поръ, еще болйе стиснило меня въ употребленіи моего времени. Но все это является плохимъ извиненіемъ по отношенію къ вамъ, чье расположеніе мое сердце умиетъ цинить; ваша дружба и ваше довиріе являются для меня неоцинимымъ благомъ, составляющимъ спокойствіе моей жизни; угадывать ваши намиренія и ваши желанія есть и будетъ постоянною потребностью для меня; да будетъ вамъ это изв'єстно разъ навсегда» 17.

По поводу образа дѣйствій цесаревича во время коронаціи императора Николая въ Москвѣ, Лагариъ выразилъ своему бывшему воспитаннику письменно полнѣйшее свое одобреніе. Константинъ Павловичъ отвѣчалъ ему, что весьма счастливъ, заслуживъ одобреніе своего наставника, но прибавилъ:

«Откровенность моя заставляеть, однако, просить вась не придавать этому такой большой цёны, ибо, послё того какъ я рёшился не уклоняться оть того образа дёйствій, который я себё предначерталь, все сдёланное съ

моей стороны было лишь просто и естественно. Никто въ мірф болфе меня не боится и ненавидить действій эффектныхь, коихь эффекть заране разсчитанъ, или же действій драматическихъ, восторженныхъ, движеній самопроизвольныхъ и другихъ; признаюсь въ моей глупости, что я въ нихъ ровно ничего не смыслю, какъ сказалъ выше. Если уже я принялъ ръшение, утвержденное покойнымъ нашимъ безсмертнымъ императоромъ и моею матерью, все остальное является лишь чистымъ и простымъ последствіемъ, и роль моя темъ более была легка, что я оставался на томъ же посте, который занималь прежде и котораго не покидаль. Сверхъ того, признаюсь съ изв'єстною вамъ, милостивый государь, откровенностію, что я ничего не желаю, ровно ничего, ибо доволенъ и счастливъ, насколько это возможно. То, что мий собственно принадлежить, этого никто въ мірй у меня отнять не можеть, — это воспоминание о времени, употребленномъ мною на службу двумъ моимъ императорамъ съ испытанною честностью, вфрностію, усердіемъ, преданностью и привязанностью въ продолжение 32-хъ летъ, съ надеждою служить также и нынешиему, насколько это можетъ быть ему угодно, и насколько позволятъ мнв мои физическія силы, оставаясь къ тому же всегда чуждымъ всякихъ интригъ, знакомый съ однимъ пассивнымъ повиновеніемъ и действуя всегда въ отношеніи ихъ съ самою безкорыстною откровенностію и безъ всякой задней мысли, храня свое частное мивніе для себя и выражая его лишь тогда, когда къ тому былъ призываемъ, подчиняясь всегда, даже вопреки моему убъжденію, исполненію воли моихъ государей съ самою строгою добросовъстностію и дълая, такъ сказать, родъ рыцарства изъ того, чтобы удалось, хотя бы противно моему мнінію, то, что было мні предписано. Воть что мнѣ принадлежить, и чего никто въ мірѣ не можеть и не будеть въ состояніи отнять у меня. Къ тому же поддержки я буду искать въ одномъ Богѣ, а Онъ, видя чистоту, вложенную Имъ въ мое сердце, и которую буду стараться сохранять, совершиль остальное, соблаговодивъ руководить меня между препятствіями, которыя я иногда встрічаль на пути. За то я и благодарю Его ежедневно изъ глубины сердца и отъ всей души. Очень многіе не поймутъ меня, дорогой и почтенный наставникъ; это ихъ дело, они не имели, какъ я, счастія служить императору брату, императору другу, товарищу, и императору благодетелю, и питать къ нему тѣ чувства, которыя меня воодушевляли, и которыя онъ, въ свою очередь, питалъ по отношенію ко мнв. Но довольно объ этомъ предметъ.

«Пожеланія ваши для блага нашей страны, съ которыми вы ко мнѣ обращаетесь, не могутъ быть приняты мною иначе, какъ съ живѣйшею признательностію. Смѣю надѣяться, что они также были бы приняты п всякимъ изъ моихъ соотчичей. Да будеть счастлива дорогая и великая Россія, да не увидитъ она болѣе печальныхъ и гнусныхъ сценъ, да

будеть она велика не только своимъ пространствомъ, но и истинными чувствами чести, которыя должны ее поддерживать и внушать къ ней уваженіе, ибо безъ этого сила ея не была бы прочна. Здѣсь я говорю, какъ русскій, дорогой наставникъ, а не какъ представитель ея, коимъ я никогда не былъ, и такъ какъ вы говорите мнѣ, что привыкли выражать ваши пожеланія нашему безсмертному императору въ свое время, прося меня принять ихъ его именемъ, мнѣ невозможно съ этимъ согласиться, не погрѣшивъ противъ него, но я могу развѣ принять ихъ единственно, какъ туземецъ страны, и въ такомъ качествѣ пріемлю ихъ отъ всего сердца и всей души» 18.

Въ этихъ немногихъ строкахъ всецѣло обрисовалась вся личность цесаревича, съ присущимъ ей внутреннимъ міросозерцаніемъ, въ томъ самомъ видѣ, какъ она выработалась путемъ тяжелаго жизненнаго опыта, п какою она уже неизмѣнно оставалась до самой кончины великаго киязя.

Послѣ отъѣзда цесаревича изъ Москвы начались въ столицѣ празднества и увеселенія, продолжавшіяся до 30-го сентября, когда императоръ Николай направился обратно въ Петербургъ.

По свидѣтельству генераль-адъютанта Бенкендорфа, «всѣ оживились; веселость снова вступила въ свои права и вознаграждаетъ себя за годы, утраченные для ея культа. Молодежь снова принимается за танцы и уже значительно менѣе занимается устройствомъ государства, политикою обонхъ полушарій и мистическими бреднями» <sup>19</sup>.

Такимъ образомъ тревоги и опасности, ознаменовавшія эпоху восшествія на престолъ, понемногу забывались среди оживленія, вызваннаго коронаціонными празднествами. Балы, данные маршаломъ Мармономъ и герцогомъ Девонширскимъ, отличались необыкновеннымъ великолѣпіемъ; но балы у князя Николая Борисовича Юсупова и у камеръфрейлины графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской одержали верхъ изяществомъ помѣщенія и роскошью 20. Государь, присутствуя на всѣхъ празднествахъ и балахъ, тѣмъ не менѣе продолжалъ работать попрежнему, съ обычною дѣятельностію 21. Онъ, сверхъ того, ревностно посѣщалъ разныя учрежденія столицы и отдавалъ приказанія о введеніи необходимыхъ улучшеній, присутствуя вмѣстѣ съ тѣмъ каждое утро у развода, привлекавшаго несмѣтныя толпы народа. Государь успѣлъ даже посѣтить Тулу, гдѣ осматривалъ, 21-го сентября, оружейный заводъ.

Празднества закончились 23-го сентября блистательнымъ фейерверкомъ. Одинъ заключительный букетъ состоялъ изъ 140.000 ракетъ, къ которому присоединился грохотъ изъ 100 пушекъ. Изъ декорацій этого фейерверка обращали на себя вниманіе тріумфальныя врата съ надписью: «Успоконтелю отечества Николаю Первому».



Въъздъ императора Николая Павловича и императрицы Александры Өеодоровны въ Москву. (Съ литографіи того времени).

#### III.

Событія 14-го декабря застали Пушкина въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ онъ быль водворенъ по распоряженію правительства съ 9-го (21-го) августа 1824 года.

Поводомъ къ этой суровой мѣрѣ, принятой еще въ александровское царствованіе, послужило слѣдующее обстоятельство. Пушкинъ имѣлъ неосторожность написать изъ Одессы шуточное письмо одному пріятелю въ Москву, въ которомъ говорилъ, что беретъ уроки чистаго афеизма у какого-то англичанина, названнаго имъ единственнымъ умнымъ афеемъ, котораго имѣлъ случай встрѣтить. Къ этимъ строкамъ Пушкинъ прибавилъ еще заключеніе: «Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная».

Приведенныя нами строки вздорнаго письма рѣшили судьбу поэта. Пушкинъ былъ исключенъ изъ списка чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ съ объясненіемъ, что мѣра эта вызвана его безпутствомъ (раг son inconduite), и сосланъ въ деревию, съ подчиненіемъ надзору мѣстныхъ властей.

Когда получены были въ Михайловскомъ извѣстія о Петербургскомъ мятежѣ, Пушкинъ рѣшился немедленно выѣхать въ столицу, но, не до-ѣхавъ до первой станціи, возвратился въ деревню. Преданіе говоритъ, что разныя дурныя примѣты поколебали его въ принятомъ рѣшеніи. При выѣздѣ изъ Михайловскаго отъ встрѣтилъ попа, а затѣмъ далѣе какой-то зловѣщій заяцъ трижды перебѣжалъ ему дорогу и побудилъ поэта от-казаться отъ путешествія. Дальнѣйшія же извѣстія изъ Петербурга были такого свойства, что Пушкинъ замолкъ и притихъ въ Михайловскомъ.

Въ началѣ 1826 года, Пушкинъ писалъ барону Дельвигу письмо, въ которомъ сообщилъ другу о своемъ желаніи «вполнѣ и искренно примириться съ правительствомъ». Результатомъ подобнаго настроенія явилось прошеніе на высочайшее имя, которое Пушкинъ представилъ, по совѣту петербургскихъ друзей, псковскому гражданскому губернатору, барону фонъ-Адеркасу. Содержаніе этого прошенія было слѣдующее:

#### «Всемилостив в йшій государь.

«Въ 1824 году, имѣвъ несчастіе заслужить гнѣвъ покойнаго императора легкомысленнымъ сужденіемъ касательно авеизма, изложеннымъ въ одномъ письмѣ, я быль выключенъ изъ службы и сосланъ въ деревню, гдѣ и нахожусь подъ надзоромъ.

«Нынѣ съ надеждой на великодушіе вашего императорскаго величества, съ истиннымъ раскаяніемъ и съ твердымъ намѣреніемъ не про-

тиворѣчить моими мнѣніями общепринятому порядку (въ чемъ и готовъ обязаться подпиской и честнымъ словомъ), рѣшился я прибѣгнуть къ вашему императорскому величеству со всеподданнѣйшею моею просьбою.

«Здоровье мое, разстроенное въ первой молодости, и родъ аневризма давно уже требуютъ постояннаго лѣченія, въ чемъ и представляю свидѣтельство медиковъ: осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить позволенія ѣхать для сего или въ Москву, или въ Петербургъ, или въ чужіе края.

«Всемилостивѣйшій государь, «ваше императорское величество, «вѣрноподданный

«Александръ Пушкинъ».

Къ всеподданнъйшему письму было приложено обязательство: «Я нижеподписавшійся обязуюсь впредь ни къ какимъ тайнымъ обществамъ, подъ какимъ бы они именемъ ни существовали, не принадлежать; свидътельствую при семъ, что я ни къ какому тайному обществу таковому не принадлежалъ и не принадлежу и никогда не зналъ о нихъ. 10-го класса Александръ Пушкинъ. 11-го мая 1826 года».

Послѣ коронованія генералъ-адъютанту барону Дибичу сообщено было 28-го августа для исполненія нижеслѣдующее высочайшее повелѣніе: «Пушкина призвать сюда. Для сопровожденія его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ѣхать въ своемъ экипажѣ свободно, подъ надзоромъ фельдъегеря, не въ видѣ арестанта. Пушкину прибыть прямо ко миѣ. Писать о семъ псковскому гражданскому губернатору».

4-го сентября, Пушкинъ въ сопровожденіи фельдъегеря вы халь изъ Пскова и 8-го (20-го) сентября прибыль въ Москву, прямо въ канцелярію дежурнаго генерала Потапова. По извѣщеніи о томъ барона Дибича, повельно было привезти Пушкина въ Чудовъ дворецъ. Здѣсь поэтъ былъ тотчасъ представленъ императору Николаю въ дорожномъ костюмѣ, какъ былъ, не совсѣмъ обогрѣвшійся, усталый и даже не совсѣмъ здоровый. Съ этой минуты Пушкинъ снова пріобрѣлъ утраченную имъ съ 1824 года свободу. Вѣстъ объ этомъ быстро разнесласъ среди московскаго общества, и, какъ пишетъ П. Анненковъ, въ торжествахъ, сопровождавшихъ день коронованія, она была радостно встрѣчена публикой, особенно литературно образованной 22.

Императоръ Николай имѣлъ при этомъ свиданіи продолжительный разговоръ съ опальнымъ поэтомъ, о которомъ государь отозвался въ 1826 году Д. Н. Блудову, что Пушкинъ самый замѣчательный человѣкъ въ Россіи. Въ печати не появлялось еще до сихъ поръ описаніе разговора Пушкина съ государемъ въ полномъ объемѣ; существуютъ только отрывочныя указанія объ этомъ историческомъ свиданіи.

Въ 1848 году, императоръ Николай, бесѣдуя съ барономъ М. А. Корфомъ, сообщилъ ему о разговорѣ съ Пушкинымъ слѣдующія подробности.

«Я,—сказаль государь,—впервые увидёль Пушкина послё моей коронаціи, когда его привезли изъ заключенія ко мий въ Москву совсёмь больного.— Что сдёлали бы вы, если бы 14-го декабря были въ Петербургъ?—спросиль я его между прочимъ.

«— Сталъ бы въ ряды мятежниковъ,— отвѣчалъ онъ.

«На вопросъ мой, перемѣнился ли его образъ мыслей, и даетъ ли онъ мнѣ слово думать и дѣйствовать иначе, если я пущу его на волю, онъ наговорилъ мнѣ пропасть комплиментовъ на счетъ 14-го декабря, но очень долго колебался прямымъ отвѣтомъ и только послѣ длиннаго молчанія протянулъ руку съ обѣщаніемъ сдѣлаться другимъ».

По словамъ Пушкина, государь между прочимъ сказалъ поэту:

— «Довольно ты подурачился, надѣюсь, теперь будеть разсудителенъ, и мы болѣе ссориться не будемъ. Ты будеть присылать ко мнѣ все, что сочинить; отнынѣ я самъ буду твоимъ цензоромъ».

Вспоминая впослѣдствіи московскую аудіенцію 1826 года, Пушкинъ признавался А. О. Смирновой, что онъ думаетъ, что Петръ Великій вдохновилъ тогда государя, прибавивъ: «мнѣ кажется, что мертвые могутъ внушать мысли живымъ».

Эти слова Пушкина, свидѣтельствующія о его мистическомъ настроеніи, можно объяснить тѣмъ, что императоръ Николай былъ восторженнымъ поклонникомъ Петра Великаго, и Пушкинъ, въ свою очередь, также преклонялся передъ личностью великаго преобразователя; въ своемъ воображеніи поэтъ сближалъ Петра и Николая и подъ впечатлѣніемъ этого настроенія написалъ, какъ говорять, въ присутствіи государя въ его кабинетѣ импровизацію, которая могла быть названа: «Петръ Великій и Николай І-й», но вошла въ сочиненія Пушкина подъ заглавіемъ: «Стансы», которые явились такимъ образомъ поэтическимъ комментаріемъ этого достопамятнаго свиданія <sup>23</sup>.

Изъ разговора императора Николая съ Пушкинымъ мы уже видѣли, что государь принялъ на себя обязанности цензора поэта, прославившаго наступившее новое царствованіе, на которое возлагали тогда великія надежды многіе изъ писателей и ученыхъ, потерпѣвшихъ въ концѣ правленія Александра Павловича за свободу мысли и слова. Генералъадъютантъ Бенкендорфъ не замедлилъ сообщить Пушкину, 30-го сентября 1826 года, высочайшую волю: «Сочиненій вашихъ никто разсматривать не будетъ; на нихъ нѣтъ никакой цензуры. Государь императоръ самъ будетъ первымъ цѣнителемъ произведеній вашихъ и цензоромъ».



императрица александра өеодоровна и великія княжны ольга, марія и александра николаєвны.

Оъ гравюры того времени.



Пушкинъ по этому случаю съ восторгомъ увѣдомилъ Н. М. Языкова, 9-го ноября 1826 года: «Царь освободилъ меня отъ цензуры. Онъ самъ— мой цензоръ. Выгода, конечно, необъятная.

Обращаясь къ «друзьямъ», поэтъ писалъ:

Въ изгнанъѣ жизнь моя текла, Влачилъ я съ милыми разлуку, Но онъ мнѣ царственную руку Простеръ,—и съ вами снова я. Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье, Освободилъ онъ мысль мою.

Столь радостное настроеніе поэта не могло, однако, долго продлиться; вскор'в возникли недоразум'внія, и наступило н'якоторое разочарованіе. По словамъ Сухомлинова, Пушкинъ не могъ непосредственно обращаться къ своему высокому критику и цензору: «Неизбѣжнымъ посредникомъ оставался постоянно генераль-адъютанть Бенкендорфъ, шефъ жандармовъ и главный начальникъ грознаго нѣкогда Третьяго Отдѣленія собственной его величества канцеляріи. Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ, по отзыву его современниковъ, былъ человѣкъ добрый, но совершенно равнодушный къ просвъщению и не питавший ни мальйшаго сочувствия къ литературъ. При кажущейся мягкости пріемовъ онъ относился въ сущности весьма жестко и недоброжелательно къ литературному міру, не щадя и цензурнаго в'йдомства. Истинный представитель «желізнаго вѣка», по выраженію Пушкина, полагавшій, что усердіе и безусловная покорность несравненно выше всёхъ добродстелей и талантовъ, Бенкендорфъ питалъ инстинктивное отвращение ко всякаго рода свобод'в, и всего пуще — къ свобод'в мысли и слова. Легко представить себь, какія отношенія образовались между человькомъ такого склада понятій и поэтомъ, который «свободу смітую избраль себіт въ законъ и славу свою полагаль въ томъ, что и «въ жестокій вѣкъ возславиль онъ свободу». Венкендорфъ увфрялъ Пушкина, что относится къ нему по-отечески, будучи приставленъ къ нему для того, чтобы руководить его своими совътами, не какъ шефъ жандармовъ, а какъ лицо, облеченное особымъ довъріемъ государя. Но Пушкинъ никакъ не могъ пріучить себя къ сыновней почтительности, да и переписка съ Бенкендорфомъ, надо правду сказать, была плохою школою въ этомъ отношеніи» <sup>24</sup>.

A. О. Смирнова остроумно замѣчаетъ о Бенкендорфѣ въ своихъ запискахъ <sup>25</sup>: «Мнѣ кажется, что ему хотѣлось бы совсѣмъ упразднитъ русскую литературу, онъ считаетъ себя sehr gebildet. (Je crois qu'il voudrait supprimer la littérature russe et il se croit sehr gebildet)».

30-го сентября 1826 года, Бенкендорфъ писалъ Пушкину: «Его величество совершенно остается увѣреннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на переданіе потомству славы нашего отечества, предавъ вмѣстѣ и безсмертію имя ваше. Въ сей увѣренности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юношества. Вы можете употребить весь досугъ; вамъ предоставляется совершенная и полная свобода, когда и какъ представить ваши мысли и соображенія. И предметъ сей долженъ представить вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что на опытѣ видѣли совершенно всѣ пагубныя послѣдствія ложной системы воспитанія».

Пушкинъ не отвѣчалъ на это письмо, но послѣ вторичнаго напоминанія взялся за перо и представилъ записку подъ заглавіемъ: «О народномъ воспитаніи».

«При оцінкі этого труда, или, точніе, этихъ набросковъ,—пишетъ Сухомлиновъ, — не слъдуетъ забывать, что авторъ взялся за перо не по собственной воль, а по приказу, и самъ вполнъ сознавалъ свою неподготовленность къ решенію предложенной ему задачи. Несмотря на то, что ему прямо указано было, въ какомъ духѣ и направленіи должно писать, Пушкинъ умѣлъ сохранить свою самостоятельность и написалъ въ сущности совсемъ не то, что требовалось, и чего ожидали. Основная мысль Пушкина заключается въ томъ, что просвъщение можетъ удалить поводы къ общественнымъ волненіямъ и смутамъ. Съ развитіемъ просвіщенія поднимается и нравственный уровень общества: просв'ящение д'ыствуеть благотворно не только на умы, но и на нравы людей. Чёмъ менёе путей открыто для просвёщенія, чёмъ менёе свободы предоставлено литературъ, тъмъ труднъе достигается благая цъль. Упоминая о политическихъ заговорахъ и тайныхъ обществахъ, Пушкинъ указываетъ на то обстоятельство, что «рукописные пасквили на правительство» и другія возмутительныя вещи размножились именно тогда, когда литература была подавлена самою своенравною цензурою».

Въ письмѣ отъ 23-го декабря 1826 года, Бенкендорфъ сообщилъ Пушкину, что государь прочелъ съ удовольствіемъ его записку, но прибавилъ: «Нравственность, прилежное служеніе, усердіе, предпочесть должно просвѣщенію неопытному, безнравственному и безполезному. На сихъ-то началахъ должно быть основано благонаправленное воспитаніе. Впрочемъ, разсужденія ваши заключаютъ въ себѣ много полезныхъ истинъ».

Въ отвѣтъ на полученное внушеніе, что усердіе важнѣе просвѣщенія, Пушкинъ послалъ Бенкендорфу стихотвореніе, въ которомъ говоритъ, что только рабъ или льстецъ можетъ внушать государю, что «просвѣщенья плодъ — развратъ и нѣкій духъ мятежный»; подобные навѣты на просвѣщеніе лишь «горе на царя накличутъ».

Практическимъ плодомъ сношеній Пушкина съ шефомъ жандармовъ явилось наконецъ высочайшее разр'вшеніс, сообщенное поэту 28-го апр'вля 1830 года, напечатать трагедію «Борисъ Годуновъ» подъ отв'єтственностью автора (sous votre propre responsabilité). По напечатаніи драмы Пушкинъ получилъ 9-го января 1831 года ув'єдомленіе отъ Бенкен-



Великій князь Константинъ Павловичъ. (Сь гравированнаго портрета Карделли).

дорфа, что государь прочель сочинение «Борисъ Годуновъ» съ особымъ удовольствиемъ.

Пушкинъ отвѣчалъ Бенкендорфу письмомъ отъ 18-го января 1831 года: «Съ чувствомъ глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзывъ государя императора о моей исторической драмѣ. Писанный въ минувшее царствованіе, «Борисъ Годуновъ» обязанъ своимъ появленіемъ не только частному покровительству, которымъ удостоилъ меня государь, но и свободѣ, смѣло дарованной монархомъ писателямъ

русскимъ въ такое время и въ такихъ обстоятельствахъ, когда всякое другое правительство старалось бы стѣснить и оковать книгопечатаніе» <sup>26</sup>.

Въ Москвѣ въ 1826 году рѣшилась судьба другого русскаго поэта Полежаева, но въ менѣе благопріятномъ смыслѣ.

Полежаевъ былъ тогда студентомъ Московскаго университета и обратилъ на себя вниманіе полиціп поэмой «Сашка», списки которой ходили по рукамъ. Авторъ былъ привезенъ во дворецъ, по требованію императора, который приказалъ ему прочесть поэму въ своемъ присутствіи и министра народнаго просвъщенія; государь хотълъ показать Шишкову образчикъ университетскаго воспитанія, и чему учатся молодые люди.

— «Что скажете? — спросиль Николай Павловичь по окончаніи чтенія. —Я положу предёль этому разврату, это все еще слёды.... послёдніе остатки.... Я ихъ искореню!»

Полежаеву государь сказалъ: «Я тебѣ даю военной службой средство очиститься. Отъ тебя зависитъ твоя судьба»,— и, поцѣловавъ его въ лобъ, отпустилъ $^{27}$ .

4-го августа 1826 года, юный поэтъ уже былъ зачисленъ унтеръофицеромъ въ Бутырскій пѣхотный полкъ.

#### IV.

Въ то время, когда Москва готовилась къ коронаціоннымъ торжествамъ, императоръ Николай озабоченъ былъ новыми и совсѣмъ для него неожиданными происшествіями, случившимися на отдаленныхъ окраинахъ имперіи; получены были извѣстія о вторженіи персіянъ въ наши предѣлы. «Cette malheureuse affaire m'est insupportable, comme un pénible hors d'oeuvre»,—писалъ государь къ цесаревичу <sup>28</sup>. По мѣрѣ полученія тревожныхъ донесеній изъ Тифлиса, неудовольствіе и недовѣріе государя противъ Ермолова возрастали, можно сказать, съ каждымъ днемъ и часомъ.

Впрочемъ, здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что нерасположеніе императора Николая къ Ермолову началось уже прежде. Ранѣе было упомянуто, что еще въ день своего воцаренія, 12-го (24-го) декабря 1826 года, Николай Павловичь писаль генералъ-адъютанту, барону Дибичу, что не будетъ спокоенъ, пока не получитъ присяги Ермолова и кавказскихъ войскъ, присовокупивъ роковыя для Алексѣя Петровича слова: «я виноватъ, ему менѣе всѣхъ вѣрю». Вообще въ Петербургѣ были недовольны Ермоловымъ. «Въ военномъ кругу говорили, что онъ распустилъ войска, что въ нихъ нѣтъ порядка, знанія службы, выправки, нѣтъ даже дисциплины, что и одѣты они не по формѣ и съ виду не походятъ на солдатъ. Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ упрекали

его въ крайне жестокихъ мѣрахъ съ персіянами, а равно и съ владѣтелями покоренныхъ народовъ. Приписывали ему планы, которыхъ онъ никогда не имѣлъ. Наконедъ, упрекали его въ томъ, что онъ не принялъ никакихъ мѣръ на границахъ, не успѣлъ соединить разбросанныхъ постовъ, не усилилъ гарнизоновъ въ пограничныхъ крѣпостцахъ» <sup>29</sup>.



Маршалъ Мармонъ. (Съ гравированнаго портрета Калена).

Замѣтимъ здѣсь еще, что вскорѣ послѣ междуцарствія распространились самые нелѣпые слухи относительно генерала Ермолова, что кориусь его не присягалъ, какъ равно и вся Грузія; затѣмъ, что будто самъ Ермоловъ объявилъ себя независимымъ, что онъ якобы самопроизвольно удержалъ у себя курьеровъ и фельдъегерей, присланныхъ изъ Петербурга, и что ни одинъ оттуда назадъ не возвращался.

Въ связи съ подобными нелѣпостями разсказывали также, какъ повѣствуютъ секретныя донесенія того времени, будто бы государь послѣ происшествія 14-го декабря просилъ прусскаго короля послать

къ нему свою армію для усмиренія возмутившихся его войскъ: «посему король посылаеть въ Россію пятидесяти-тысячный корпусъ прусскихъ войскъ, но идутъ ли сін войска или нѣтъ, о томъ ничего не слышно».

Наконедъ, дошло до того, что даже барону Дибичу пришлось защищать Ермолова отъ взводимыхъ на него напрасныхъ подозрѣній и 22-го декабря писать изъ Таганрога: «Насчетъ кавказскаго корпуса я долженъ сказать, что по всёмъ свёдёніямъ, кои доходили къ намъ до сего времени, я не могу предполагать отъ командира онаго и малъйшаго отклоненія отъ пути закона и ув'тренъ по изв'єстной его способности, что также и не допустить зломыслящихъ до какого либо предпріятія. Изъ словеснаго объясненія графа Витта знаю я, что зломыслящіе, выхваляя прежде генерала Ермолова при всякомъ случав, весьма охладѣли насчетъ его въ послѣдніе года, что по нѣкоторымъ вѣроятностямъ даетъ заключеніе, что они не нашли въ немъ желаемаго. Я посему опасаюсь, что посылка кого либо изъ флигель-адъютантовъ могла бы возродить подозр'яніе въ такомъ челов'як'я, который д'яйствуетъ въ хорошемъ смыслѣ и по уму своему можетъ навѣрное проникнуть всякій предлогь, и по извѣстному честолюбію его даже могла бы возродить въ немъ другія мысли».

Тѣмъ не менѣе, несмотря на защиту, оказанную Ермолову со стороны начальника главнаго штаба, извѣстныя впечатлѣнія вызваны были тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и ко всѣмъ дѣйствіямъ кавказскаго начальства начали относиться съ предвзятою критикою.

По мёрё того, какъ запутывались дёла въ Грузіи, императоръ Николай Павловичъ сталъ помышлять, если не о замёнё Ермолова другимъ лицомъ, то, по крайней мёрё, о необходимости имёть теперь же на Кавказё человёка, которому онъ могъ бы вполнё довёрять; его мысли остановились на своемъ бывшемъ отцё-командирё, генеральадъютантё Паскевичё. «У меня не было людей преданныхъ»,— признавался въ 1851 году императоръ Николай Ивану Федоровичу Паскевичу, тогда уже преобразившемуся въ фельдмаршала и князя Варшавскаго. «Дёла на Востокё требовали назначенія туда человёка твоего ума, твоихъ военныхъ способностей, твоей воли! Я остановился на тебё, само Провидёніе мнё указало на тебя» зо.

— «Этого я уважаю, какъ только сынъ можетъ уважать отца», — сказалъ императоръ Николай, въ началѣ 1831 года, де-Санглену, упоминая въ разговорѣ о Паскевичѣ.

Новое назначеніе, полученное генераль-адъютантомъ Паскевичемъ въ 1826 году, состоялось слъдующимъ образомъ.

Въ числъ лицъ, приглашенныхъ по случаю коронаціи въ Москву, находился также командиръ 1-го пъхотнаго корпуса, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенантъ Паскевичъ.

«За нѣсколько дней до коронаціи получиль я вечеромъ записку отъ генералъ-адъютанта барона Дибича, — пишетъ Паскевичъ въ своихъ запискахъ. — Онъ увъдомлялъ меня, что государь императоръ приказалъ мий быть у него на другой день, и просиль, если угодно, зайти предварительно къ нему. Не зная, зачёмъ требовалъ меня государь, я иду къ Дибичу, который говоритъ мнѣ: «Государь получилъ отъ главнокомандующаго кавказскимъ корпусомъ, генерала Ермолова, донесеніе, что персіяне вторгнулись въ наши закавказскія провинціи, заняли Ленкорань и Карабагъ и идутъ далъе съ 60.000 войскъ регулярныхъ и 60.000 иррегулярныхъ, имъя около 80-ти запряженныхъ орудій, что у него нътъ достаточныхъ силь противопоставить персіянамъ, и что онъ не ручается за сохраненіе края, если ему не пришлють въ подкрупленіе двухъ пухотныхъ и одной кавалерійской дивизіи. Государь желаеть, — сказаль мит Дибичь, — чтобы вы тхали на Кавказъ командовать войсками. Сила персіянь должна быть преувеличена, и его величество послѣ такого донесенія не вѣритъ Ермолову». При этомъ Дибичь присовокупиль, что и покойный императоръ Александръ Павловичь быль недоволень Ермоловымъ и хотъль отозвать и назначить на его мѣсто Рудзевича, ибо поступки Ермолова самоуправные, войска же распущены, въ дурномъ состояніи, дисциплина потеряна, воровство необыкновенное, люди нёсколько лёть не удовлетворены и во всемъ нуждаются, матеріальная часть въ запущеній и проч., что, наконецъ, онъ дъйствительно не можетъ тамъ оставаться.

«Я отвѣчалъ Дибичу: какъ я поѣду на Кавказъ и что буду дѣлать, когда тамъ Ермоловъ? Въ чемъ могу помочь дурному положенію дѣлъ, если тамъ нѣтъ силъ? Да, зная тамошній климатъ по примѣру Молдавіи и Валахіи, гдѣ я былъ пять лѣтъ, думаю, что его не выдержу.

«Мы говорили съ Дибичемъ еще разъ, на другой день рано утромъ, до представленія моего государю. Я повториль ему, что, кромѣ болѣзни, я встрѣчу другія важнѣйшія затрудненія: я знаю Ермолова; онъ мнѣ не дастъ и роты въ команду. Дибичъ отвѣчаль, что будетъ данъ приказъ о назначеніи моемъ командовать подъ начальствомъ Ермолова войсками въ Грузіи; я прибавиль: и на линіи, ибо, судя о положеніи дѣлъ по описанію Ермолова, весьма можетъ быть, что онъ очистиль уже Грузію, и я найду его уже на линіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ я сказаль, что если я поѣду, то необходимо, чтобы безъ меня не дѣлалось ни гражданскихъ распоряженій, ни дипломатическихъ. Дибичъ согласился и прибавиль, что онъ не полагаль, да и быть не можетъ иначе. Я повторилъ ему, что я не желаль бы ѣхать, ибо всѣ эти затрудненія слишкомъ велики, и наконецъ спросилъ: что мнѣ дѣлать, если я найду всѣ имъ мнѣ разсказанные громадные безпорядки? Дибичъ отвѣчаль, что не знаетъ и спроситъ приказанія государя. Впрочемъ вы сами его увидите,—прибавиль Дибичъ.

«Являюсь къ государю. Онъ принялъ меня въ кабинетѣ, наединѣ. «—Я знаю,—говоритъ мнѣ его величество,—что ты не хочешь ѣхать на Кавказъ; мнѣ Дибичъ все разсказалъ. Но я тебя прошу, сдѣлай это для меня.

«Когда повторилъ я тѣ причины, о которыхъ сказалъ Дибичу, и добавилъ къ тому, что я буду въ подчиненіи у Ермолова и потому никакого распоряженія сдѣлать и отвѣчать за исполненіе его не могу, тогда государь началь говорить такъ:

«— Неужели я такъ несчастливъ, что едва я только коронуюсь, и даже персіяне уже взяли нѣсколько нашихъ провинцій; неужели въ Россіи нѣтъ людей, которые бы могли сохранить ея достоинство? Я тебя прошу, поѣзжай, для меня и для Россіи. Видишь ли ты, — около меня 40 генераловъ, и покажи мнѣ хоть одного, которому я могъ бы довѣрить это порученіе, на кого бы я могъ вполнѣ положиться. Я знаю, ты любилъ моего брата, тѣнь его между нами; и онъ проситъ тебя ѣхать. Ты говоришь о затрудненіяхъ отъ Ермолова; все это правда, но я посылаю ему указы, чтобы онъ ничего безъ совѣщанія съ тобою не предпринималъ, никакихъ распоряженій военныхъ и по гражданской части не дѣлалъ, а тебѣ дамъ особый указъ о смѣнѣ его въ случаѣ безпорядковъ, или если бы онъ умышленно сталъ противодѣйствовать и не исполнялъ моихъ указовъ о томъ, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ тобою.

«Указъ этотъ его величество написалъ собственноручно и самъ мнѣ отдалъ.

«Такимъ убѣжденіямъ не могъ я противиться и принялъ предложеніе. Дибичъ, какъ казалось, радовался, что Ермолову показано недовъріе, и при этомъ случаѣ много еще говорилъ мнѣ о его дѣйствіяхъ, разумѣется, дурныхъ» <sup>31</sup>.

Въ рескриптъ на имя генерала Ермолова отъ 11-го (23-го) августа сказано было:

«Для подробнѣйшаго изъясненія вамъ намѣреній моихъ посылаю къ вамъ генералъ-адъютанта моего Паскевича, коему сообщивъ оныя во всей подробности, увѣренъ, что вы употребите съ удовольствіемъ сего храбраго генерала, лично вамъ извѣстнаго, для приведенія оныхъ въ дѣйствіе, препоручая ему командованіе войскъ подъ главнымъ начальствомъ вашимъ».

Затёмъ, въ томъ же рескриптё государь объявлялъ Ермолову, что «твердое мое есть намёреніе наказать персіянъ въ собственной ихъ землё за наглое нарушеніе мира», для чего повелёно было 20-й пёхотной дивизіи итти на усиленіе кавказскихъ войскъ.

Въ другомъ рескриптъ, помъченномъ днемъ раньше (10-го августа 1826 года), императоръ Николай отзывается о Паскевичъ, какъ о своемъ бывшемъ начальникъ, который пользуется «всею моею довъренно-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

стію», и по поводу прівзда его въ Тифлисъ высказываеть Ермолову тв же мысли, какъ и въ рескриптв отъ 11-го августа. «Онъ лично можетъ вамъ объяснить все,—пишетъ государъ,—что по краткости времени и по безызвъстности не могу я вамъ письменно приказать. Назначивъ его командующимъ подъвами войсками, далъ я вамъ отличнъйшаго



Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде. (Съ гравированнаго портрета Гоффмейстера).

сотрудника, который выполнить всегда всё ему дёлаемыя порученія съ должнымъ усердіемъ и понятливостію. Я желаю, чтобы онъ, съ вашего разрёшенія, сообщаль мнё все, что отъ васъ поручено будетъ давать знать, что и прошу дёлать, какъ наичаще. Засимъ прощайте, Богъ съ вами! Ожидаю съ нетерпёніемъ дальнёйшихъ извёстій и, съ помощію Божіею, успёховъ» <sup>32</sup>.

Распоряженія, указанныя въ приведенныхъ здѣсь рескриптахъ, создавали на Кавказѣ вполнѣ неестественное положеніе. Паскевичу предстояло наказать персіянъ въ собственной ихъ землѣ за наглое нарушеніе мира, а Ермолову оставалось только охранять Кавказъ отъ внутреннихъ безпорядковъ и снабжать Паскевича для веденія войны находящимися въ его распоряженій средствами. Трудно уяснить себѣ, почему императоръ Николай остановился на полумѣрѣ и не предпочель сразу замѣнить Ермолова своимъ довѣреннымъ отцомъ-командиромъ, видимо, предпочитая дѣйствовать какъ бы окольнымъ путемъ.

Біографъ князя Варшавскаго по этому поводу пишетъ: «Паскевичъ безъ опредъленной власти, какъ подчиненный Ермолова, долженъ былъ въ порядкъ службы исполнять его приказанія, а Ермоловъ обязанъ быль получать отъ Паскевича «изъясненіе высочайшихъ наміреній и повельній». Но такъ какъ государь поручаль Паскевичу «наказаніе персіянъ», а въ этомъ отношеніи приказанія Ермолова могли не согласоваться ни съ высочайшими намфреніями, ни съ возложенною лично на Паскевича отвътственностью, то «главное начальство» Ермолова въ дъйствительности могло послужить только поводомъ къ постояннымъ между ними столкновеніямъ. Государь въ данномъ случай такъ очевидно отступаль отъ обязательныхъ отношеній подчиненнаго къ начальнику, такъ явно нарушалъ всегда имъ же тщательно охраняемый законный порядокъ службы, что нельзя было не предположить здёсь впередъ обдуманнаго плана и подготовленнаго исхода созданной его волею неестественности въ порядкѣ служебной подчиненности... Въ крайнемъ случав Паскевичъ могъ предъявить данный ему государемъ указъ о смѣнѣ Ермолова, но предъявить этотъ указъ ему было дозволено только при очевидномъ намфреніи Ермолова не исполнять высочайшихъ повельній... Можетъ быть, извыстная пылкость нрава Паскевича давала нѣкоторый поводъ предположить, что, увлекаясь минутнымъ раздраженіемъ, онъ предъявитъ указъ о смѣнѣ Ермолова, не имѣя на то вполнѣ и опредѣлительно выясненныхъ основаній» <sup>33</sup>.

Но Паскевичъ не рѣшился воспользоваться даннымъ ему полномочіемъ и, по прибытіи 29-го августа въ Тифлисъ, добровольно сталъ въ положеніе подчиненнаго. Что же касается Ермолова, то непрошенный новый подчиненный, генералъ-адъютантъ Паскевичъ, долженъ былъ пронзвести на Алексѣя Петровича крайне тяжелое и непріятное впечатлѣніе; въ его глазахъ Паскевичъ являлся живымъ выраженіемъ недовѣрія государя. Поэтому неудивительно, что во время первыхъ же разговоровъ Ермоловъ, не скрывая чувства оскорбленнаго самолюбія, замѣтилъ Паскевичу, «что лучше у него совершенно взять команду, нежели быть въ такомъ положенів».

Во всякомъ случат задача, которую предстояло ртшить Паскевичу, была не легкая; онъ долженъ былъ одновременно воевать съ персіянами и съ проконсуломъ въ Грузіи, какъ называлъ цесаревичъ Константинъ Павловичъ Ермолова <sup>34</sup>.

Рѣшеніе первой задачи оказалось легче второй. 13-го (25-го) сентября 1826 года, Паскевичъ одержалъ подъ Елисаветполемъ побѣду надъ персидскими войсками, предводительствуемыми Аббасъ-Мирзою. Осада же Ермолова продолжалась шесть съ половиною мѣсяцевъ, когда наконецъ, указомъ 12-го (24-го) марта 1827 года, Паскевичъ окончательно водворенъ былъ на мѣсто опальнаго проконсула.

Извѣстіе объ Елисаветпольской побѣдѣ императоръ Николай получилъ еще во время пребыванія въ Москвѣ; это была первая побѣда, ознаменовавшая новое царствованіе. Обрадованный успѣхомъ, одержаннымъ надъ вѣроломнымъ врагомъ, государь наградилъ Паскевича шпагой, украшенной алмазами, съ надписью: «За пораженіе персіянъ при Елисаветполѣ».

Сверхъ офиціальнаго рескрипта, императоръ Николай написаль еще побѣдителю, 28-го сентября, изъ Москвы частное и дружеское письмо, написанное подъ первымъ впечатлѣніемъ полученныхъ донесеній, которое приведемъ здѣсь дословно, какъ документъ, служащій отправной точкой тѣхъ исключительныхъ отношеній, которыя установились съ этого времени между государемъ и его отцомъкомандиромъ, въ продолженіе послѣдующихъ затѣмъ двадцати девяти лѣтъ.

«Получивь оть вась известие объ одержанной вами победе, первой въ мое царствованіе, и пріемля оную, какъ знакъ видимой благодати Божіей на насъ, мнѣ душевно пріятно, любезный мой Иванъ Өедоровичъ, старый мой командиръ, что предсказание мое при прощании сбылось; не менте того, я увтренъ, что если бы не ваши стараніе и умѣніе, такихъ послѣдствій не было бъ, и, зная это, послаль я васъ. Теперь надо не довольствоваться симъ добрымъ началомъ; когда можно, и первыя подкрыпленія подоспыють, итти должно, pour rendre la visite; свёдёнія, которыя князь Меншиковъ доставиль намь объ Эривани, доказывають, что надо ожидать въ Эривани главнаго сопротивленія, и что безъ осады не обойдется, потому должно къ тому приготовиться; я писаль къ генералу Ермолову, что я считаю возможнымъ взять крепостныя орудія изъ ближнихъ крѣпостей; минеръ я высылаю иѣкоторое число отсюда; но все сіе требуетъ время. Рѣшить должно, можно ли войти въ Персію и, дойдя до Аракса, блокировать Эривань до прибытія осадныхъ принадлежностей; во всякомъ случать, желательно не давать персіянамь опомниться; стало, чёмь скоре появимся мы у нихъ, темъ считаю лучше.

«Я жду списки отъ васъ представляемыхъ къ наградамъ; невольно вспоминаю Вильну, и какъ мы оба, лежа на брюхѣ на столахъ, воевали, спорили до слезъ! Вотъ судьба!

«Прощайте, любезный Иванъ Өедоровичь; моя благодарность и дружба вамъ навсегда принадлежатъ.

## «Искренно вамъ доброжелательный

«Николай» 35.

Приведемъ въ заключение иѣсколько строкъ изъ записокъ одного изъ самыхъ ярыхъ противниковъ Ермолова: генералъ-адъютанта А. Х. Бенкендорфа; по этому отзыву можно судить о томъ, какимъ образомъ въ то время въ извѣстныхъ сферахъ разсуждали о проконсулѣ въ Грузіи.

«Генераль Ермоловь, десять лёть начальствовавшій Кавказомь, пишеть Бенкендорфъ, — давно предсказывавшій войну съ Персіей, снабженный постепенно по его требованіямъ всёми средствами къ защитё края, наконецъ имѣвшій въ своемъ распоряженіи вдвое болѣе войскъ, чъмъ его предмъстникъ, — генералъ Ермоловъ, несмотря на все это, быль застигнуть врасплохъ. Криности нуждались и въ жизненныхъ и въ боевыхъ припасахъ; начальникамъ не были даны инструкціи и не были назначены сборные пункты; словомь онъ десять лёть управляль краемъ со всёмъ самовластіемъ и непредусмотрительностію турецкаго паши! Въ его донесени государю о вероломномъ вторженін персіянъ явно отозвались нерѣшительность и малодушіе, и онъ до того растерялся, что предсказываль даже могущую открыться необходимость очистить Грузію и столицу ея, Тифлисъ, уступить персіянамъ. Въ то же время онъ просилъ прислать генерала, которому могъ бы поручить начальствование частию войскъ, считая себя слишкомъ занятымъ, чтобы лично распоряжаться военными дъйствіями, и представляя положеніе края уже почти въ совершенно отчаянномъ видъ. Между тъмъ этотъ же Ермоловъ, котораго репутація была плодомъ частію собственной его хвастливости, постоянно критиковаль образь дёйствія своихъ предшественниковъ, объщалъ золотыя горы и, вмъсто того, возстановиль только противь насъ всё сосёдственныя племена строгостію и заносчивостію, прямо противоположными наказамъ, которыми всегда руководствовались въ сношеніяхъ съ ними наши главноуправляющіе въ этомъ краѣ».

Отзывы о Ермоловѣ, встрѣчающіеся въ перепискѣ А. Х. Бенкендорфа, отличаются еще большею рѣзкостью. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ къ графу М. С. Воронцову отъ 17-го января 1827 года Бенкендорфъ съ радостью восклицаетъ: «Вотъ онъ, этотъ великій патріотъ, который

## ИМПЕРАТОРЪОНИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Александръ Сергъевичъ Пушкинъ. (Съ портрета, писаннаго Кипренскимъ).

находиль, что Барклай, Витгенштейнъ и всѣ тѣ, которые не носили московскаго имени, — недостойны чести называться русскими, теперь онъ является въ своемъ настоящемъ значеніи» <sup>36</sup>.

Въ этихъ немногихъ словахъ обнаруживается истинная подкладка всёхъ нападокъ на Ермолова; исходную точку враждебнаго противъ него настроенія слѣдуетъ искать въ событіяхъ 1812 года и въ послѣдующихъ затѣмъ походахъ. Въ этомъ случаѣ представляется одинъ возможный выводъ: извѣстная партія никогда не могла простить Ермолову все, что онъ говорилъ, писалъ и творилъ въ эту достопамятную эпоху. Счеты были сведены въ 1826 году.

### V.

Императоръ Николай возвратился изъ Москвы въ Царское Село 5-го (17-го) октября, а на другой день 6-го (18-го) октября прибылъ въ Петербургъ. Городъ былъ иллюминованъ три дня сряду.

Еще будучи въ Москвѣ, государь, ожидая со дня на день окончанія переговоровъ съ турками въ Аккерманѣ и заключенія конвенціи, писаль цесаревичу 27-го сентября: «Dieu veuille qu'elle nous épargne la guerre qui serait un vrai fléau». Надежды, высказанныя Николаемъ Павловичемъ, сбылись. Проѣздомъ черезъ Тверь, 1-го (13-го) октября, государь получилъ радостное извѣстіе объ успѣшномъ окончаніи переговоровъ; турецкіе уполномоченные приняли и 25-го сентября (7-го октября) 1826 года подписали проектъ конвенціи, предъявленный Россією.

Порта обязалась: подтвердить во всей силѣ Букарестскій трактатъ; принять разграничительную линію на Дунаѣ; оставить за нами спорныя мѣстности на восточномъ берегу Чернаго моря; удовлетворить иски русскихъ подданныхъ и обезпечить наши торговые интересы на Востокѣ. Къ конвенціи присоединены были два отдѣльныя постановленія о княжествахъ Молдавіи и Валахіи, и относительно Сербіи.

Аккерманская конвенція должна была положить конецъ нашимъ пререканіямъ съ Оттоманской Портой, не прекращавшимся съ самаго Букарестскаго мира; но хотя временно война Россіи съ Турціей была отклонена, однако уступчивость Порты, вызванная бунтомъ янычаръ и греческимъ возстаніемъ, не предвѣщала въ будущемъ продолжительнаго сохраненія мира на Востокѣ. Къ тому же заключеніе Аккерманской конвенціи возбудило неудовольствіе Австріи. Гентцъ нашелъ даже, что ничего не бывало болѣе насильственнаго и вѣроломнаго даже въ дипломатическихъ актахъ Наполеона и его достойныхъ сподвижниковъ! Совѣты же австрійскихъ дипломатовъ, конечно, не остались безъ вліянія на послѣдующій образъ дѣйствій Оттоманской Порты по отношенію къ Россіи.

По свидѣтельству одного изъ декабристовъ, въ донесеніи слѣдственной комиссіи не выставлено было ни одно обстоятельство, ни одно дѣйствіе подсудимыхъ, которое бы могло возбудить участіе и сочувствіе къ нимъ соотечественниковъ. Сколько было показаній многихъ изъ нихъ,

въ которыхъ представлено въ истинномъ видѣ тогдашнее состояніе Россіи! Сколько сдѣлано было вѣрныхъ изображеній хаотическаго безпорядка и въ законодательствѣ, и въ администраціи! Сколько высказано было уроковъ для уврачеванія тяжкихъ язвъ, снѣдавшихъ Россію, — уничтоженіемъ крѣпостного рабства цѣлой трети ея народонаселенія, винныхъ откуповъ. Всѣ эти горькія истины и многія другія откровенно и добросовѣстно высказаны были подсудимыми. Долгое время думали, что императоръ Николай не обратилъ на эти заявленія никакого вниманія; однако же оказывается, что строгіе критики ошиблись въ своихъ заключеніяхъ. Всѣ заявленія подсудимыхъ въ упомянутомъ смыслѣ не прошли безслѣдно.

По возвращеніи въ Петербургъ послѣ коронаціи, императоръ Николай повелѣлъ передать Боровкову мнѣнія, высказанныя декабристами по поводу внутренняго состоянія государства въ царствованіе императора Александра, съ тѣмъ, чтобы составить изъ нихъ особую записку. Бывшій правитель дѣлъ комитета приступилъ къ этой работѣ и составиль сводъ мнѣній въ систематическомъ порядкѣ, откинувъ только, какъ онъ пишетъ, повторенія и пустословіє; «но мысли даже въ способѣ изложенія оставилъ я по возможности безъ перемѣны. Сводъ главнѣйше извлеченъ изъ отвѣтовъ Батенкова, Штейнгеля, Александра Бестужева и Переца». Записка Боровкова была представлена императору Николаю 6-го (18-го) февраля 1827 года 37. Государь, оставивъ у себя записку, передалъ одну копію цесаревичу Константину Павловичу, а другую графу Кочубею.

«Государь, — сказалъ графъ Кочубей Боровкову, — часто просматриваетъ вашъ любопытный сводъ и черпаетъ изъ него много дѣльнаго; да и я часто къ нему прибѣгаю. Вы хорошо и ясно изложили разсѣянныя идеи, кажется, добавили и своихъ свѣдѣній». «Мнѣ пріятно было, — пишетъ Боровковъ въ своихъ запискахъ, — слышать лестный отзывъ умнаго государственнаго мужа о моей работѣ, но еще пріятнѣе было видѣть проявленіе ея въ разныхъ постановленіяхъ и улучшеніяхъ, выходящихъ съ того времени».

Приведемъ здёсь изъ этой записки заключительныя слова ея:

«Кратко изображенное внутреннее состояніе государства показываеть, сколь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ воспріяль скипетръ нынѣ царствующій императоръ, и сколь великія трудности предлежатъ къ преодолѣнію. Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудіе учрежденіемъ кратчайшаго судопроизводства, возвысить нравственное образованіе духовенства, подкрѣпить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами въ кредптныхъ учрежденіяхъ, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвѣщеніе юношества сообразно каждому состоянію, улуч-

шить положеніе земледѣльцевъ, уничтожить унизительную продажу людей, воскресить флотъ, поощрить частныхъ людей къ мореплаванію, словомъ— исправить неисчислимые безпорядки и злоупотребленія».

Еще въ исходѣ 1826 года престарѣлый князь Лопухинъ обратился къ императору Николаю съ просъбою объ увольненіи отъ всѣхъ дѣлъ. Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 2-го ноября онъ писалъ:

«Въ службу вступилъ я въ царствованіе блаженныя памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны 1760 года, марта 5-го дня, и прослужилъ оную какъ въ военномъ, такъ и гражданскомъ званіи со всёмъ усердіемъ вёрноподданнаго. Усилившаяся глухота, слабость зрёнія, преклонность лётъ моихъ и разстроенное здоровье дёлаютъ меня нынё совершенно неспособнымъ къ службё и лишаютъ возможности продолжать оную съ желаемымъ усердіемъ. Почему, припадая къ священнымъ стопамъ вашего императорскаго величества, осмёливаюсь всеподданнёйше просить о всемилостивёйшемъ увольненіи меня отъ всёхъ дёлъ, дабы я могъ остатокъ дней моихъ провести въ тишинё и спокойствіи, моля Всевышняго о ниспосланіи вамъ, всемилостивёйшій государь, и всей императорской фамиліи, долголётняго здравія и благоденствія» 38.

Желаніе князя Лопухина не было, однако, уважено; онъ продолжаль занимать должность предсѣдателя государственнаго совѣта до своей кончины, послѣдовавшей 6-го апрѣля 1827 года. Его мѣсто занялъ 29-го апрѣля графъ В. П. Кочубей, назначенный вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдателемъ комитета министровъ.

Вскорѣ послѣ этого назначенія графу Кочубею пришлось принять участіе въ рѣшеніи весьма важнаго вопроса, возбужденнаго генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ. Императоръ Николай пожелалъ, «дабы государственный совѣтъ постановилъ законъ, чтобъ крѣпостныя дѣти отнюдь не были отдаваемы для воспитанія въ такія учебныя заведенія, въ коихъ они могли получить образованіе, превышающее состояніе ихъ, и чтобъ были обучаемы въ приходскихъ училищахъ» <sup>39</sup>. Когда высочайшая воля была сообщена на заключеніе графу Кочубею (10-го іюля 1827 года), то онъ, вполнѣ сочувствуя предложенной мѣрѣ, высказалъ, однако, мнѣніе, что она можетъ быть приведена въ дѣйствіе безъ всякаго участія государственнаго совѣта, простымъ рескриптомъ на имя министра народнаго просвѣщенія.

«Я смѣю думать, — писалъ графъ Кочубей, — что таковое распоряженіе и потому было бы удобнѣе, что оно произвело бы менѣе огласки. Законъ, совѣтомъ изданный, сдѣлался бы всей Европѣ извѣстнымъ, про-изошли бы разные толки и проч., и хотя мы находимся въ особомъ положеніи отъ другихъ европейскихъ державъ по внутреннимъ нашимъ установленіямъ, однако жъ не можно презирать мнѣніемъ оныхъ, ни



ГРАФЪ АЛЕКСВЙ АНДРЕГВИЧЪ АРАКЧЕЕВЪ.

Съ портовте несеннять Доу и принадавжавато бто Имеровтурскому Вышьчеству Вельбому Кизыс мязя не Мизексевију



## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

мивніємъ внутри самого государства; наппаче должно стараться основать оное, сколько можно лучте, при началв царствованія, большія надежды въ подданныхъ породившаго» <sup>40</sup>.

Мивніе графа Кочубея было принято императоромъ Николаемъ <sup>41</sup>, и затвмъ Д. Н. Блудову повелвно было изготовить проектъ указа на имя



Александръ Ивановичъ Полежаевъ. (Съ портрета, приложеннаго къ "Исторіи русской словесности" Полевого).

министра народнаго просвѣщенія, адмирала Шишкова. Онъ удостоился высочайшаго одобренія 19-го августа 1827 года.

Приведемъ здѣсь содержаніе этого рескрипта, который служить характеристикой правительственныхъ воззрѣній, вступившихъ въ силу послѣ 14-го декабря 1825 года. Вотъ что возвѣщалъ рескриптъ:

«Александръ Семеновичъ. Вамъ извѣстно, что, почитая народное воспитаніе однимъ изъ главнѣйшихъ основаній благосостоянія державы, отъ Бога миѣ врученной, я желаю, чтобъ для онаго были постановлены правила, вполнѣ соотвѣтствующія истиннымъ потребностямъ и положенію государства. Для сего необходимо, чтобъ повсюду предметы ученія и

самые способы преподаванія были по возможности соображаемы съ будущимъ предназначеніемъ обучающихся, чтобы каждый вмёстё съ здравыми, для всёхъ общими понятіями о вёре, законахъ и нравственности пріобр'єталь познанія, наибол'є для него нужныя, могущія служить къ улучшенію его участи, и, не бывъ ниже своего состоянія, также не стремился чрезъ мъру возвыситься надъ тъмъ, въ коемъ по обыкновенному теченію діль ему суждено оставаться. Комитеть, подъ предсідательствомъ вашимъ занимающійся устройствомъ учебныхъ заведеній, призналь сію необходимость, но въ настоящемъ порядкѣ многое противно предположенному имъ правилу 42. До свѣдѣнія моего дошло между прочимъ, что часто крѣпостные люди изъ дворовыхъ и поселянъ обучаются въ гимназіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Отъ сего происходить вредъ двоякій. Съ одной стороны, сіи молодые люди, получивъ первоначальное воспитание у помъщиковъ или родителей нерадивыхъ, по большей части входятъ въ училища уже съ дурными навыками и заражають ими товарищей своихь въ классахъ, или чрезъ то препятствують попечительнымь отдамь семействь отдавать своихь дівтей въ сін заведенія; съ другой же, отличнівищіе изъ нихъ, по прилежности и успёхамъ, пріучаются къ роду жизни, къ образу мыслей и понятіямъ, не соотв'єтствующимъ ихъ состоянію. Неизб'єжныя тягости онаго для нихъ становятся несносны, и отъ того они нередко въ уныніи предаются пагубнымъ мечтаніямъ или низкимъ страстямъ. Дабы предупредить такія послідствія, по крайней мірь, въ будущемь, я нахожу нужнымъ нынѣ же повелѣть:

- «1) чтобы въ университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, казенныхъ и частныхъ, находящихся въ вѣдомствѣ или подъ надзоромъ министерства народнаго просвѣщенія, а равно и въ гимназіяхъ и въ равныхъ съ оными по предметамъ преподаванія мѣстахъ, принимались въ классы и допускались къ слушанію лекцій только люди свободныхъ состояній, не исключая и вольноотпущенныхъ, кои представятъ удостовѣрительные въ томъ виды, хотя бы они не были еще причислены ни къ купечеству, ни къ мѣщанству и не имѣли никакого пного званія;
- «2) чтобы помѣщичьи крѣпостные поселяне и дворовые люди могли, какъ доселѣ, невозбранно обучаться въ приходскихъ и уѣздныхъ училищахъ и въ частныхъ заведеніяхъ, въ коихъ предметы ученія не выше тѣхъ, кои преподаются въ училищахъ уѣздныхъ;
- и 3) чтобъ они также были допускаемы въ заведенія особеннаго рода, кои учреждены, или впредь будуть учреждаемы казною и частными людьми для обученія сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствамь, нужнымь для усовершенствованія или распространенія земледѣльческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и

въ сихъ заведеніяхъ тѣ науки, которыя не служатъ основаніемъ или пособіемъ для искусствъ и промысловъ, были преподаваемы въ такой же мѣрѣ, какъ въ уѣздныхъ училищахъ.

«Постановляя сіи правила и поручая вамъ привести оныя въ дѣйство, я не сомнѣваюсь, что воля моя будетъ въ точности исполнена. Снабдивъ попечителей учебныхъ округовъ и прочія подчиненныя вамъ мѣста и лица надлежащими наставленіями, вы можете, когда нужно, объявлять о сихъ распоряженіяхъ и начальствамъ другихъ вѣдомствъ, распространяя отнынѣ надзоръ министерства, вамъ ввѣреннаго, на всѣ училища безъ исключенія, кромѣ военныхъ и духовныхъ; комптетъ устройства учебныхъ заведеній не оставитъ съ своей стороны заняться изысканіемъ средствъ, чтобы въ уѣздныя училища ввести курсъ ученія, достаточный для воспитанія людей нижнихъ состояній въ государствѣ, стараясь въ особенности обогащать ихъ тѣми свѣдѣніями, кои по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямъ могутъ быть имъ истинно полезны.

«Пребываю благосклонный къ вамъ».

Адмиралу Шишкову недолго пришлось следить за исполнениемъ повельній приведеннаго здысь рескрипта. Преклонныя лыта заслуженнаго государственнаго д'вятеля заставили его покинуть министерство, во главъ котораго онъ находился съ 1824 года по волъ императора Александра 43. Но до своего удаленія онъ усиблъ наградить русскую литературу новымъ тяжелов вснымъ цензурнымъ уставомъ, или, какъ его называли, чугуннымъ, высочайше утвержденнымъ 10-го іюня 1826 года. Онъ состояль изъ 230 параграфовъ и, по суровости своей, заставиль не разъ вспоминать объ уставъ, изданномъ въ 1804 году, въ лучшую пору царствованія императора Александра Павловича. Шишковскій уставъ существенно разнился отъ прежняго, допускавшаго руководствоваться «благоразумнымъ снисхожденіемъ» и «выгоднёйшимъ» для сочинителя толкованіемъ, между тэмь какъ уставъ 1826 года допускаль толкованіе сомнительныхь и двусмысленныхь мёсть въ худшую сторону. Цензоръ С. Н. Глинка говорилъ, что, руководствуясь уставомъ Шпшкова, «можно и Отче нашъ истолковать якобинскимъ нарфчіемъ».

При такомъ направленіи цензурнаго дѣла не легко было что либо печатать, а дѣятелямъ, подобнымъ извѣстному А. И. Красовскому, открывалось обширное поле дѣятельности. Къ прежнимъ цензурнымъ куріозамъ прибавилось несмѣтное число новыхъ, изъ которыхъ возможно набрать цѣлую книгу. Красовскій дошелъ до того, что по поводу одного слегка эротическаго стихотворенія Даля, не дозволеннаго цензурнымъ комптетомъ, прибавилъ съ своей стороны нравоучительное наставленіе: «особенно неприлично ныпѣ, въ продолженіе великаго поста». Офиціаль-

ная переписка того времени явственно обрисовываетъ положеніе, въ которое было поставлена цензура, — «положеніе чисто страдательное и почти зависимое отъ всёхъ прочихъ вёдомствъ» <sup>44</sup>. Дёло дошло до того, что въ сущности одна только чистая поэзія и беллетристика подлежали вёдёнію цензурныхъ комитетовъ, все же прочее требовало разрёшенія того или другого вёдомства. А впрочемъ случались и такіе эпизоды, что какое нибудь министерство вооружалось и противъ напечатанной повёсти, если въ разсказё затронуто было въ неблагопріятномъ смыслё лицо, облеченное въ мундиръ извёстнаго вёдомства. Что же касается цензоровъ, то за провинности по должности для нихъ широко раскрывались двери гауптвахты, авторамъ же грозила иной разъ солдатская шинель.

Цензурныя строгости нѣсколько смягчились съ назначеніемъ въ 1828 году новаго министра народнаго просвѣщенія, генерала князя Карла Андреевича Ливена. Явился новый цензурный уставъ, утвержденный 22-го апрѣля 1828 года, облегчившій, хотя и въ слабой степени, драконовскія постановленія Шишкова. Въ новомъ уставѣ, между прочимъ, постановлено было, чтобы цензора принимали всегда за основаніе явный смыслъ рѣчи, не дозволяя себѣ произвольнаго толкованія оной въ дурную сторону. Но событія 1830 года вскорѣ снова ухудшили положеніе печати, которая съ того времени постепенно все болѣе стѣснялась до 1855 года.

Обращая особенную заботливость на положеніе учебныхъ заведеній, усердно навѣщая ихъ, императоръ Николай не оставлялъ также безъ вниманія и другихъ правительственныхъ учрежденій.

10-го (22-го) августа 1827 года, Николай Павловичь неожиданно посѣтиль около десяти часовь утра сенать. Государь вошель черезь уголовный департаменть, не заставъ тамъ никого, прошель во 2-й департаменть, который также нашель пустымь. Наконець, войдя въ 3-й департаменть, онъ засталь въ немъ сенатора П. Г. Дивова. «Его величество подаль мнѣ руку и пожаль мою, — записаль Дивовъ въ своемъ дневникѣ. —Я повель его изъ департамента въ департаменть. Онъ сказаль мнѣ сначала на ухо: «это кабакъ», затѣмъ повториль это слово очень громко. Я замѣтиль, что хорошо только зало общаго собранія. — «Дѣйствительно оно красиво», — сказаль государь, войдя въ это зало. Оттуда я повель его въ 1-й департаменть, но государь туда не зашель. Уходя онъ поручиль мнѣ передать моимъ сотоварищамъ сенаторамъ, что онъ быль у нихъ съ визитомъ, но никого не засталь».

Слѣдствіемъ этого посѣщенія былъ рескриптъ, послѣдовавшій на имя министра юстиціи князя Лобанова-Ростовскаго, который сообщилъ сенаторамъ, что высочайше повелѣно имъ собпраться безъ отговоровъ въ часы, указанные регламентомъ Петра Великаго; о тѣхъ же, кои сего не исполнятъ, узнавъ причину, доносить при ежедневныхъ табеляхъ.

Статсъ-секретарь Муравьевъ заступился за сенаторовъ; хотя, по его мнѣнію, цосѣщеніе государя «сдѣлало полезную электризацію параличному», но во всеподданнѣйшей запискѣ отъ 11-го августа Муравьевъ донесъ, что по регламенту присутствіе должны начинать въ кратчайшіе дни въ 6, а въ долгіе въ 8 часовъ утра и продолжать оное 5 часовъ времени, между тѣмъ «по силѣ рода нынѣшней общей жизни мало найдется людей довольно сильныхъ, чтобы быть въ состояніи долго перенесть регламентомъ учрежденный порядокъ присутствованія». «Никто изъ государственныхъ людей, безъ крайней нужды, не выѣзжаетъ изъ дома ранѣе 9-ти или 10-ти часовъ утра». Поэтому,—заключаетъ Муравьевъ,—императоръ Александръ въ 1805 году постановилъ членамъ адмиралтействъ-коллегіи съѣзжаться въ присутствіе между 10 и 11 часовъ утра.

Въроятно, ръшение императора Николая относительно сената видоизмънено было въ смыслъ заявления, сдъланнаго Муравьевымъ.

Посъщение государемъ городскихъ больницъ, Обуховской и Калинкинской, найденныхъ въ непростительномъ запущении, также сопровождалось соотвътственной «электризаціей».

8-го ноября 1826 года, великій князь Михаиль Павловичь назначень быль въ день своего тезоименитства командующимъ гвардейскимъ корпусомъ на мѣсто генералъ-адъютанта Воинова, который, какъ сказано было въ высочайшемъ приказѣ, «увольняется въ отпускъ для излѣченія болѣзни на шесть мѣсяцевъ и назначается командиромъ 7-го пѣхотнаго корпуса» 45.

На первыхъ же порахъ императору Николаю пришлось сдерживать порывы вспыльчивости и горячности брата; строгость и мелочная требовательность великаго князя должны были неизбѣжно вызвать неудовольствіе среди подчиненныхъ ему чиновъ гвардіи. Добрый, рыцарски благородный, преисполненный отеческой заботливости къ ввѣреннымъ ему войскамъ вообще и корпусу гвардейскихъ офицеровъ въ особенности, великій князь, увлекаемый ревностью къ страстно любимой имъ фронтовой службѣ и горячностью своего темперамента, вдавался иногда въ чрезмѣрныя вспышки неудовольствія.

Въ перепискъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа сохранились слъды этихъ столкновеній и его личнаго вмѣшательства въ возникавшіе раздоры съ цѣлью умиротворенія. «Начиная съ нѣкотораго времени,— пишетъ шефъ жандармовъ,— жалобы на мелочную требовательность и строгость великаго князя Михаила возросли до такой степени, что это стало казаться тревожнымъ; графъ Кочубей, генералъ Васильчиковъ и наконецъ я говорили объ этомъ съ императоромъ, предварительно, однако, не условившись между собою, что доказало, что слухъ былъ повсемъстный. Мнѣ приказали переговорить съ великимъ княземъ; сцена должна была

быть преисполнена волненія и тягостна для меня и огорчительна для государя; въ результатъ оказалось, что вотъ уже четыре дня, какъ его высочество сдёлался неузнаваемымъ; онъ вёжливъ, привётливъ, однимъ словомъ, такой, какимъ бы долженъ быть постоянно, а я, быть можетъ, навсегда поссорился съ нимъ. Но лишь бы была польза, а я во всемъ утвшусь, потому что моя единственная цвль — благо, но трудно двйствовать: съ каждымъ днемъ гнтвъ высшихъ чиновниковъ, а именно генераль-губернаторовь обыхъ столиць, ростеть противъ меня, по той причинъ, что общественное митніе высказывается за учрежденіе высшей охранительной полицін и, осм'єлюсь сказать, за то, какъ я руковожу ею. Пока только окажется возможнымъ, я оберегу императора отъ какихъ бы то ни было непріятностей; я посёдёю отъ этого, но никогда не стану жаловаться; когда интриги превзойдутъ мёры моего терпенія, я попрошу мёсто моего брата во главё какой либо кавалерійской части, тамъ, по крайней мъръ, когда гремятъ орудія, интрига остается позади фронта» 46.

Черезъ нѣсколько недѣль Бенкендорфъ могъ сообщить своему конфиденту, что все идетъ хорошо; великій князь обходителенъ съ своими подчиненными, и остается желать, чтобы онъ заставилъ гвардію полюбить себя, что такъ легко для него; тогда, заключаетъ Бенкендорфъ, мы можемъ оставаться спокойными, прося лишь Бога о продленіи счастія, которымъ пользуемся. «Я одинъ лишь расплачиваюсь за все; но я готовъ помприться съ этимъ, лишь бы были довольны великимъ княземъ».

Но, къ сожалѣнію, подобное затишье продолжалось обыкновенно не долго, и жалобы возобновлялись попрежнему, такъ что однажды въ значительно позднѣйшее время императоръ Николай нашелся вынужденнымъ писать А. Х. Бенкендорфу: «Больно читать, ей-Богу, не знаю, чѣмъ помочь, ибо ни убѣжденія, ни приказанія, ни просьбы не помогають,—— что дѣлать?»

# ГЛАВА ВТОРАЯ.

### T.

Съ восшествіемъ на престолъ императора Николая для Россіи наступила если не новая эра, то все-таки нѣкоторое обновленіе правительственной системы, господствовавшей въ послѣднее десятилѣтіе правленія Александра І. Для осуществленія этого обновленія нѣкоторые наиболѣе вредные для общественнаго благополучія люди должны были сойти съ занимаемаго ими поприща дѣятельности; къ такимъ лицамъ принадлежали графъ Аракчеевъ и Магницкій.

Послѣ отстраненія графа Аракчеева отъ завѣдыванія общими государственными дѣлами, 20-го декабря 1825 года, можно было быть увѣреннымъ, что онъ не останется надолго и во главѣ управленія военными поселеніями. Послѣ погребенія тѣла императора Александра наступило и это вожделѣнное событіе. Здоровье графа Аракчеева, послѣ потери своего отца и благодѣтеля, сильно пошатнулось; по его собственному признанію, онъ, «убитый старикъ», дошелъ до такого состоянія, что ни днемъ, ни ночью не имѣлъ покоя. Наконецъ, по совѣту пользовавшихъ его врачей, онъ нашелъ себя вынужденнымъ просить объ увольненіи за границу для пользованія карлсбадскими водами.

Неумолимый противникъ графа Аракчеева, генералъ-адъютантъ Закревскій, признававшій всегда грузинскаго отшельника самымъ вреднымъ человѣкомъ въ Россіи, относился скептически къ страданіямъ его и писалъ князю Волконскому <sup>47</sup>:

«О змѣѣ по слухамъ знаю, что онъ при началѣ весны намѣренъ ѣхать въ Карлсбадъ; но вѣрно не для того, чтобы отогрѣть свое ядовитое замерзшее жало, а чтобы скрыть себя отъ отечества, которое смотрить теперь на него, какъ на чудовище. Но гдѣ онъ укроется отъ тер-

занія своего сердца? И можеть ли им'єть столько духу, чтобъ возвратиться скоро на зыблемое свое логовище».

Но болѣзнь существовала въ дѣйствительности и оказалась столь же неумолимою, какъ и приговоръ современниковъ надъ дѣяніями бывшаго всемогущаго временщика.

9-го (21-го) апрѣля 1826 года, графъ Аракчеевъ обратился къ императору Николаю съ всеподданнѣйшимъ письмомъ, имѣющимъ первостепенное значеніе для характеристики безъ лести преданнаго графа и его дѣятельности по управленію военными поселеніями. Приведемъ здѣсь полностію этотъ замѣчательный историческій документъ. Графъ Аракчеевъ ппшетъ:

# «Ваше императорское величество, «всемилостив в йшій государы!

«Нѣсколько лѣтъ уже я страдаю болію въ груди: общее несчастіе горестная кончина государя императора Александра Павловича, отца и благод втеля моего, довершило разстройство моего здоровья и довело наконедъ до такого состоянія, что я ни днемъ ни ночью не им'єю покою. Я совътовался со многими врачами, но ни одинъ не могъ облегчить меня. Всё рёшительно говорять, что мнё остается одно средство — испытать карлебадскія воды; я должень последовать ихъ совету. Всемилостивъйшій государы! Я служу уже четвертому россійскому государю, офицеромъ съ 1787 года, и во всѣ сіи тридцать девять лѣтъ въ первый разъ прошу у моего императора объ отпускъ меня за границу. Я испрашиваю сего отпуска единственно для поправленія моего здоровья. Ежели Всевышній благоволить ниспослать мить облегченіе отъ болтани, то я могу продолжать мое служение вамъ, всемилостивъйший государь, съ тъмъ же чистымъ и прямымъ усердіемъ, которое руководило меня при жизни покойнаго государя, отца и благод втеля моего, ежели только служба моя угодна будетъ вашему императорскому величеству.

«Новое государственное учрежденіе военныхъ поселеній, въ моемъ управленіи состоящее, съ Божією помощію и особымъ высочайшимъ въ Бозѣ почивающаго государя императора, отца и благодѣтеля моего, Александра Павловича, попеченіемъ, получило уже твердое основаніе во всѣхъ частяхъ его устройства, такъ что теперь оно не требуетъ болѣе ничего, кромѣ охраненія заведеннаго вездѣ порядка.

«Что касается до денежныхъ способовъ военныхъ поселеній, то я оставляю наличныхъ денегъ болье тридцати двухъ милліоновъ рублей. Кажется, могу я открыто и съ позволеннымъ върному слугъ своего государя христіанскимъ удовольствіемъ сказать, что сія часть въ такомъ положеніи, какое, конечно, не всѣмъ другимъ извѣстно, и въ какомъ, можетъ быть, никто не воображаетъ себъ военныхъ поселеній; въ



Алексѣй Петровичъ Ермоловъ. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу).

дополненіе же онаго всеподданнѣйше доношу, что всѣ закономъ установленные отчеты по военнымъ поселеніямъ сданы уже государствечному контролю по 1825 годъ, въ чемъ удостовѣряютъ полученныя отъ онаго квитанціи.

«Я осмѣливаюсь всеподданнѣйше поднести при семъ на высочайшее вашего императорскаго величества благоусмотрѣніе особую записку о капиталахъ военныхъ поселеній  $^{48}$ .

«Ежели мои труды и усердіе въ скопленіи и пріобрѣтеніи сихъ значительныхъ суммъ удостоятся обратить на себя хотя нѣсколько вниманія вашего императорскаго величества, то въ награду оныхъ я прошу оказать мнѣ двѣ монаршія милости: дозволить мнѣ подносимую записку напечатать въ «Инвалидѣ» къ общему свѣдѣнію и предоставить мнѣ пользоваться во время отпуска нынѣ получаемымъ мною содержаніемъ. Оно не огромно, всемилостивѣйшій государь, и менѣе получаемаго не только моими сотоварищами, но даже и многими статсъ-секретарями.

«Не позволиль бы я себѣ утруждать ваше императорское величество просьбою о послѣднемъ, ежели бы могъ безъ того обойтись въ приготовленіи себя къ отъѣзду и въ содержаніи себя за границею, но мои нужды доказываетъ продажа домовыхъ моихъ столовыхъ серебряныхъ вещей, что должно быть небезызвѣстно и вамъ, всемилостивѣйшій государь, по докладамъ вашего гофмаршала и управляющаго кабинетомъ. Письмо мое къ сему послѣднему я бы желалъ, дабы оно доведено было до высочайшаго свѣдѣнія.

«Но ежели я не пріобрѣлъ службою моего права и на сію милость вашего императорскаго величества, то долженъ буду прибѣгнуть для путевыхъ издержекъ къ займу денегъ подъ залогъ единственнаго Грузинскаго моего имѣнія, дарованнаго мнѣ за службу въ Бозѣ почивающимъ вашимъ родителемъ: имѣніе сіе составляетъ все мое благосостояніе, и я со времени пожалованія онаго мнѣ не прибавилъ къ нему ни единой души крестьянъ, ни единой десятины земли, ни покупкою, ни наградами розданныхъ арендъ и земель.

«Всемплостивѣйшій государь, все здѣсь изложенное столь истинно, что я могу подвергнуть оное суду самыхъ моихъ недоброжелателей. Мнѣ кажется, и они, прочитавъ все оное, ежели бы не отдали мнѣ справедливости, то, конечно, восчувствовали бы въ совѣсти своей нѣ-которое волненіе. Я предаю себя сердцевѣдцу Богу и моему всемилостивѣйшему государю, августѣйшему брату блаженныя памяти государя, отца и благодѣтеля моего. Служа его величеству вѣрою и правдою, я не пріобрѣлъ ни чиновъ, ни почестей, ни богатства, я имѣлъ счастіе удостоиться одной только награды, превыше всѣхъ наградъ: его высочайшей къ себѣ довѣренности. Она одушевляла меня въ моемъ служеніи и до конца дней моихъ пребудетъ единственнымъ утѣшеніемъ, а нелицемѣрный судія — грядущее время и потомство, изречетъ всему справедливый приговоръ.

«Остаюсь навѣкъ, съ глубочайшимъ и истиннымъ высокопочитаніемъ и преданностію,

«вашего императорскаго величества «вѣрноподданный,

«графъ Аракчеевъ».

Въ отвѣтъ на это письмо государь, разрѣшивъ графу Аракчееву заграничный отпускъ, пожаловалъ ему, вмѣстѣ съ тѣмъ, на дорожныя издержки 50.000 рублей.

Оставаясь върнымъ системъ, усвоенной себъ въ продолжение всего царствования императора Александра и заключавшейся въ неизмънномъ уклонении отъ высочайшихъ наградъ, графъ Аракчеевъ и на этотъ разъ остался себъ върнымъ, не соблаговоливъ воспользоваться дарованною ему наградою; онъ не замедлилъ датъ пожалованнымъ ему деньгамъ такое назначение, которое едва ли найдетъ себъ въ служебномъ міръ много подражателей. 17-го апръля, графъ обратился къ императрицъ Маріи Өеодоровнъ съ просьбою принять отъ него 50.000 рублей для составления капитала, на проценты котораго воспитывать въ императорскомъ военно-сиротскомъ домъ пять дъвицъ сверхъ штата.

Но графъ Аракчеевъ не довольствовался этимъ великодушнымъ поступкомъ и довершилъ оказанное имъ благодѣяніе тѣмъ, что пожертвоваль въ добавокъ къ 50.000 рублямъ еще 2.500 рублей, «дабы бѣдныя дѣвицы, — какъ писалъ онъ 3-го мая императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, — въ семъ году еще воспользовались дарованною мнѣ отъ государей императоровъ милостію» <sup>49</sup>.

Что же касается до денежных средствъ, въ которыхъ нуждался графъ Аракчеевъ для заграничнаго путешествія, то, какъ упомянуто во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 9-го апрѣля, онъ приступилъ къ продажѣ своихъ драгоцѣнностей. Для этой цѣли графъ Аракчеевъ обратился 9-го марта 1826 года съ просьбою къ князю А. Н. Голицыну о продажѣ въ кабинетъ его величества своихъ драгоцѣнностей, прося оцѣнитъ ихъ по-христіански. Приведемъ здѣсь это письмо, преисполненное свойственнымъ графу Аракчееву язвительнымъ юморомъ.

«Судьбы человъческія неисповъдимы! — пишеть Аракчеевъ. — Я всегда располагалъ себя такъ, чтобъ мнѣ никогда ваше сіятельство не безпокоить моими просьбами, но нынѣ долженъ по необходимости преступить сіе правило и адресоваться къ вашему сіятельству съ моею слѣдующею просьбою.

«Служа съ офицерскаго чина 39 лѣтъ четвертому россійскому государю, во все оное время накопились у меня жалованныя вещи. Но какъ я по болѣзни моей долженъ буду просить себѣ увольненія къ водамъ, а для сего нужны деньги, то я и рѣшился всѣ имѣющіяся жалованныя вещи продать.

«Прилагая о сихъ вещахъ подробную опись, прошу васъ, милостивый государь, приказать купить оныя въ кабинетъ его величества, гдѣ, я полагаю, по нынѣшнему приближающемуся торжественному коронованію подобныя вещи будутъ нужны.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ

«Если ваше сіятельство прикажете оныя мои вещи, накопленныя въ 39 лѣтъ моей службы, оцѣнить по-христіански, то я за оное буду вамъ, милостивый государь, весьма благодаренъ, ибо симъ самымъ увеличится моя сумма, потребная мнѣ на приготовленіе къ моему отъѣзду».

Письмо это является тѣмъ болѣе любопытнымъ историческимъ документомъ, если вспомнить, что еще не задолго до того, а именно въ 1824 году, графъ Аракчеевъ, въ союзѣ съ архимандритомъ Фотіемъ, сокрушилъ министерство духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, которымъ управлялъ тогда князь А. Н. Голицынъ; по свидѣтельству же Фотія, графъ Аракчеевъ дѣйствовалъ въ этомъ дѣлѣ, «яко Георгій Побѣдоносецъ» <sup>50</sup>.

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ не оказался злопамятнымъ и отнесся къ своему недавнему врагу вполнѣ по-христіански; онъ тотчасъ отвѣтилъ графу Аракчееву, что оцѣнка вещей его будетъ сдѣлана по всей справедливости.

Сверхъ брилліантовъ графъ Аракчеевъ продалъ еще въ придворную контору серебро и фарфоръ, такъ что окончательно продажа всѣхъ вещей состоялась на слѣдующихъ условіяхъ:

| Табакерка черепаховая, оправленная въ зо-   |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| тото и украшенная брилліантами, подаренная  |           |
| ть 1812 году наслёднымъ принцемъ шведскимъ. | 8.400 p.  |
| Перстень брилліантовый съ вензелемъ импе-   |           |
| ратора Павла                                | 2.100 »   |
| Серебряная посуда, десертное вызолоченное   |           |
| еребро и фарфоровыя десертныя тарелки       | 28.390 »  |
| Итого                                       | 38.890 p. |

На счетахъ же рукою графа Аракчеева написано: «Всего денегъ получено 38.890 рублей, которыя всѣ отданы въ коммерческій банкъ 7-го апрѣля 1826 года и взяты на расходы графомъ за границу 1-го мая 1826 года».

Судьба военныхъ поселеній опредѣлилась слѣдующимъ рескриптомъ императора Николая на имя графа Аракчеева, отъ 30-го апрѣля 1826 года:

# «Графъ Алексъй Андреевичъ!

«Для поправленія разстроеннаго вашего здоровья, сходно съ желаніемъ вашимъ, увольняю васъ къ водамъ за границу, предоставляя вамъ управленіе отдѣльнаго корпуса военныхъ поселеній во время вашего отсутствія поручить на общихъ правилахъ начальнику штаба,

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Иванъ Өедоровичъ Паскевичъ-Эриванскій. (Съ гравированнаго портрега Киселена 1828 года).

генераль-майору Клейнмихелю, который обязань о дёлахь важныхь, требующихь вашего разрёшенія, относиться къ начальнику главнаго моего штаба. Пребываю вамъ всегда благосклоннымъ» <sup>51</sup>.

Хотя по смыслу рескрипта 30-го апрѣля казалось, что графъ Аракчеевъ только временно разстается съ корпусомъ военныхъ поселеній, до излѣченія болѣзии, но въ дѣйствительности онъ простился съ своимъ твореніемъ навсегда. 1-го мая, графъ Аракчеевъ отдалъ свой послѣдній

прощальный приказь, въ которомъ онъ, обращаясь къ своимъ подчиненнымъ, называетъ ихъ почтенными сотоварищами и добрыми солдатами военныхъ поселеній. Этотъ трогательный приказъ былъ послѣднимъ откликомъ той отнынѣ замиравшей сельской идилліи, которою графъ Аракчеевъ восхищалъ и утѣшалъ императора Александра въ послѣднее десятилѣтіе его царствованія <sup>52</sup>.

По возвращеніи графа Аракчеева изъ-за границы въ исходѣ 1826 года, онъ уже болѣе не вступалъ въ исправленіе своихъ обязанностей. На основаніи послѣдовавшаго тогда указа, штабъ военныхъ поселеній былъ присоединенъ къ главному штабу его императорскаго величества, подъ вѣдѣніе начальника его, генералъ-адъютанта барона Дибича 53. Съ этого времени новгородское военное поселеніе поступило въ полное управленіе генерала отъ инфантеріи князя Шаховского, получившаго званіе командира отдѣльнаго гренадерскаго корпуса; Херсонское и Екатеринославское поселенія были подчинены также на правахъ командира отдѣльнаго корпуса начальнику этихъ поселеній, графу Витту, а поселенія въ Слободско-Украинской и Могилевской губерніяхъ остались въ завѣдываніи своихъ прежнихъ начальниковъ, имѣвшихъ званіе отрядныхъ командировъ.

Извѣстіе объ этой новой организаціи военныхъ поселеній графъ Аракчеевъ получиль при возвращеніи въ Россію. Это видно изъ письма его къ генералъ-адъютанту Дибичу отъ 5-го декабря 1826 года изъ Кіева.

«Не осмѣливаясь, — пишетъ Аракчеевъ, — безпоконть моимъ донесеніемъ его императорскому величеству, всемилостивѣйшему моему государю императору, о полученномъ мною 2-го декабря, послѣдовавшемъ на мое имя прошлаго октября 23-го числа указѣ, о присоединеніи военныхъ поселеній въ главный штабъ его императорскаго величества, я по званію вашему увѣдомляю объ ономъ васъ, милостивый государь, для доклада государю императору.

«Покорно прошу ваше высокопревосходительство, при докладѣ вашемъ его императорскому величеству, изъяснить мою вѣрноподданную благодарность за увольненіе меня отъ занятіевъ по военному поселенію, что дѣйствительно мнѣ нужно для поправленія совершенно разстроеннаго моего здоровья, которое необходимо требуетъ единственной мнѣ уединенно-спокойной жизни».

24-го декабря 1826 года генераль-адъютантъ Дибичъ отвѣчалъ своему бывшему покровителю:

«Содержаніе почтеннъйшаго письма вашего сіятельства ко мнѣ отъ 5-го сего декабря я доводиль до свъдънія государя императора, и по высочайшему повельнію въ отвъть на оное имъю честь увъдомить, что его величество искренно желаеть, дабы отдохновеніе отъ долговремен-

ныхъ трудовъ, на пользу службы вами понесенныхъ, могло способствовать къ совершенному возстановленію разстроеннаго вашего здоровья».

Судя по приведеннымъ здѣсь письмамъ, остается открытымъ вопросъ: составлялъ ли указъ отъ 23-го октября неожиданное для Аракчеева проявленіе высочайшей воли, или же прекращеніе исключительнаго положенія, существовавшаго для военныхъ поселеній въ администраціи имперіи, являлось результатомъ соглашенія, состоявшагося еще до отъѣзда графа Алексѣя Андреевича за границу. Но, какъ бы то ни было, съ этого времени графъ Аракчеевъ, распростившись окончательно съ служебнымъ поприщемъ, дѣйствительно обратился въ грузинскаго отшельника — наименованіе, которымъ онъ столь часто злоупотреблялъ въ дни прошедшихъ навсегда силы и могущества. Теперь графу Аракчееву оставалось спокойно выжидать, чтобы, какъ онъ выражался въ письмѣ къ императору Николаю, нелицемѣрный судія — грядущее время и потомство, изрекъ всему справедливый приговоръ.

Поселившись уже навсегда въ своемъ грузинскомъ монастыръ, графъ Аракчеевъ занимался хозяйствомъ, продолжалъ благодътельствовать посвоему крестьянамъ и устраивать свое великолѣпное помѣстье, «хранилище драгоцівнь віших для него залогов довіренности и благодівній, коими онъ пользовался отъ своихъ монарховъ», пишетъ Михайловскій-Данилевскій. «Какъ святыню, берегь онъ всё украшенія комнать, въ которыхъ останавливался миротворецъ Европы, во время неоднократныхъ его пребываній въ Грузинъ; не могъ безъ слезъ вспоминать и говорить о немъ; хранилъ подъ стекломъ его рескрипты и письма; взнесъ 50.000 рублей ассигнаціями въ государственнный заемный банкъ, съ тымь, чтобы сумма сія оставалась тамъ неприкосновенною, со всыми процентами, 93 года, для обращенія потомъ въ награду лучшему историку царствованія Александра<sup>54</sup>, и соорудилъ своему вѣнценосному благод втелю передъ грузинскимъ соборомъ великол в пный бронзовый памятникъ. На немъ изображены Въра, Надежда и Милосердіе, вънчающія бюсть монарха. По сторонамь подножія представлены освобожденная Европа и владълецъ Грузина, въ видъ воина, сидящаго на опрокинутой мортирь 55. Надиись на памятникъ: «Государю благодътелю—по кончинѣ его» <sup>56</sup>. «Теперь я все сдѣлаль,—писаль графь къ одному изъ своихъ приближенныхъ, — и могу явиться къ императору Александру съ рапортомъ» <sup>57</sup>.

### II.

Пока графъ Аракчеевъ еще приготовлялся предстать съ рапортомъ къ императору Александру, случилось невъроятное приключеніе, которое сильно встревожило грузинскаго отшельника и омрачило спокойное и однообразное теченіе его уединенной жизни.

31-го января (12-го февраля) 1827 года, генераль-адъютанть баронь Дибичь передъ своимъ отъёздомъ въ Тифлисъ обратился къ графу Аракчееву съ слёдующимъ письмомъ:

«До свѣдѣнія государя императора дошло, что здѣсь въ С.-Петер-бургѣ появились печатныя книги, въ коихъ содержатся письма и записки, будто бы писанныя покойнымъ государемъ императоромъ къ вашему сіятельству. Его величество полагаетъ, что таковыя письма и записки напечатаны безъ вѣдома вашего сіятельства кѣмъ либо недоброжелательствующимъ вамъ, будучи увѣренъ въ собственномъ вашемъ убѣжденіи, сколь неприлично бы было напечатать то, что покойный государь императоръ, по особенной къ вамъ довѣренности, могъ писатъ къ вамъ партикулярно и по секрету. А потому его величество желаетъ знать: не извѣстно ли вашему сіятельству, изъ какого источника могли быть почеринуты сіи напечатанныя письма и записки, и кѣмъ выданы въ печать? Буде же сіе вамъ непзвѣстно, то для предупрежденія всякихъ толковъ въ публикѣ его величество полагалъ бы лучшимъ средствомъ напечатать вашему сіятельству отъ себя объявленіе, что таковыя изданныя въ печать письма изапискивыдуманы ине заслуживаютъ вѣроятія.

«Прося покорнѣйше ваше сіятельство почтить меня на сіе увѣдомленіемъ вашимъ для доклада государю императору, имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію вашего сіятельства

> «покорнѣйшимъ слугою «Иванъ Дибичъ» <sup>58</sup>.

Графъ Аракчеевъ находился въ это время въ Тверской губерніи, въ городѣ Бѣжецкѣ, гдѣ похоронены были его родители; онъ говѣлъ и готовился пріобщиться святыхъ тапнъ. Алексѣй Андреевпчъ немедленно отвѣчалъ барону Дибичу собственноручнымъ письмомъ, 13-го февраля 1827 года:

«Получа вашего высокопревосходительства письмо, писанное ко миѣ 31-го января, касательно появившихся въ Петербургѣ печатныхъ книгъ, въ коихъ помѣщены письма и записки, писанныя ко миѣ покойнымъ государемъ императоромъ, отцомъ и благодѣтелемъ моимъ, я сдѣлалъ объ ономъ нынѣ же мое донесеніе его императорскому величеству, которое нынѣ же и отправилъ.

«Касательно же требуемаго, по высочайшему повельнію, отъ меня объявленія о неизвъстности моей касательно печатанія оныхъ писемъ, то я оное при семъ въ оригиналь къ вамъ, милостивый государь, препровождаю для объявленія онаго, куда слъдуетъ.

«Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ п преданностію, вашего высокопревосходительства

> «покорнѣйшій слуга, «графъ Аракчеевъ».

Ma has chee Pheneen!

Ge me met has huntelement a bas juich. puir Vous remercier des neuvelles que Our daignes me dener des mes douer. Gran en Dine open le-Aut vou bries et jeger gru dans per næks makele seer porfer tement telablic. Dien Vot cembrien Je les deises. - Cut in 7. hours Du voit ner lis Seure Menneure que jai en le benlius de resson. Calo telle consulatione tet je lan l'invouren que d'impatienn j'ai envoye es une lune un hemme à moi que

avoir des nouvelles. jordones mei men duper . Aines mas 2 Jagit Ja Catame. - Imeil Jewei le Centius de me punter e Eres merthes shew Chancer Our les deux homes et joursei de miners la lembrar de Vous remercies de view Cing pour Calles gracius Irwanis. Til enne le devenuent li plus iden et le respect le plus profind que j'air Plumes Des Ren has Show Meman. Introve du sory?

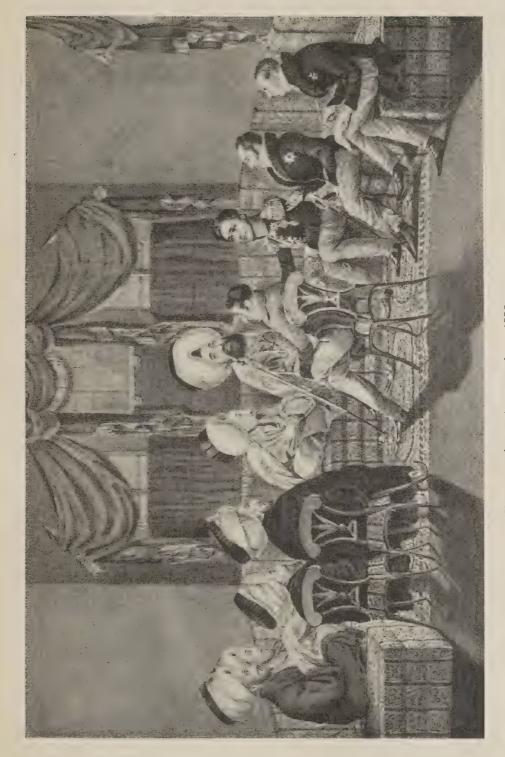

Конференція въ Аккерманѣ въ 1826 году.

(Съ литографіи того времени Кавея, сдбланной съ картылы Гульманделя).

«Дошло до свёдёнія графа Аракчеева, что въ С.-Петербургі появились въ публикі печатныя книги, въ коихъ поміщены будто бы письма и записки, писанныя ко мні покойнымъ государемъ императоромъ Александромъ Благословеннымъ, — то какъ я, графъ Аракчеевъ, никому ничего никогда не только не позволялъ печатать, но даже и не отдавалъ никому никакихъ сего рода бумагъ, то и объявляю, что всё таковыя изданныя въ печати письма и записки должны быть невёрныя и не заслуживающія вёроятія. 13-го февраля 1827 года.

# «Генералъ графъ Аракчеевъ» <sup>59</sup>.

Императоръ Николай послалъ это письмо Дибичу въ Тифлисъ и 27-го февраля 1827 года писалъ ему:

«Вотъ письмо къ вамъ отъ графа Аракчеева; оно васъ изумитъ не менѣе всѣхъ насъ; я получилъ цѣлыхъ два, одно въ другомъ, въ которомъ онъ меня увѣряетъ, что это кто нибудь изъ злоумышленниковъ изобрѣлъ дѣло на него, и что я погрѣшу, если сему вѣритъ буду!— je vous abandonne les réflexions» <sup>60</sup>.

Дъйствительно «истинно русскій новгородской неученой дворянинъ», какъ называль себя нъкогда Аракчеевъ въ перепискъ своей съ Сперанскимъ, написалъ 13-го февраля изъ Бъжецка два письма къ государю, одно лучше другого, представляющія собою неподражаемыя свидътельства для характеристики безъ лести преданнаго графа; говъніе, повидимому, не располагало его къ излишней правдъ. Приведемъ здъсь полностію содержаніе этихъ писемъ:

# «Ваше императорское величество, «всемилостивѣйшій государь!

«Къ удивленію моему, ваше императорское величество, узналь я изъ отношенія ко мнѣ начальника главнаго штаба вашего величества, что появились въ С.-Петербургѣ печатныя книги, въ коихъ содержатся письма и записки, писанныя покойнымъ государемъ императоромъ ко мнѣ. Если бы оное свѣдѣніе дошло когда либо до меня постороннимъ образомъ, то я бы никогда не повѣрилъ оному быть возможнымъ по той причинѣ, что, доживъ до 60-ти лѣтъ, стыдно бы мнѣ, старику, было не знать, что милостивыя покойнаго государя императора ко мнѣ писанныя письма должны быть для меня одного драгоцѣнны, а объявлять ихъ въ печатныхъ книгахъ въ публику не только неприлично, но вредно и непозволительно. Почему я всеподданнѣйше прошу вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшаго государя моего, приказать разыскать, кто позволилъ оныя печатать, и кто оныя письма для

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

онаго употребленія выдаль, тогда и откроются тѣ люди, кои сіе обидное для меня дѣло выдумали.

«По случаю десятимѣсячнаго моего отсутствія изъ С.-Петербурга, я вышедшихъ въ публику печатныхъ книгъ нигдѣ ни у кого не только не видалъ, но и ни отъ кого объ оныхъ не слыхалъ, то и не могу придумать и вообразить себѣ, на кого бы я въ ономъ могъ имѣтъ подозрѣніе. Почему повторяю мою всеподданнѣйшую просьбу приказать оное изслѣдовать, что, кажется, весьма легко и удобно исполнить.

«Касательно требуемаго начальникомъ штаба отъ моего имени объявленія въ публику, что оныя письма никому мною не выдаваемы были для печатанія, то я оное препроводилъ къ нему нынѣ же, для объявленія онаго, гдѣ слѣдуетъ.

«Вашего императорскаго величества навѣки

«вѣрноподданный

«графъ Аракчеевъ».

«Ваше императорское величество! Всемилостивѣйшій государь императоръ.

«Изъяснивъ мой отвътъ вашему императорскому величеству касательно появившихся въ С.-Петербургѣ печатныхъ книгъ, въ коихъ помѣщены письма, писанныя ко мнѣ покойнымъ государемъ императоромъ, въ особомъ письмѣ моемъ, которое, можетъ быть, угодно будетъ вамъ, всемилостивѣйшій государь, отдать къ общимъ дѣламъ, — я осмѣливаюсь писать сіе особое мое письмо къ вашему императорскому величеству, въ коемъ открываю мою душу въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, коими былъ я наученъ покойнымъ государемъ, отцомъ и благодѣтелемъ моимъ, оставаясь въ той надеждѣ и упованіи, что оное письмо будетъ извѣстно только вамъ однимъ, всемилостивѣйшій государь!

«Ваше императорское величество, конечно, изволили сами давно уже замѣтить, сколь много я имѣю у себя не только недоброжелательныхъ людей, но и самыхъ злодѣевъ, число коихъ извѣстно одному Богу и покойному государю императору, отцу и благодѣтелю моему! Но прошу васъ, всемилостивѣйшій государь, обратить на сіе ваше милостивое вниманіе, какая оному могла быть иная причина, какъ только моя вѣрная и истинная служба и вѣрная преданность покойному государю императору, ибо въ теченіе оной не обогатилъ я себя никакими способами и не выпросилъ себѣ никакихъ особенныхъ почестей и наградъ, въ сравненіи моихъ товарищей, слѣдовательно, никого онымъ не обидѣлъ, а былъ только вѣрный слуга моему государю и говорилъ ему всегда правду, что видѣлъ и слышалъ; вотъ чѣмъ самымъ и получилъ себѣ сіе безчисленное число недоброжелателей.

«Всемилостивъйшій государь! Я всегда служиль покойному вашему родителю и августъйшему вашему брату върно и истинно и не имъль ничего у себя иного въ предметъ, какъ только быть истиннымъ върнымъ слугою, и всъ ввъренныя мнѣ части я оставиль, кажется, въ хорошемъ положеніи, въ чемъ имълъ, слава Богу, счастіе заслужить и ваше, всемилостивъйшій государь, благоволеніе, то на что мнѣ въ публикъ хвастать бывшими ко мнѣ письмами, ибо я не имъю причины въ чемъ либо себя предъ публикою оправдывать, то сіе рѣшите, государь. Если вы подумаете, что изданныя печатныя письма по моему согласію изданы, я онаго никогда себъ и въ умѣ не воображалъ, а дъйствительно, видно, оное сдѣлано недоброжелателями моими, и должно, кажется, тутъ скрываться, кромѣ намѣренія сдѣлать мнѣ непріятное, предположеніе онымъ поселить въ вашихъ мысляхъ дурное обо мнѣ мнѣніе; но можетъ быть и общее какое либо злонамѣреніе, почему весьма нужно открыть издателей оныхъ книгъ.

«Всемилостивъйшій государь! Здоровье мое такъ худо, что я теперь ничего себъ не долженъ желать, какъ только одного покоя, но онаго я отъ моихъ недоброжелателей никогда не буду имъть, если вы, всемилостивъйшій государь, не обратите вашего милостиваго вниманія на стараго слугу вашихъ августъйшихъ предковъ. Не оставьте меня вашею отцовскою защитою и будьте увърены, что я окажу свои послъдніе годы жизни, хотя уже не службою, но тою же върною преданностію къ вамъ, августъйшему монарху, всемилостивъйшему государю моему, о коемъ я ежедневно молюсь Богу, ведущему всѣ наши помышленія.

«Я теперь говью и готовлюсь пріобщиться святыхъ тапиъ въ той деревнь, гдь находятся гробы моихъ родителей, а потомъ велю себя перевезти въ мое Грузино и буду жить уединенно. Но прошу у васъ, всемилостивъйшій государь, милости — позволить мит въ случат важныхъ какихъ либо обидъ и угнетеніевъ отъ злодтевъ моихъ адресоваться прямо къ вашему императорскому величеству съ тою искреннодушевною откровенностью, съ какою я всегда оное дълалъ въ теченіе моей жизни.

«Окончу сіе письмо принесеніемъ моей вамъ, всемилостивѣйшій государь, вѣрноподданнической душевной благодарности за ваши мнѣ оказанныя до сего времени милости и буду просить Господа Бога, дабы онъ даровалъ вашему величеству здоровье, нужное для счастія любезнаго нашего отечества; а я всю достальную жизнь пребуду съ душевнымъ вѣрноподданническимъ высоконочитаніемъ и преданностію.

> «Вашего императорскаго величества «вѣрноподданный «графъ Аракчеевъ».

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Викторъ Павловичъ Кочубей. (Съ портрета, приложеннато къ "Историческому обвору дъятельности комитета министровъ").

Трудно встрѣтить болѣе наглое обращеніе съ истиною, какъ въ этомъ произведеніи пера «истинно русскаго новгородскаго неученаго дворянина», являющемся къ тому же вполнѣ ложною исповѣдью. Остается только повторить слова, сказанныя императоромъ Николаемъ

въ ппсьмѣ къ барону Дибичу: «Je vous abandonne les réflexions!» Но чаша беззаконій оказалась переполненною, и наказаніе не замедлило послѣдовать неожиданно быстрымъ образомъ.

Начавшееся уже ранке разследованіе обнаружило, что графъ Аракчеевъ самъ распорядился напечатать въ типографіи военныхъ поселеній письма и записки императора Александра, подъ заглавіемъ: «Собственноручные рескрипты покойнаго государя императора, отца и благодітеля, Александра І-го къ его подданному графу Аракчееву. Съ 1796 года до кончины его величества, послідовавшей въ 1825 году» 61. Затімъ графъ Аракчеевъ иміль неосторожность подарить одинъ экземпляръ, съ собственноручною надписью, одному изъ своихъ бывшихъ ближайшихъ сотрудниковъ и другу, который не замедлиль представить императору Николаю полученный имъ драгоцінный сборникъ. Желаемая улика оказалась налицо, и отныні неосторожному издателю трудно было продолжать свою защиту, сваливая содівянный имъ грібхъ на какихъ-то невідомыхъ злодівевъ и выпрашивая себів, вмістів съ тімъ, отцовскую защиту государя.

Нашелся и другой доносчикъ, нѣкій Сальватори (Antoine Salvatori), который передаль черезъ руки генерала Канкрина въ руки государя французскій переводъ двухъ послѣднихъ писемъ императора Александра къ своему другу, заказанный графомъ Аракчеевымъ <sup>62</sup>.

Тогда императоръ Николай, убъдившись въ виновности графа Алексъ́л Андреевича, ръ́шился послать въ Грузино графа Чернышева, какъ бывшаго нъкогда «dans les bonnes grâces du comte», съ полномочіемъ отобрать у Аракчеева напечатанную имъ переписку и доказать ему «son mensonge impudent», какъ выразился генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ. Порученіе было не изъ пріятныхъ, если припомнить, въ какихъ выраженіяхъ Чернышевъ кадилъ нѣкогда опміамъ всесильному временщику <sup>63</sup>.

Графъ Чернышевъ слѣдующимъ образомъ описываетъ свое свиданіе съ грузпискимъ отшельникомъ въ письмѣ къ барону Дибичу отъ 26-го марта (7-го апрѣля) 1827 года:

«Я заставиль этого господина (l'individu) признаться во всемъ и взяль отъ него всѣ напечатанные экземпляры, которые находились у него въ рукахъ, якобы для своего собственнаго употребленія. Мое сердце содрогнулось при мысли, что человѣкъ, настолько пользовавшійся мплостями нашего ангела-благодѣтеля, выказалъ себя столь низкимъ и столь трусливымъ» <sup>64</sup>.

Генерали-адиютанты Бенкендорфы выразился объ этомы дёлё, которое называеты грязнымы (sale affaire), еще вы болёе рёзкихы выраженіяхы:

«Чернышевъ былъ посланъ къ графу Аракчееву съ документами въ рукахъ, чтобы доказать ему его преступление въ отношении его благо-

дѣтеля и государя, его злоупотребленіе довѣріемъ въ отношеніи дружбы, которою онъ быль почтенъ, и его безстыдную ложь (mensonge impudent) въ отношеніи царствующаго императора. Его миссія носитъ положительный характерь, но она не является пріятною для человѣка, который въ теченіе столькихъ лѣтъ искалъ и добился милостей опальнаго визиря.

«Онъ все отдаль, онъ быль настолько же трусливь, настолько же подлъ, насколько прежде быль высокомъренъ. Какой урокъ! Императоръ проявилъ къ этому преступному человъку всю внимательность, которую его чудная душа должна была воздать памяти его несравненнаго брата; люди уважали въ немъ даже слабость государя, котораго не существовало болѣе; никто не нападалъ на него, хотя всѣ осуждали его. Онъ самъ палъ подъ собственною тяжестью своихъ дѣяній, и Провидѣніе, начавшее карать его со дня убійства его любовницы, не имѣло надобности ни въ содѣйствіи людей, ни въ могуществѣ императора, чтобы сдѣлать его несравненно болѣе несчастнымъ, чѣмъ былъ несчастенъ Меншиковъ, сосланный на сѣверъ Сибири» 65.

15-го (27-го) марта 1827 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«Сегодня утромъ Чернышевъ вернулся ко мнѣ изъ Грузина, куда я посылаль его объясниться устно съ Аракчеевымъ. Я выбраль его для большей върности, такъ какъ онъ пользовался милостями графа. И что же вы подумали бы? Онъ привезъ 18 экземпляровъ и признаніе, что онъ быль не правъ, но что какъ его спращивали, не извъстно ли ему о подобныхъ книгахъ, ходившихъ по рукамъ, а не спрашивали, не вельль ли онъ напечатать ихъ для себя, то онъ не думаль, что лжеть (il n'avait pas cru mentir), сказавь, что онь не слышаль разговоровъ объ этомъ. Онъ плакалъ, уверялъ, что печаталъ ихъ съ ведома императора, и что даже императоръ часто спрашивалъ его, насколько увеличилось изданіе. Что онъ подариль ихъ только двумъ лицамъ, но что возможно, что часть ихъ украли у него, что, впрочемъ, онъ показывалъ ихъ несколькимъ. Что касается пресловутыхъ последнихъ писемъ, то справедливо, что онъ показывалъ ихъ, переводилъ, списываль и раздаваль, и что въ этомъ онъ признаеть себя виновнымъ передо мною въ томъ отношеніи, что не испросплъ у меня разрѣшенія» 66.

Еще ранъе императоръ Николай послалъ цесаревичу письма графа Аракчеева отъ 13-го февраля и печатный экземпляръ его изданія, переданный государю другомъ-предателемъ. Возвращая государю эти рѣдкости, Константинъ Павловичъ писалъ:

«У меня просто опускаются руки, и мий нечего прибавлять къ негодованію, которое я испытываю, какъ противъ Аракчеева, такъ и противъ презрѣннаго (misérable). . . . . . , который, осыпанный въ полной мѣрѣ его милостями, имѣлъ подлость (la bassesse) отдать свой экземпляръ съ его собственноручною надписью; я на его мѣстѣ постарался бы уничтожить ее, сохранивъ все-таки экземиляръ, если бы не могъ истребить его. Человѣкъ, обнаруживающій недостатокъ благодарности къ своему благодѣтелю, каковъ бы ни былъ послѣдній самъ по себѣ,—человѣкъ гадкій и низкій, заслуживающій презрѣнія и недостойный, по моему мнѣнію, оставаться среди общества и, въ особенности, на какомъ бы то ни было мѣстѣ близъ государя (un homme vil et bas, méprisable et indigne, à mon avis, de rester dans la société et surtout auprès du souverain, dans une place quelconque). Таково мое мнѣніе. Что же касается книги самой по себѣ, она не представляетъ ничего другого, какъ, съ одной стороны, слѣпую довѣрчивость человѣка, судившаго о прочихъ по своему ангельскому сердцу, а, съ другой стороны—глупое тщеславіе (sotte vanité), безстыдное самолюбіе (amour propre déhonté) и желаніе возвеличить себя даже въ ущербъ тому, кого онъ называль своимъ отцомъ и благодѣтелемъ, — однимъ словомъ, это прискорбно» 67.

Государь, отв'вчая Константину Павловичу, постарался до н'якоторой степени смягчить р'якій приговорь брата относительно лица, выдавшаго тайну своего благод'ятеля, объяснивъ побудительную къ тому причину; но зат'ямъ Николай Павловичъ все-таки окончательно какъ бы подтверждаетъ справедливость отзыва, сд'яланнаго цесаревичемъ. Приведемъ зд'ясь относящіяся до этого строки изъ письма государя отъ 14-го (26-го) марта 1827 года:

«Я вполнѣ раздѣлилъ бы ваше мнѣніе насчетъ . . . . , если бы фактъ былъ самъ по себѣ точенъ; но такъ какъ книга была вытребована у него внезапно и неожиданно для него, то это смягчаетъ его вину; но, къ несчастью, болѣе чѣмъ часто бываешь вынужденъ пользоваться услугами людей, которыхъ не уважаешь, если они могутъ принести хоть какую нибудь пользу, а таково именно положеніе даннаго лица. (Je partagerais complétement votre opinion sur . . . ., si le fait était exact; mais comme le livre lui a été redemandé subitement et à sa surprise, cela diminue de sa culpabilité; mais malheureusement on n'est que trop souvent forcé d'employer des individus que l'on n'estime pas, quand ils peuvent être de quelque utilité — et c'est bien le cas du personnage)».

Объясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ повинная графа Аракчеева, привезенныя Чернышевымъ изъ Грузина, заключались въ нижеслѣдующемъ всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 13-го (25-го) марта 1827 года:

«Ваше императорское величество, «всемилостивѣйшій государь!

«Я благодарю ваше императорское величество, что вы изволили выбрать честнаго человѣка и справедливаго, Александра Ивановича

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Чернышева, которому я подробно и истинно все объявилъ, и всѣ печатные бывшіе у меня осьмнадцать экземпляровъ при семъ представляю; девятнадцатый отданъ былъ господину Клейнмихелю, а двадцатый оставилъ у себя, и болѣе сего, то-есть двадцати экземпляровъ, я не пере-



Александръ Семеновичъ Шишковъ. (Съ портрета, рисованнаго съ натуры въ альбомъ С. Д. Пономаревой).

плеталъ и не собиралъ, о чемъ извъстенъ Петръ Андреевичъ Клейнмихель и чиновникъ Ольденборгеръ, управляющій типографіею и переплетной. Печатаны же сін экземпляры съ самаго учрежденія типографін каждогодно, по прошествіи каждаго года, и я имълъ счастіе каждый годъ показывать покойному государю императору, который послъдніе годы уже самъ изволилъ спрашивать меня, напечаталъ ли я письма, и сколько ихъ прибыло, что я все ясно и подробно объяснилъ Александру Ивановичу.

«Касательно же перваго моего письма о сихъ письмахъ, то я разумѣлъ письмо Ивана Ивановича Дибича, что онъ спрашивалъ меня о появившихся книгахъ, печатныхъ, въ публику, то я и думалъ, что письма сін напечатаны въ какихъ либо журналахъ или анекдотахъ, а если бы онъ спросилъ у меня, нѣтъ ли для себя печатныхъ экземпляровъ, то я бы все то написалъ, что нынѣ лично объяснилъ генералу графу Чернышеву. Послѣ сего, кажется, ваше величество изволите увидѣтъ совершенно мою невинность и простите милостиво мое желаніе имѣтъ сін письма въ печати, собственно для себя, а не для публики, о чемъ и покойный государь меня благословлялъ и позволялъ изъ представленныхъ ежегодно печатныхъ ему писемъ, а виноватъ, всемилостивѣйшій государь, я предъ вами, что я послѣдній годъ напечаталь при вашемъ царствованіи.

«Господину Шкурпиу <sup>68</sup> я непереплетеннаго экземпляра не передавать, и не знаю, откуда онъ получиль; даже я родному брату оныхъ не даваль, и ихъ у него нѣтъ. Всемилостивѣйшій государь, простите мнѣ вину мою, если я виновенъ въ ономъ, ибо я терзаюсь онымъ, что вы гнѣваетесь на меня, и оной гнѣвъ вашъ меня ускоритъ къ смерти.

«Письма послѣднія государя покойнаго я показываль его величеству королю прусскому, и онъ изволиль, кажется, списать копіи, ибо изволиль ихъ оставлять у себя, то-есть, въ переводѣ, французскія и нѣмецкія. Болѣе не могу писать, ибо, въ какомъ положеніи мое здоровье, то видѣль Александръ Ивановичъ, а пребуду навѣки

«вашего императорскаго величества
«вёрноподданный
«графъ Аракчеевъ.

«Позвольте, ваше величество, Александру Ивановичу вамъ пересказать, что я ему говорилъ».

На это письмо графа Аракчеева императоръ Николай отвъчалъ немногими строками:

«Генералъ-адъютантъ Чернышевъ вручилъ миѣ письмо ваше, Алексѣй Андреевичъ, и посылку; онъ миѣ передалъ весь вашъ разговоръ. Излишне миѣ входить съ вами въ разсужденіе о предметѣ, на который мы взираемъ совершенно съ разныхъ точекъ. Я исполнилъ долгъ, какъ братъ и какъ государъ. Ваше опасеніе на счетъ собственный излишне; гдѣ есть законы, тамъ и защита каждому; мое же дѣло: смот-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

рѣть за соблюденіемъ ихъ безъ лицепріятій, но съ должною справедливостію».

Затемъ императоръ Николай повелёлъ уничтожить всё полученные имъ изъ Грузина экземпляры изданія графа Аракчеева, за исключе-



Князь Карлъ Андреевичъ Ливенъ. (Съ портрега, писаннаго масляными красками).

ніемъ двухъ экземпляровъ: одинъ оставилъ у себя, а другой согласно просьбѣ цесаревича послалъ въ Варшаву 69. Но сверхъ сего существуютъ еще экземпляры этого изданія, замуравленные въ грузинской колокольнѣ. 19-го февраля (3-го марта) 1827 года императоръ Николай инсалъ цесаревичу:

«L'on a enterré 12 exemplaires sous chacune des colonnes d'un magnifique clocher élevé à Grousino, pour que la chose passe à la postérité la plus reculée».

Кромѣ заслуги освобожденія Россіи отъ правительственной опеки графа Аракчеева, императору Николаю принадлежить также слава избавленія русскаго просвѣщенія отъ другой, не менѣе губительной язвы: Михаила Леонтьевича Магницкаго.

Невзгоды Магницкаго начались тотчасъ послѣ кончины императора Александра, когда въ началъ декабря 1825 года Михаилъ Леонтьевичь, незадолго передъ тъмъ прівхавшій въ С.-Петербургъ, выслань былъ обратно въ Казань. Распоряжение объ его удалении изъ столицы сдёлано было графомъ Милорадовичемъ, по требованію великаго князя Николая Павловича, который писалъ генералъ-губернатору: «За нимъ должно что нибудь крыться, и върно, по крайней мъръ, ничего полезнаго». Затъмъ въ началъ 1826 года генералъ-майору П. Ф. Желтухину повельно было произвести подробную ревизію Казанскаго университета по учебной и хозяйственной частямъ. На этотъ разъ неутомимый искатель почестей и фортуны какими бы то ни было средствами погибъ безповоротно. 6-го мая 1826 года, последовалъ указъ правительствующему сенату, въ которомъ сказано: «попечителя Казанскаго университета и учебнаго округа онаго, д'виствительнаго статскаго сов'ятника Магницкаго, повелъваемъ уволить какъ отъ сей должности, такъ и отъ званія члена главнаго правленія училищъ».

Но этимъ указомъ дѣло не ограничилось. Магницкій остался жить въ Казани и по свойствамъ своего характера продолжалъ, по обыкновенію, интриговать и косвенно вліять на покинутый имъ университетъ, такъ что генералъ Желтухинъ нашелся вынужденнымъ донести о семъ императору Николаю. Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 11-го ноября 1826 года онъ пишетъ:

«Г. Магницкій вопреки правиламъ благомыслящаго человѣка и убѣжденнаго въ своей невинности, какъ онъ имѣлъ счастіе доносить вашему императорскому величеству, вмѣсто того, чтобы скромною жизнію, удаленіемъ себя отъ всякихъ неприличныхъ ему, по теперешнему положенію, пронырствъ по дѣламъ университета, а особливо по отчетамъ, требуемымъ по израсходованію денегъ, вмѣшивается вообще во всѣ дѣйствія совѣта, такъ и правленія, чрезъ тѣхъ профессоровъ, коихъ вопреки всѣхъ правилъ, постановленныхъ для удостоенія профессорскаго званія, вывелъ въ таковое, а именно по совѣту чрезъ бывшаго секретаря Караблинова, по правленію чрезъ бухгалтера Липунова, но болѣе еще имѣетъ вліяніе на всѣ дѣла университетскія чрезъ бывшаго своего правителя канцеляріи Чесовникова, занимающаго и нынѣ при ректорѣ то же самое званіе, и чрезъ удаленнаго отъ университета

адъюнкта Кроузе, невърнаго не только своимъ обязанностямъ по университету, но и самой религіи, ибо по настоянію г. Магинцкаго третій разъ оную перемънилъ.

«Междоусобія между господами профессорами, медленное составленіе отчетовъ по строительной части и вообще по израсходованію суммъ происходять отъ вредныхъ внушеній г. Магницкаго, распространяющаго слухи о себъ, что никогда не пользовался таковою довъренностію отъ высшаго начальства, какъ нынѣ, и что присланъ сюда по порученіямъ тайной полиціи, къ каковой якобы принадлежить... об'вщая покровительствовать тёмъ изъ профессоровъ, которые ему остались преданными и не подчиняются теперешнему начальству, поселяеть въ университеть совершенное неповиновеніе, которое ежели продолжится, то несомнънно повлечетъ за собою общее разстройство онаго... Г. Магницкій не ограничиваеть себя занятіями вышензложенными, но желая поддержать еще болье себя въ мньніи людей, готовыхъ всегда на всякіе подвиги, коль скоро только им'єють надежду получить какія награды, которыя по объщаніямъ г. Магницкаго щедро на нихъ посыплются, связи съ самыми потерянными поведеніемъ и нравственностью чиновниками, подъ замѣткою бывшими у правительства и даже удаленными... составляють доносы и стараются возродить всякаго рода партін противъ самаго губернатора, выдавая его несв'ядущимъ, и стремятся единственно какими бы то ни было средствами поставить ему преграды въ дъйствіяхъ его, направляемыхъ къ пресъченію столь закоренввшихъ злоупотребленій, взятокъ и медленнаго теченія иѣлъ».

Рѣшеніе государя послѣдовало быстрое и рѣшительное; на письмѣ Желтухина рукою императора Николая написано:

«Послать фельдъегеря съ приказаніемъ губернатору арестовать Магницкаго, опечатать его бумаги и то и другое прислать, Магницкаго въ Ревель подъ присмотръ коменданта, а бумаги сюда. Г. Бахметеву 70 приказать за упомянутыми лицами имѣть строгій надзоръ и, если будутъ продолжать свои дѣйствія, то донести» 71.

Когда фельдъегерь явился въ Казань для доставленія Магницкаго въ Ревель, Михаилъ Леонтьевичъ разыгралъ свою роль до конца и, нимало не смущаясь, сказалъ: «что онъ совершенно доволенъ, что государь императоръ изволилъ удовлетворить просьбу его о переводѣ въ Ревель, гдѣ онъ будетъ находиться въ близкомъ разстояніи и отъ своей жены, что онъ видѣлъ во снѣ настоящее событіе, и что ему одинъ человѣкъ сказывалъ, что нынѣшній день съ нимъ что нибудь случится».

Въ Ревелъ Магницкій прожиль болье шести льтъ, обязанный подпискою никуда не отлучаться.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ

— «Какъ можно посылать Магницкаго въ Ревель! Туда ѣздятъ за здоровьемъ, а онъ присутствіемъ своимъ и воздухъ заразитъ»,—замѣтилъ Сперанскій по случаю ссылки своего прежняго сослуживца 72.

Не менѣе печальная участь постигла сподвижника и подражателя Магницкаго, Дмитрія Павловича Рунича, исправлявшаго должность попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа. Указомъ 25-го іюня 1826 года, Руничь быль удалень отъ должности и отъ званія члена 
главнаго правленія училищь за несообразныя дѣйствія его по управленію С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ и въ особенности по 
строительной части 73. До разсмотрѣнія отчетовъ повелѣно было считать его подъ слѣдствіемъ. Руничъ воображалъ, что онъ спасъ Россію, 
удаливъ изъ университета Раупаха, Германа, Арсеньева и Плисова, и 
что онъ страдаетъ за правое дѣло. «Россія спасена, и я живъ, но погибель моя совершилась», —писалъ онъ въ 1832 году.

Возмездіе, которое судьба опредѣлила Руничу за его просвѣтительные подвиги, было ужасное: увольненіе, безконечное слѣдствіе, затѣмъ судъ, лишили его всѣхъ средствъ существованія, и несчастный въ борьбѣ со страшною нуждою, среди семейныхъ невзгодъ, окончилъ свою истинно многострадальную жизнь 80-ти лѣтъ, въ 1860 году.

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

T.

Зима съ 1826-го на 1827-й годъ въ С.-Петербургѣ была чрезвычайно оживленная. По разсказу генераль-адъютанта Бенкендорфа, «императрица Александра Өеодоровна, оправясь совершенно отъ разстройства здоровья, увеличеннаго всёми предшедшими 14-му декабря и послёдовавшими за ними тревогами, одушевляла и украшала своимъ присутствіемъ столичные балы. Давно уже такъ не веселились у насъ. Последніе годы жизни императора Александра какъ бы парализировали всь общественныя удовольствія. Избытая ихъ самъ, онъ своимъ отшельничествомъ и своею наклонностію къ мистицизму внушиль всёмъ родъ замкнутости и лицемфрія, которыя препятствовали увеселеніямь и раздълили цетербургское общество на маленькіе кружки. Всѣ, какъ будто бы вдругь очнувшись отъ скучнаго и однообразнаго существованія, предались снова танцамъ и другимъ свътскимъ удовольствіямъ. Дворъ самъ поощряль къ тому, и, съ одной стороны, милая привѣтливость императрицы, а съ другой, простой и открытый тонъ августвишаго ея супруга служили обществу лучшимъ примъромъ. Впрочемъ, государь, вполиъ сочувствуя такому возвращенію С.-Петербурга къ общественной жизни, нисколько не ослабъвалъ черезъ то въ своей дъятельности и въ полезныхъ своихъ трудахъ».

Столичная жизнь оживилась еще прівздомъ цесаревича Константина Павловича, который наконець нашель для себя возможнымъ посвтить С.-Петербургъ впервые послѣ событій 14-го декабря. Объ этомъ не лишенномъ историческаго значенія появленіп цесаревича генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ писалъ 9-го февраля барону Дибичу, отсутствовавшему въ то время изъ С.-Петербурга.

«Прибытіе великаго князя причинило удовольствіе, но не произвело ин малѣйшаго впечатлѣнія; можно было бы сказать, что въ теченіе настоящаго царствованія онъ въ десятый разъ появляется въ С.-Петербургѣ. Цесаревичъ въ очень хорошемъ настроеніи, но въ общемъ мало предупредителенъ. Какъ передаютъ одинъ другому, онъ не перемѣнился. Третьяго дня на разводѣ онъ попросилъ позволенія командовать конными ординарцами. Онъ кричалъ, охрипъ и тѣмъ самымъ оттѣнилъ спокойствіе и выдержку императора до того рѣзкимъ образомъ, что на это обратили вниманіе не только генералы и офицеры, но и солдаты» 74.

Черезъ недѣлю Бенкендорфъ сообщилъ Дибичу еще слѣдующія дополнительныя свѣдѣнія о цесаревичѣ:

«Слава Богу, его пребываніе здѣсь еще болѣе упрочило доброе согласіе между обоими братьями; они разстались крайне довольные другъ другомъ, а публика въ восторгѣ отъ манеры держать себя императора и отъ почтительнаго рвенія великаго князя. Послѣдній можетъ пріѣхать или не пріѣзжать болѣе — это безразлично; его настоящее появленіе было крайне полезно въ томъ отношеніи, что поставило все опять на свое мѣсто. Великій князь положительно находится теперь въ томъ же положеніи, которое занималъ во время императора Александра, съ тою разницею, что та своего рода партія, которая распускала слухи о пронсшедшей въ немъ перемѣнѣ и восхваляла его административныя способности, совершенно молчитъ, а публика спрашиваетъ себя, откуда явилось это движеніе въ его пользу» <sup>76</sup>.

Одною изъ первыхъ заботъ императора Николая съ самаго его воцаренія были мѣры, направленныя къ возрожденію флота, чтобы извлечь наши морскія силы изъ того «забвенія и ничтожества, въ которыхъ онѣ прозябали въ послѣднее время предшествовавшаго царствованія» <sup>76</sup>. Съ этою цѣлью рескриптомъ на имя начальника морского штаба, вицеадмирала Моллера, отъ 31-го декабря 1825 года, повелѣно учредить комитетъ образованія флота, съ тѣмъ, чтобы онъ составилъ соображенія о новомъ лучшемъ устройствѣ и флота и морского управленія <sup>77</sup>.

По возвращеніи князя Меншикова изъ персидскаго посольства (9-го ноября 1826 года), снова награжденнаго званіемъ генералъадьютанта, императоръ Николай привлекъ его къ работамъ комитета. 28-го ноября, баронъ Дибичъ, призвавъ къ себѣ князя Меншикова, объявилъ ему, что государю угодно, чтобы князь занялся проектомъ образованія морского министерства, по образцу главнаго штаба, и вручилъ ему собственноручную краткую записку его величества, въ которой указаны были въ общихъ чертахъ основные пункты намѣченнаго преобразованія <sup>78</sup>. 30-го ноября, вечеромъ, князь Меншиковъ былъ у государя, который изложилъ ему свои мысли насчетъ преобразованія морского министерства. Съ этого времени начались непосредственныя работы

Navey: 24 cpes: 1826. Mon Trince D'agnès les ordres de la Majeste l'Impération Elifabeth, que vous m'avez Communiques, j'ai pris les renseignemens recessoires far la manière de faire la donation de Kamennoi Ostroff au Grand-Die Michel. D'agnès l'acte de la Famille Impériale toute affaire de Famille doit être auressée a l'Empèreur qui la ternine par un rescript on un ontake i par consequent il me fendle que fi Sa Majeste l'Impératrice Voulait cerire une lettre a l'Eupereur en l'informent qu'Elle a dispose de Pamenni Ostroff en faveur du Grand-Dué et priant da Mujesté de donner des ordres en conséquence.

l'Empereur dors donners un Ouker a la Tofor-unmendanessor pour qu'elle remette ha mennoi Ostroff d'après la jolonté de Hornje ratrice au Grand-Duc. Vous ce qui concerne la volonté de l'inguration que l'entretien de Lamennoi Estroff ne fort par a charge au Grand-Jue et qu'il font afligne for les 400 Choubles offerts en augprentation des book. Le l'argent de Soche de Sa Majeste — j'ai en El hormen d'en faire non rapport a l'Empereur. Sa Majeste m'a charge de faire les dispunion necessaires pour cela en y ajoutant qu'il Je faiset un plaiser de remplier les ordres de l'Imperatrice Elifabeth et qu'il Vent être toujours le caiffier pour ces

400 Noubles. D'avrais l'honneur de Vous informer ambien il fautre pour l'entretien de Humennoi ostroff. Agreer se Vous prie en menie teur l'expression des faut mens les plu di Hingues de 15tre tent devous Serviteur le Prince. Alexandre Galiting fa Petersbourg le 16 fevrier 1826. J.J. I Suyareur nu a charge eneve De Vous cerise for Monsieur Longwine Il voudrait favoir fi de Majeste I'Inperatrice more trouverent bon que l'Empereur bui confere l'ordre de det anne de la 1 = claffe. Ni Vous

tronveres une oècasion favorable de ma methe aux ques de Amperetries Vous mobligeres infiniment.



Михаилъ Леонтьевичъ Магницкій. (Съ портрета, приложеннаго къ "Библіографическимъ Запискамъ" 1892 года).

князя Меншикова съ государемъ по морской части, продолжавшіяся безъ перерыва до знаменитаго константинопольскаго посольства 1853 года.

Въ дневникѣ князя Меншикова отъ 1-го декабря 1826 года записано:

«Вылъ у начальника морского штаба для предварительнаго сношенія по преобразованію морского министерства, и хотя непріятно было ему видѣть меня, но мы разстались хорошо, ибо я не иначе съ нимъ объяснялся, какъ въ видѣ присланнаго для сообщенія справокъ, а не для совѣта, предоставляя себѣ понемногу вступить въ званіе совѣщающаго».

Работа, порученная князю Меншикову, и неожиданное вторженіе его въ чуждую доселѣ сферу не были встрѣчены сочувственно со стороны морскихъ чиновъ; по мѣрѣ возможности старались даже затруднять его при исполненіи порученной государемъ работы. Доказательствомъ тому служитъ слѣдующая замѣтка въ дневникѣ князя Меншикова отъ 17-го декабря 1826 года:

«Вечеромъ баронъ Дибичъ читалъ мнѣ, по высочайшему повелѣнію, записку полицейскую, въ которой сказано было, что Моллеръ предписалъ своимъ подчиненнымъ не давать мнѣ справокъ и меня запутывать».

Привлеченіе князя Меншикова къ дѣлу о преобразованіяхъ по морской части дѣйствительно привело многихъ современниковъ въ изумленіе; но критики не знали, что будущій адмираль уже давно теоретически ознакомился съ морскими науками и не быль чуждъ этой отрасли военнаго дѣла.

Сохранился дневникъ князя Меншикова за 1824 годъ; онъ былъ тогда въ немилости и поёхалъ лѣчиться въ Крымъ. Дорогою князь посѣтилъ Николаевъ и всесторонне ознакомился со всѣми морскими учрежденіями этого порта. Затѣмъ князь Меншиковъ направился въ Севастополь, гдѣ онъ объѣзжалъ верхомъ окрестности и не разъ посѣщалъ мѣстности, игравшія такую роковую роль въ его жизни, тридцать лѣтъ спустя. Всѣ замѣчанія и разсужденія, занесенныя Меншиковымъ въ свой дневникъ, свидѣтельствуютъ о знаніи и полномъ пониманіи морского дѣла со стороны любознательнаго посѣтителя; они какъ бы вышли изъ-подъ пера моряка спеціалиста 79.

Всѣ козни, направленныя противъ князя Меншикова, не затормозили, однако, начатаго императоромъ Николаемъ съ обычною энергіею. Князь Меншиковъ продолжаль работать съ государемъ и постоянно сопровождалъ его при непрестанныхъ поѣздкахъ въ Кронштадтъ, предпринимаемыхъ зимою и лѣтомъ. Новое образованіе морского министерства было выработано и утверждено государемъ, а приказомъ, отъ 25-го марта 1828 года, генералъ-адъютантъ князъ Меншиковъ, переименованный въ контръ-адмиралы, назначенъ былъ исправляющимъ должность начальника морского штаба его императорскаго величества. Вице-адмиралъ Моллеръ занялъ мѣсто морского министра.

9-го (21-го) сентября 1827 года, императоръ Николай обрадованъ былъ рожденіемъ сына, великаго князя Константина Николаевича, которому предназначено было сдѣлаться генералъ-адмираломъ русскаго флота. Въ тотъ же день государь поспѣшилъ сообщить эту радостную въсть цесаревичу Константину Павловичу и писалъ ему:

«Небо, дорогой Константинъ, даруетъ мнѣ милость представить вамъ сына, которому я осмѣлился дать имя Константинъ, будучи увѣренъ, что вы не отвергнете этого приношенія. Пусть это имя будетъ

для дорогого дитяти залогомъ вашихъ милостей, которыми я и всѣ мои были постоянно осыпаемы вами, и вѣръте мнѣ, когда я говорю вамъ, что я счастливъ сверхъ всякаго выраженія тѣмъ, что небо даровало мнѣ счастіе имѣть сына, имя котораго постоянно будетъ мнѣ напоминать того, которому посвящена вся моя жизнь. Соблаговолите быть крестнымъ отцомъ этого дорогого дитяти. Да ниспошлетъ мнѣ Богъ счастіе видѣть, какъ этотъ дорогой ребенокъ станетъ достойнымъ имени, которое онъ носитъ, — достойнымъ принадлежать вамъ!»

Съ этимъ письмомъ императоръ Николай немедленно отправилъ въ Варшаву генералъ-адъютанта, графа А. Ө. Орлова, бывшаго тогда дежурнымъ. Цесаревичъ былъ глубоко тронутъ вниманіемъ государя и писалъ 16-го (28-го) сентября:

«Какъ, дорогой братъ, я сумѣю когда либо отблагодарить васъ за все вниманіе и за всѣ милости, которыми вы удостопваете меня:

- «1) ваша память обо мнв въ столь важный моментъ,
- «2) дать вашему сыну имя въ память обо мнѣ,
- «3) возвёстить мнё объ этой болёе чёмъ счастливой новости черезъ посредство одного изъ вашихъ генераль-адъютантовъ,
  - «4) назначить меня его крестнымъ отцомъ.

«Я перечисляю всё ваши милости для того, чтобы вы были увёрены, что я умёю цёнить ихъ и быть за нихъ болёе чёмъ признательнымъ. Матушка соблаговолила сообщить мнё въ своемъ письме, что при совершеніи обряда крещенія я буду замёщенъ маленькимъ Александромъ; дай Богъ, чтобы мой крестникъ встрётилъ со стороны моего замёстителя то же покровительство и тё же милости, которыми я когда-то пользовался со стороны того, чье священное имя онъ носитъ, — это мое первое горячее пожеланіе для моего второго тома (роиг mon tome second) и для его счастія».

Императоръ Николай на дружескія изліянія брата отвѣчаль выраженіемъ слѣдующаго пожеланія:

«Будьте для него тѣмъ, чѣмъ вы были и чѣмъ постоянно являетесь для меня. Что же касается обоихъ братьевъ, я сказалъ Сашѣ, что вы говорите объ этомъ, и надѣюсь, что они будутъ въ отношеніи другъ къ другу тѣмъ, чѣмъ вы были, а онъ будетъ молить Бога за нихъ, онъ, который такъ любилъ того, который носитъ его имя, и который такъ желалъ видѣть, чтобы второй сталъ для него тѣмъ, чѣмъ вы были для него. (Soyez pour lui ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Quant aux deux frères, j'ai dit à Cama ce que vous en dites et j'espère qu'ils seront l'un pour l'autre ce que vous fûtes, et Lui priera Dieu pour eux, Lui qui aimait tant celui qui porte son nom et qui désirait tant voir un second devenir pour lui ce que vous fûtes pour Lui)».

По желанію императора Николая новорожденный великій князь быль тотчась зачислень въ польскую армію, чтобы доказать ей, какъ выразился государь, что онъ съ самаго рожденія посвящень тому, чтобы принадлежать ей, и что онъ родился настолько же польскимъ, какъ и русскимъ слугою (qu'il est né serviteur polonais aussi bien que russe).

#### II.

Ненормальное положеніе дѣль, созданное на Кавказѣ появленіемъ въ Тифлисѣ генераль-адъютанта Паскевича, достигло въ началѣ 1827 года своего апогея. При воцарившемся тогда двоеначаліи дѣла не могли итти въ должномъ порядкѣ, а къ тому же среди этихъ неурядицъ Россіи предстояло еще вести наступательную войну противъ Персіи для окончательнаго обезпеченія предѣловъ имперіи отъ вторженій вѣроломнаго сосѣда. Нельзя было далѣе откладывать рѣшеніе вопроса: кому оставаться на Кавказѣ—Ермолову или Паскевичу; отъ ихъ дальнѣйшаго совмѣстнаго служенія «самая служба государя императора потерпитъ», такъ выражался въ то время Паскевичъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ императоръ Николай повелѣлъ начальнику главнаго штаба, генералъ-адъютанту барону Дибичу, отправиться въ Тифлисъ. Во время его отсутствія графу П. А. Толстому поручено было завѣдывать дѣлами главнаго штаба; вмѣстѣ съ тѣмъ, 3-го февраля 1827 года, графъ Чернышевъ назначенъ былъ товарищемъ начальника главнаго штаба. Они должны были вмѣстѣ докладывать государю дѣла. По данной Дибичу инструкціи, онъ послѣ совершенной увѣренности въ неспособности или въ «дурной волѣ Ермолова» имѣлъ право уволить его отъ управленія краемъ и отъ командованія кавказскими войсками.

31-го января (12-го февраля) 1827 года, государь въ собственноручномъ письмѣ сообщилъ генералъ-адъютанту Паскевичу о предстоявшемъ пріѣздѣ барона Дибича, присовокупивъ: «Я вамъ однимъ даю знатъ. Его пріѣздъ долженъ быть неожиданъ, и потому я прошу васъ хранить сіе въ тайнѣ и не показывать по пріѣздѣ его, что вы о томъ прежде знали. Онъ мной совершенно уполномоченъ дѣйствовать, какъ обстоятельства потребуютъ; я все надѣюсь, что съ вашимъ усердіемъ и опытностью можетъ все притти въ должное положеніе, бывъ настроено начальникомъ моего штаба. Прочее онъ вамъ самъ объяснитъ. Если же иныя мѣры нужны будутъ, моя воля рѣшительна, и ничто ея не остановитъ. Но крайность избѣгать есть долгъ мой... Если бы исполнено было по нашему, можетъ быть, были бы мы уже въ Тавризѣ о сю пору.... но съ Божіею помощью все будетъ къ лучшему. Прощайте, любезный Иванъ Өедоро-

# императоръ николай первый



Князь Иванъ Леонтьевичъ Шаховской. (Съ литографіи Поля).

вичъ, моя старая дружба вамъ извѣстна, она не измѣнна такъ, какъ и моя благодарность».

Получивъ такія милостивыя строки отъ своего державнаго друга, генералъ-адъютантъ Паскевичъ могъ спокойно ожидать страшнаго суда начальника главнаго штаба.

20-го февраля (4-го марта) 1827 года, баронъ Дибичъ прибылъ въ Тифлисъ и немедленно приступилъ къ допросамъ какъ Ермолова, такъ и Паскевича 80.

8-го (20-го) марта, императоръ Николай призналъ полезнымъ прислать Дибичу письменное предостережение противъ возможныхъ съ его стороны увлечений. «Я надъюсь, — писалъ государь, — что вы не позволите себя обмануть этому человъку, для котораго ложь, какъ только она ему полезна, становится добродътелью, и который ни во что не ставитъ получаемыя имъ повелънія. Наконецъ, да поможетъ вамъ Богъ и да внушитъ вамъ быть справе дливымъ» 81.

Императоръ Николай не напрасно предостерегалъ Дибича; произошло нѣчто удивительное! Не скрывая нисколько отъ государя собранныхъ имъ разнообразныхъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ на Кавказѣ и образѣ дѣйствій какъ Ермолова, такъ и Паскевича, баронъ Дибичъ началъ незамѣтно склоняться въ пользу оставленія въ Тифлисѣ Ермолова и отозванія Паскевича. Сила ума Ермолова могла торжествовать побѣду; она начинала увлекать Дибича на совершенно иной путь, чѣмъ тотъ, который былъ намѣченъ въ Петербургѣ.

«Дибичъ, — пишетъ Паскевичъ въ сохранившемся отрывкѣ изъ его дневника, — сталъ удивляться, какъ это я не сошелся съ Ермоловымъ и дурно объ немъ отзываюсь; я ему отвѣчалъ, что все, что я писалъ о Ермоловѣ, во сто разъ лучше того, что онъ мнѣ о немъ въ Москвѣ говорилъ, но какъ бы то ни было, сказалъ я, и кого бы изъ насъ ни считали въ томъ виновнымъ, я ни въ какомъ случаѣ съ Ермоловымъ служить не могу и не буду. Повторить срамное медленіе послѣ Елисаветпольскаго сраженія я уже не въ силахъ, а съ Ермоловымъ безъ этого не обойдется» 82.

Дибичъ писалъ государю 21-го февраля (5-го марта), на другой день послѣ своего пріѣзда: «Паскевичъ съ благодарностью уважилъ мои резоны, однако остался непоколебимъ». «Резоны» Дибича клонились къ тому, чтобы убѣдить Паскевича оставаться «вѣрнѣйшимъ помощникомъ Ермолова», а Паскевичъ, хотя и принялъ ихъ «съ благодарностью», однако остался «непоколебимымъ» въ намѣреніи не служить съ Ермоловымъ. При этомъ, какъ пишетъ Дибичъ, Паскевичъ объяснилъ свое непоколебимое рѣшеніе тѣмъ, что, по его убѣжденію, «Ермоловъ фальшивъ и показываетъ неспособность какъ при военныхъ дѣйствіяхъ, такъ и при управленіи войсками» 83.

Въ послѣдующихъ донесеніяхъ Дибичъ, высказывая различные поводы къ обвиненію Ермолова, представлялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма вѣскія соображенія, клонившіяся къ его оправданію <sup>84</sup>. Наконецъ, въ всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 28-го февраля (12-го марта) Дибичъ съ крайнею осторожностью старался внушить государю необходимость оста-

вить Ермолова на Кавказѣ, но опасаясь, что недовѣріе императора Николая къ Ермолову можетъ пересилить его доводы, предлагалъ замѣнить его графомъ Витгенштейномъ, а Паскевича выставлялъ, какъ еще не подготовленнаго и вообще не способнаго для первостепеннаго мѣста, при чемъ, конечно, принимая въ соображеніе личныя отношенія государя къ Паскевичу, онъ превозносилъ рыцарски благородныя его чувства, можетъ быть, только, по его мнѣнію, слишкомъ пылкія для государственнаго дѣятеля 85.

Но внушенія Дибича не привели къ желаемой цѣли. Императоръ Николай сразу разсѣкъ гордіевъ узелъ, которымъ старались его опутать. Монаршей волей никто не руководилъ, пишетъ біографъ князя Паскевича, она была вполнѣ самобытна и самодержавна <sup>86</sup>.

Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что 12-го (24-го) марта императоръ Николай сообщилъ Дибичу слѣдующее рѣшеніе, положившее конецъ осадному положенію, въ которомъ находился Ермоловъ. Отправляя съ этимъ письмомъ къ барону Дибичу фельдъегеря, 13-го (25-го) марта, государь ничего не сообщилъ о принятомъ имъ рѣшеніи ни графу Толстому, ни графу Чернышеву.

«Я ясно вижу, — писалъ государь, — что дёла не могутъ итти подобнымъ образомъ; когда вы и Паскевичъ увдете, этотъ человвкъ, предоставленный самому себѣ, поставить насъ въ то же положение относительно знанія дёль и увіренности, что онь будеть дійствовать въ нашемь духв, какъ это было до отъвзда Паскевича изъ Москвы, — такую ответственность я не могу принять на себя. Поэтому, зрѣло взвѣсивъ все и продолжая ожидать вашего второго курьера, если онъ не доставить мит иныхъ данныхъ, чтмъ тт, которыя вы уже дали мит возможность предвидёть, я не усматриваю иного исхода, какъ поручить вамъ воспользоваться полномочіемъ, предоставленнымъ вамъ для смѣщенія Ермолова. Его преемникомъ я предназначаю Паскевича, потому что изъ вашихъ донесеній я не усматриваю, чтобы онъ хоть въ чемъ либо нарушиль обязанности, налагаемыя самой строжайшей дисциплиной. Опозорить же этого человака отозваниемъ его при подобныхъ обстоятельствахъ было бы несогласно съ моею совъстью... Прежде всего поставьте Паскевича на должную ногу и дайте ему понять всю важность поста, на который я призываю его въ данномъ случав, и внушите ему всю цвну моего довврія; онъ человвкъ чести и мой прежній начальникъ, онъ сумветъ, я отввчаю за него, выполнить мои желанія» 87.

Въ томъ же письмѣ императоръ Николай сообщалъ еще, что онъ предназначилъ генералъ-адъютанта Сппятина для занятія мѣста военнаго губернатора въ Тифлисѣ <sup>88</sup>.

По полученій письма государя, утромъ 28-го марта, баронъ Дибичъ спохватился во время; новыхъ данныхъ (d'autres données), о кото-

рыхъ упоминаль императоръ Николай, конечно, не оказалось, и начальнику главнаго штаба оставалось только сообщить Ермолову высочайшее повелѣніе объ его увольненіи и о замѣнѣ его генералъ-адъютантомъ Паскевичемъ <sup>89</sup>. Дѣло наконецъ завершилось тѣмъ, съ чего бы ему слѣдовало начаться.

Между тѣмъ, генералъ Ермоловъ, благодаря своей проницательности, уже съ своей стороны, ранѣе Дибича, вѣрно оцѣнилъ истинное положеніе дѣлъ. «Старый левъ не пожелалъ тянуть агонію своей власти на Кав-казѣ» <sup>90</sup>. 3-го (15-го) марта, Ермоловъ отправилъ въ Петербургъ всеподданнѣйшее письмо, идущее совершенно въ разрѣзъ съ инсинуаціями, сдѣланными уже государю въ пользу проконсула Кавказа начальникомъ главнаго штаба.

«Не имѣвъ счастія заслужить довѣренность вашего императорскаго величества,—писалъ Ермоловъ,—долженъ я чувствовать, сколько можетъ безпокоить ваше величество мысль, что при теперешнихъ обстоятельствахъ дѣло здѣшняго края поручено человѣку, не имѣющему ни довольно способностей, ни дѣятельности, ни доброй воли. Сей недостатокъ довѣренности вашего императорскаго величества поставляетъ и меня въ положеніе чрезвычайно затруднительное. Не могу я имѣть нужной въ военныхъ дѣлахъ рѣшительности, хотя бы природа и не совсѣмъ отказала мнѣ въ оной. Дѣятельность моя охлаждается тою мыслію, что не буду я умѣть исполнить волю вашу, всемилостивѣйшій государь!

«Въ семъ положеніи, не видя возможности быть полезнымъ для службы, не смѣю, однако же, просить объ увольненіи меня отъ командованія кавказскимъ корпусомъ, нбо въ теперешнихъ обстоятельствахъ можетъ это быть приписано желанію уклониться отъ трудностей войны, которыхъ я совсѣмъ не почитаю непреодолимыми, но, устраняя всѣ виды личныхъ выгодъ, всеподданнѣйше осмѣливаюсь представить вашему императорскому величеству мѣру сію, какъ согласную съ пользою общею, которая всегда была главною цѣлью всѣхъ моихъ дѣйствій».

Это письмо, однако, не рѣшило собою участи Ермолова; оно пришло въ С.-Петербургъ, когда уже повелѣно было Дибичу уволить проконсула.

По странной случайности высочайшій приказь объ увольненіи Ермолова отдань быль въ С.-Петербургѣ 28-го марта, слѣдовательно въ тотъ же день, когда Дпбичъ объявиль Ермолову въ Тифлисѣ высочайшее повелѣніе о замѣнѣ его Паскевичемъ <sup>91</sup>.

Когда Дибичъ начиналъ склоняться къ тому, чтобы оставить Ермолова на Кавказѣ, онъ, повидимому, надѣялся, что будетъ руководить военными дѣйствіями противъ Персіи и направлять проконсула. Между тѣмъ государь, порѣшивъ дѣло самостоятельно, не подчиняясь внушеніямъ начальника своего штаба, уполномочилъ лишь Дибича продлить свое пребываніе въ Тифлисѣ настолько, чтобы водворить Паскевича

на новомъ мѣстѣ и установить соотвѣтственные порядки <sup>92</sup>. Что же касается смѣны Ермолова, то Николай Павловичъ требовалъ, чтобы при этомъ отсутствовали шумъ, скандалъ, оскорбленія, комедія, неумѣстные вопли. «Пусть все совершится въ порядкѣ, съ достоинствомъ и согласно точному порядку службы», — писалъ государь Дибичу 27-го марта <sup>93</sup>.



Графъ Фабіанъ Вильгельмовичъ Сакенъ. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

Опасенія императора Николая были напрасны; шумъ и оскорбленія не имѣли вовсе мѣста <sup>94</sup>. Отсутствовали также выраженія общественнаго сочувствія къ павшему герою; отъ него отвернулись, какъ отъ зачумленнаго, и обратились къ восходящему солнцу. Н. Н. Муравьевъ въ запискахъ своихъ пишетъ: «Я поѣхалъ навѣстить Алексѣя Петровича, но

въ какомъ состояніи засталъ я домъ сей, прежде того наполненный людьми, ищущими его покровительства! Домъ, въ коемъ умеръ хозяинъ, есть лучшее уподобленіе, которое можно прибрать къ сему случаю».

Ермоловъ прожилъ еще мѣсяцъ въ Тифлисѣ частнымъ человѣкомъ для приведенія своихъ дѣлъ въ порядокъ; дождавшись отъѣзда Алексѣя Петровича, Дибичъ также разстался съ Тифлисомъ и выѣхалъ 30-го апрѣля обратно въ Россію.

По словамъ Погодина: «Ермоловъ выёхалъ изъ Тифлиса въ простой кибиткѣ, въ которой и пріёхалъ туда за десять лѣтъ, съ третнымъ жалованіемъ въ карманѣ, съ глубокою раною въ сердцѣ. Жить онъ расположился близъ Орла, въ родовой деревушкѣ у престарѣлаго отца» 95. Впереди лежало тридцать пять лѣтъ вынужденной праздности; не имѣя еще полныхъ пятидесяти лѣтъ отъ роду, Ермоловъ отправлялся на долгій и безполезный для своей родины созерцательный покой.

«Какая тишина послѣ шумной жизни! Какое уединеніе послѣ всегдашняго множества людей, — пишетъ Ермоловъ въ своемъ дневникѣ. — Я не отставленъ отъ службы, не уволенъ въ отпускъ, не сказано, чтобы состоялъ по арміи... Новое начальство не имѣло ко мнѣ и того вниманія, чтобы дать мнѣ конвой, въ которомъ не отказываютъ никому изъ отъѣзжающихъ. Въ Тифлисѣ я его выпросилъ самъ, а на военныхъ постахъ по дорогѣ давали мнѣ его постовые начальники по привычкѣ повиноваться мнѣ».

По дорогѣ въ деревню, Ермоловъ заѣхалъ въ Таганрогъ для того, чтобы видѣть мѣсто кончины императора Александра, вмѣстѣ съ которымъ, по словамъ Алексѣя Петровича, «похоронено и мое счастіе». Дѣйствительно, звѣзда Ермолова угасла вмѣстѣ съ жизнію монарха, въ царствованіе котораго онъ проложилъ себѣ путь къ славѣ.

Жалованье Ермолова было обращено въ пенсію по 14.000 рублей ассигнаціями. Вотъ все, что онъ имѣлъ. Въ донесеніи государю отъ 29-го марта 1827 года о смѣщенін Ермолова Дибичъ писалъ, что даже и въ этомъ краѣ, гдѣ о каждомъ распространяютъ массу позорящихъ клеветъ, никто не могъ и не смѣлъ заподозрѣтъ личнаго безкорыстія Алексѣя Петровича 95. Въ царствованіе императора Александра Ермоловъ отказался отъ дарованной ему аренды, сказавъ, что на малыя его нужды достанетъ ему жалованья. Враги его толковали, что это уловка, хитрость со стороны Ермолова, что въ этомъ отказѣ вѣрно кроется какая нибудь задняя мысль, желаніе получить болѣе со временемъ. «Жаль, что они сами не прибѣгли къ той же уловкѣ, — пишетъ Е. П. Ковалевскій: — отъ этого наши финансы, конечно, много бы вынграли» 97.

Біографъ Ермолова пишетъ: «Горько было Ермолову удаляться съ Кавказа, съ поприща своихъ подвиговъ и побѣдъ, гдѣ онъ въ продолженіе десяти лѣтъ, имѣя подъ начальствомъ малое количество войска,

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

смирилъ дикихъ горцевъ, навелъ на нихъ ужасъ, такъ что матери стращали его именемъ своихъ младенцевъ, покорилъ цѣлыя области, утвердилъ русское владычество, построилъ крѣпости на всѣхъ важныхъ пунктахъ, открытыхъ его орлинымъ взоромъ, образовалъ и приготовилъ Суворовское войско, готовое итти хотъ въ преисподнюю по гласу любимаго начальника, и бросалъ русско-петровскіе взоры на Турцію, Персію, Бухару, Хиву, Индію... горько было Ермолову, но, вѣрный подданный, онъ оставилъ жезлъ начальства безъ прекословія, въ надеждѣ, что сердце царево въ руцѣ Божіей, подвигнется когда нибудь съ гнѣва на милость.

«Что сказать о гражданскихъ его заслугахъ въ Грузіи? Онъ утвердилъ безопасность жителей, водворилъ порядокъ, привлекъ поселенцевъ, возбудилъ промышленность, открылъ повые источники доходовъ для правительства.

«Дѣятельность его была неимовѣрная: въ одно время онъ и сражался, и строилъ, и распоряжался, награждалъ и наказывалъ, заводилъ, повѣрялъ, свидѣтельствовалъ. Спалъ онъ по четыре и пяти часовъ въ день, на простомъ войлокѣ, гдѣ случалось. Такъ провелъ онъ десятъ лѣтъ, всегда преданный службѣ, не зная семейныхъ наслажденій, не пользуясь обществомъ, никакими удобствами, съ единою мыслію объ общей пользѣ, о славѣ и могуществѣ Россіи».

Одинъ изъ сослуживцевъ Ермолова пишетъ: «Противникамъ его (а у него ихъ было много) я скажу кратко: всякій человѣкъ имѣетъ недостатки; но пускайте, господа, заставить уважать и любить себя такъ безгранично, какъ уважали и любили Алексѣя Петровича, кто его зналъ, и тогда пускай тѣшатся и бросаютъ камни въ его огородъ» <sup>98</sup>.

Императоръ Николай въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу, отъ 9-го (21-го) апрѣля 1827 года, слѣдующимъ образомъ объяснилъ брату увольненіе Ермолова <sup>99</sup>:

«Изъ приказа вы уже узнали о замѣнѣ Ермолова Паскевичемъ. Судя по точной картинѣ того, что мнѣ описалъ Дпбичъ, все, будучи далеко не столь безмѣрно дурно, какъ это разсказывалось, было, однако, достаточно дурно для того, чтобы доказывать ясно, какъ день, что послѣ отъѣзда Дибича и Паскевича все снова превратилось бы въ хаосъ, безпорядокъ, которые были раньше и сдѣлались обычными въ этой странѣ, въ виду системы, усвоенной Ермоловымъ. Вы согласитесь со мною, что наканунѣ войны это являлось плачевными гарантіями усиѣха. Паскевичъ быль безупреченъ (irréprochable), поэтому я не могъ колебаться и сдѣлалъ рѣшительный шагъ. Въ теченіе двухъ-трехъ дней здѣсь были совершенно ошеломлены; «качели» 100 заставили позабыть и Ермолова и Грузію. Сегодня утромъ я получилъ отъ Дибича донесеніе, что перемѣна совершилась, и что все произошло въ порядкѣ; Ермоловъ подчинился рѣшенію съ покорностію и безъ жалобъ. Я строго внушилъ Динился рѣшенію съ покорностію и безъ жалобъ. Я строго внушилъ Ди-

бичу воспользоваться всею своею властью и моимъ именемъ, чтобы воспренятствовать и предупредить какіе бы то ни были восторги и восклицанія какъ въ ту, такъ и въ другую сторону, чтобы все произошло, строго придерживаясь служебнаго порядка; повидимому, миѣ удастся все-таки увидѣть все дѣло оконченнымъ, не какъ паденіе придворнаго, немилость и тому подобное, а такъ, какъ «сдача» и должна происходить» 101.

Генераль-адъютантъ Дибичъ выёхалъ изъ Тифлиса въ Россію 30-го апрёля (12-го мая) 1827 года.

Весною императоръ Николай предполагать осмотрѣть въ Вязьмѣ войска 2-го иѣхотнаго корпуса, состоявшаго подъ начальствомъ князя Щербатова, и съ этою цѣлью отправился въ путь 7-го (19-го) мая 102. Свиту государя составляли: графъ П. А. Толстой, графъ Чернышевъ и генераль-адъютантъ Бенкендорфъ. Въ Вязьмѣ послѣ общаго смотра войска два дня маневрировали. Государь остался ими совершенно доволенъ, пожаловалъ начальникамъ разныя награды, а городу пособіе въ возмездіе за разореніе, понесенное имъ въ 1812 году отъ нашествія французовъ.

На смотрахъ присутствовали великій князь Михаилъ Павловичь и главнокомандующій первой арміи, фельдмаршаль графъ Сакенъ <sup>103</sup>.

Генераль-адъютанть Дибичь засталь императора Николая еще въ Вязьмѣ; здѣсь его ожидаль милостивый пріемъ со стороны государя, а 25-го іюня (7-го іюля) 1827 года, баронъ Дибичь возведень быль въ графское достоинство, продолжая занимать должность начальника главнаго штаба его императорскаго величества.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ императоръ Николай посвятилъ три дня на подробный осмотръ новгородскихъ военныхъ поселеній <sup>104</sup>, а осенью 1827 года предпринялъ новое путешествіе въ Динабургъ, Ригу и Ревель.

Императоръ Николай и послѣ воцаренія продолжаль слѣдить за усиѣ-хамп инженерной части, которую онъ, въ качествѣ великаго князя, будучи генераль-инспекторомъ, вывель изъ прежняго у насъ ничтожества; несмотря на все бремя другихъ государственныхъ заботъ, онъ никогда не забываль своей прежней спеціальности. Поэтому государь, желая осмотрѣтъ работы по Динабургской крѣпости, производившіяся уже нѣсколько лѣтъ подъ личнымъ его управленіемъ, отправился въ Динабургъ 19-го октября, въ сопровожденіи только графа Дибича; оттуда онъ поѣхалъ въ Ригу и Ревель и возвратился въ С.-Петербургъ 1-го (13-го) ноября.

«Лифляндія, — пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, — счастливая, со временъ Петра Великаго, подъ скипетромъ русскихъ самодержцевъ, душевно къ нимъ привязана и желаетъ только продолженія того же благоденствія, которымъ она наслаждается полтора вѣка. Рига приняла въ восторгомъ молодого императора. Получивъ во время своего тамъ пребыванія нѣсколько новыхъ трофеевъ, взятыхъ у вѣроломныхъ пер-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

сіянъ, онъ пожаловаль ихъ городу, для храненія въ той же каоедральной церкви, гдѣ развѣшаны вооруженія и щиты древнихъ меченосцевъ, побѣжденныхъ наконецъ русскими, праотцевъ современнаго дворянства, которое съ честію и славою служить въ рядахъ нашихъ войскъ.

«Изъ Риги государь поёхаль въ Ревель, куда велёно было также явиться миё и князю Волконскому. И Ревель привётствоваль новаго



Графъ Иванъ Осиповичъ Виттъ. (Съ портрета, находящагося въ "Военной галлерећ" Зимняго дворџа).

императора съ восторгомъ; и здѣсь, какъ въ Ригѣ, онъ вошелъ въ малѣйшія подробности военнаго и гражданскаго управленія, обративъ премиущественное вниманіе на учебныя заведенія и на устройство Ревельскаго порта. Онъ почтилъ своимъ присутствіемъ обѣдъ, предложенный ему отъ дворянства, и балъ, данный гражданами города».

Независимо отъ увольненія Ермолова, 1827-й годъ ознаменованъ быль еще другою не менѣе важною перемѣною въ личномъ составѣ высшаго

военнаго управленія. По свидѣтельству А. Д. Боровкова, довѣреннаго сотрудника военнаго министра графа Татищева, составился сильный комплоть столкнуть его съ кресель министерскихъ, на которыя хотѣлось сѣсть графу Чернышеву. Къ достиженію своихъ честолюбивыхъ замысловъ онъ нашелъ себѣ содѣйствіе со стороны начальника главнаго штаба, барона Дибича, и вскорѣ явился желанный, благовидный предлогъ.

Во время пребыванія императора Николая въ Москвѣ, доставленъ былъ въ руки государя доносъ, что графъ Татищевъ, въ бытность его генералъ-кригскомиссаромъ, допустилъ по комиссаріату безпорядки и зло-употребленія. Разслѣдованіе поручено было генералъ-адъютанту Храновицкому, «человѣку пустому и дерзкому, — какъ пишетъ Боровковъ, — дъйствовавшему по волѣ и направленію графа Чернышева». Донесенія свои Храновицкій представлялъ непосредственно государю, который, не оскудѣвъ еще благоволеніемъ къ графу Татищеву, присылалъ бумаги на его заключеніе. Началась полемика, продолжавшаяся почти годъ, которая побудила наконецъ военнаго министра написать императору Николаю 22-го мая 1827 года письмо, которое поручилъ составить Боровкову. «Долго я размышлялъ объ этомъ, — сказалъ ему Татищевъ, — но у меня не станетъ силъ: я старъ, пусть молодые пройдохи возятся съминистерствомъ. Въ защиту свою и моихъ подчиненныхъ я представиль все, что могъ; да будетъ воля Божія и государя».

Содержаніе письма было слѣдующее:

## «Всемилостив в тосударь.

«Долговременное служение мое большею частію въ должностяхъ, требовавшихъ неусыпной ділтельности, бореніе съ огорченіями и непріятностями, съ сими должностями сопряженными, и наконецъ гнетущая рука времени такъ разстроили и душевныя и тілесныя силы, что управленіе военнымъ министерствомъ часъ отъ часу становится для меня тягостніве.

«Стратусь, всемилостивѣйшій государь, чтобы въ преклонности лѣтъ болѣзненное состояніе, преодолѣвая ревность къ сохраненію пользы отечественной, не произвело на обширномъ поприщѣ по званію военнаго министра невольныхъ упущеній и не возбудило тѣмъ праведный гнѣвъ августѣйшаго монарха, щедро явившаго на мнѣ опыты своего благоволенія и высочайшей довѣренности.

«Ободренный сими опытами, я дерзнулъ повергнуться къ стопамъ вашего императорскаго величества съ вѣрноподданническою просъбою о сложеніи съ меня званія военнаго министра. Но, пламенѣя въ душѣ посиль-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ными трудами заслужить милости, вашимъ величествомъ на меня изліянныя, я приму всякое назначеніе съ чувствомъ искренняго благоговѣнія.

«Вашего императорскаго величества «вѣрноподданнѣйшій

«графъ Александръ Татищевъ» 105.

Боровковъ разсказываетъ, что на другой день прівхалъ къ графу Татищеву баронъ Дибичъ; болве часу продолжалось ихъ совъщаніе. Дибичъ убъждаль его именемъ государя не оставлять министерства, старикъ упрямствовалъ и настояль на своемъ. Желаніе его было исполнено, но только черезъ три мѣсяца, 26-го августа 1827 года. Въ послѣдовавшемъ тогда же высочайшемъ приказѣ поручено было управлять военнымъ министерствомъ, впредь до повелѣнія, товарищу начальника главнаго штаба, генералъ-адъютанту графу Чернышеву. Такъ достигъ комплотъ своей цѣли,—замѣчаетъ названный выше современникъ.

Съ этого времени управленіе главнымъ штабомъ и военнымъ министерствомъ сосредоточилось въ одномъ лицѣ, и подготовлялось въ будущемъ полное сліяніе всѣхъ частей военнаго управленія въ рукахъ графа Чернышева.

Вообще, съ 1827 года, началось нѣкоторое обновленіе въ личномъ составѣ министровъ, назначенныхъ еще въ царствованіе императора Александра. Подобной перемѣны ожидали еще во время коронаціонныхъ торжествъ; но когда эти надежды не оправдались, въ петербургскомъ обществѣ начали говорить: «Императоръ хочетъ удержать старыхъ глупцовъ, чтобы доказать, что онъ одинъ умѣетъ управлять. (L'Empereur veut conserver les vieilles ganaches pour faire voir qu'il sait gouverner tout seul») 106. 15-го октября 1827 года, преклонныя лѣта князя Лобанова-Ростовскаго побудили его просить о сложеніи съ него должности министра юстиціи, которую онъ занималь десять лѣтъ. Увольненіе князя состоялось 18-го октября, а товарищъ его, князь Алексѣй Алексѣевичъ Долгоруковъ, назначенъ былъ министромъ.

Въ началѣ слѣдующаго года перемѣны продолжались. 19-го апрѣля 1828 года, генералъ-адъютантъ Закревскій занялъ мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, съ сохраненіемъ званія финляндскаго генералъгубернатора и командира отдѣльнаго финляндскаго корпуса. Почти одновременно, нѣсколькими днями позже (23-го апрѣля), состоялось также, какъ уже выше упомянуто, увольненіе адмирала Шишкова.

Изъ бывшихъ александровскихъ министровъ остались нетронутыми и еще болѣе укрѣпились на занимаемыхъ ими мѣстахъ: графъ Нессельроде, пожалованный 24-го марта 1827 года въ впце-канцлеры, и

генераль Канкринъ, возведенный въ 1829 году въ графское достониство.

По свидѣтельству одного современника, императоръ Александръ былъ довольно непостояненъ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ. «На благосклонность его нельзя было твердо полагаться. Люди, которымъ онъ оказывалъ свое особенное расположеніе, или которые удостоивались его горячей дружбы, и которые, казалось, были достойны оказываемаго имъ высокаго отличія, неожиданно лишались его прежняго вниманія и утрачивали его довѣріе. Только безсердечный Аракчеевъ, а отчасти и другъ дѣтства государя, князь А. Н. Голицынъ, составляли исключеніе. Вполнѣ повредить Голицыну не могъ даже Аракчеевъ, несмотря на всѣ свои интриги. Совершенно инымъ былъ императоръ Николай. У него не было любимца, который имѣлъ бы такое вліяніе, какое имѣлъ Аракчеевъ. Кромѣ того, если кто либо заслужилъ однажды его милостивое вниманіе, тотъ могъ разсчитывать на его благоволеніе до тѣхъ поръ, пока не лишался по собственной ошибкѣ» 107.

Приведенный здѣсь отзывъ современника долженъ быть признанъ вполнѣ справедливымъ. Стоитъ припомнить выдающееся значеніе и довѣріе, которымъ пользовались въ продолженіе всего царствованія императора Николая князь Волконскій, графъ Бенкендорфъ, графъ Орловъ, графъ Дибичъ, князь Паскевичъ, князь Меншиковъ, князь Чернышевъ, графъ Клейнмихель, графъ Клеелевъ, графъ Нессельроде, графъ Канкринъ и многіе другіе государственные дѣятели того времени, чтобы убѣдиться въ основательности высказанныхъ сужденій.

#### III.

Прошли многіе годы послѣ увольненія А. П. Ермолова, когда Николай Герасимовичь Устряловъ вздумаль написать: «Историческое обозрѣніе царствованія императора Николая І-го». Это было въ 1846 году. Сочиненіе Устрялова было прочитано государемъ въ рукописи и собственноручно имъ исправлено 108. Въ своемъ историческомъ обозрѣніи авторъ коснулся, конечно, и персидскихъ дѣлъ и написаль:

«За Кавказомъ содержался малочисленный корпусъ, разсѣянный мелкими отрядами по крѣпостямъ и въ совокупности не составлявшій даже одной полной дивизіи. Но тамъ былъ Ермоловъ: недоступный страху, онъ умѣлъ вселить мужество въ каждаго солдата, и русскій штыкъ остановилъ врага на первомъ шагу».

Приведенныя здёсь слова были зачеркнуты императоромъ Николаемъ, и на полё написано его величествомъ <sup>109</sup>:

«Неправда, Ермоловъ въ это время донесъ мнѣ, что не чувствуетъ въ себѣ силу начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ

D'après les detuits de l'engegement que le detachement de la Compagnio ent aree l'ennemi, je crois son que les évidats, peu confiants dans leux membre, out de de conduce de mamero à no pas recos rendret très content d'eux ainsi que min
Une où deva rencontres dans duccès peuvont gator l'esprit

des autres et rous ne reufsites pas à le remettre faciloment.

Ce n'est pas à un d'immerment de commender un hatellon, qui, en but à un enneme muse, exige un chef actif, entrepre
nont et capable de faire ofsserver l'ordre necessaire avec exactiture et deverité.

(Sexuedoff



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Александръ Ивановичъ Чернышевъ. (Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета Доу).

присылки довъреннаго лица, тогда я послалъ къ нему генералъ-адъютанта Паскевича и впослъдствіи начальника штаба генералъ-адъютанта графа Дибича».

Сообразно съ высочайшими указаніями, Устрялову пришлось измѣнить многія части своей рукописи, и въ такомъ переработанномъ видѣ его историческое обозрѣніе появилось въ печати въ 1847 году <sup>110</sup>. По-

хвальный отзывъ о Ермоловъ, написанный Устряловымъ, былъ, конечно, исключенъ и замъненъ слъдующими строками:

«Ермоловъ донесъ императору, что онъ не чувствуетъ въ себѣ силы начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ присылки довъреннаго лица. Государь послалъ къ нему генералъ-адъютанта Паскевича, а впослѣдствіи начальника главнаго штаба генералъ-адъютанта Дибича».

Какъ и слѣдовало ожидать, Ермоловъ очень огорчился напечатаннымъ о немъ отзывомъ и столь явнымъ искаженіемъ исторической истины; гнѣвъ почтеннаго ветерана обрушился на неповиннаго ни въ чемъ историка. Устряловъ находился въ это время въ Москвѣ; въ своихъ воспоминаніяхъ онъ пишетъ:

«Въ Москвъ я сблизился съ М. П. Погодинымъ, объдалъ у него и осматриваль его любопытное и замёчательное во всёхъ отношеніяхъ книгохранилище. Отъ него я узналъ также, что Ермоловъ очень огорчился отзывомъ моимъ въ «Историческомъ обозрѣніи царствованія Николая I» объ увольненій его на Кавказъ. Я объясниль Погодину все, какъ было, что написалъ я въ рукописи, и какъ поправилъ сказанное мною самъ государь. Погодинъ говорилъ, что несколько разъ ездилъ къ Ермолову и говорилъ ему, что я нисколько не виноватъ. Темъ не менье, Ермоловъ написалъ ко мнъ письмо, гдъ довольно ръзко говоритъ о моемъ выраженін, и, не присылая мні письма, распустиль его по знакомымъ въ Москвъ. Ихъ было очень много, и всъ наперерывъ читали. Ермоловское посланіе было, разум'вется, не въ мою пользу. М'всяца черезъ три, уже возвратившись въ С.-Петербургъ, я получилъ это письмо. Я не зналь, что дёлать; писать къ Ермолову отвёть и выставить все, какъ было, не видълъ никакой возможности; оставить безъ отвъта тоже не хотълъ. Письмо Ермолова я отвезъ къ графу Уварову съ просьбою доложить государю. Послѣ мнѣ сказывалъ братъ мой, Өедоръ Герасимовичь, служившій въ канцеляріи военнаго министра, что у нихъ, по волѣ государя, были большія хлопоты: отыскивали бумаги Ермолова при его увольненіи. Дёло тёмъ и кончилось. Я видёлъ Ермолова впослёдствіи на юбиле в Московскаго университета, но не говорилъ съ нимъ ни слова» 111.

Ермоловъ по поводу этой полемики написалъ Погодину слѣдующія строки: «Препровождая письмо мое г. Устрялову, я высоко цѣню одобреніе ваше умѣренности, съ которою я сдѣлалъ возраженіе. Легко могъ бы я обойтись безъ него, убѣжденъ будучи, что мало вреда принесетъ мнѣ изложенное г. Устряловымъ на счетъ мой мңѣніе, ибо въ настоящее время я нѣсколько извѣстенъ, а исторіографъ оцѣненъ будеть по достоинству и теперь, и впослѣдствіи, но такъ долженъ я былъ поступить по причинамъ, изъясненнымъ въ концѣ письма сего. Не думалъ ли исторіографъ, бросивъ на меня черную тѣнь, придать блеску

фельдмаршалу князя Варшавскому, но, и меня не трогая, довольно той подлой лести, которую расточаеть въ похвалахъ ему» <sup>112</sup>.

Та подлая лесть, на которую жалуется Ермоловъ въ письмѣ къ Погодину, заключается, вѣроятно, въ слѣдующихъ словахъ исторіографа въ честь Паскевича: «Подъ стѣнами Елисаветполя встрѣтилъ его (Аббасъ-Мирзу) тотъ, кому судьба предназначила быть въ наше время грозою враговъ Россіи въ Азіи и въ Европѣ, вождь, достойный русскаго воинства: тамъ встрѣтилъ его Паскевичъ. Прибывъ за нѣсколько дней предъ тѣмъ на Кавказъ, для содѣйствія главнокомандующему, съ особенною довѣренностію императора, онъ немедленно прпнялъ по волѣ Ермолова па начальство надъ войсками, назначенными противъ персіянъ, и первымъ дѣломъ его было совершенное пораженіе вдесятеро сильнѣйшей арміи, подъ личнымъ предводительствомъ Аббаса-Мирзы, въ семи верстахъ отъ Елисаветполя».

Каково же было прочесть рядомъ съ направленнымъ противъ него несправедливымъ обвинениемъ диеирамбъ въ честь полководца, котораго онъ язвительно называлъ графомъ Ерихонскимъ, сравнивая его съ Навиномъ, предъ которымъ стѣны падали отъ трубнаго звука!

Для полной характеристики всёхъ этихъ взаимныхъ недоразумёній приведемъ здёсь письмо Ермолова къ Устрялову отъ 17-го сентября 1847 года; оно свидётельствуетъ, что съ 1827 года страсти еще не улеглись, какъ съ одной, такъ и съ другой стороны. Выстрадавъ въ молчаливомъ уединеніи двадцать лётъ, Ермоловъ, затронутый сочиненіемъ Устрялова за живое, не могъ удержаться отъ составленія ядовитаго возраженія, въ которомъ бывшій проконсулъ весьма искусно, подъ видомъ несчастнаго исторіографа, громилъ совершенно другое лицо: всёхъ бёдъ своихъ содётеля 114.

«Увлекаясь общимъ любопытствомъ прочитать исторію достославнаго царствованія нашего государя императора, — пишетъ Ермоловъ, — долго не могъ я пріобрѣсть сочиненія вашего, всѣми отыскиваемаго съ большимъ желаніемъ, и потому недавно ознакомился съ его содержаніемъ.

«Не разсуждая объ историческомъ изложеніи труда вашего, я почитаю себя въ правѣ говорить, что въ немъ, упомянувши обо мнѣ, вы изволили изобразить меня въ чертахъ, совершенно несвойственныхъ ни личному моему характеру, ни поприщу, пройденному мною на службѣ и что, прежде нежели приступить къ тому, не было бы излишнимъ принять въ руководство свѣдѣнія болѣе основательныя или, по крайней мѣрѣ, правдоподобныя, хотя впрочемъ долженъ я подозрѣвать другую причину, предположить, что въ изложеніи вы искали соблюсти добросовѣстность.

«Не въ защиту свою, въ которой не имѣю надобности, рѣшился я обнаружить ошибку вашу, но малѣйшее искаженіе истины оскорбляетъ достоинство исторіи и потрясаетъ довѣріе къ цѣлому труду.

«По произволу вашему прицисавъ мит недостатокъ способностей, вы отрицаете прозорливость покойнаго императора, котораго продолжительная борьба съ величайшимъ своего времени полководцемъ и низложеніе его поставили на такую степень славы, каковой судьба немногимъ достигнуть предоставляетъ. Послъ сего нельзя безъ дерзости предположить, чтобы въ лицахъ, имъ избираемыхъ, недостатки способностей могли легко укрываться отъ его проницательности и легко быть замъчаемы другими. Всё назначенія мои по службё опредёляемы были непосредственною его волей. Такъ въ 1812 году, въ эпоху отечественной войны, быль я начальникомъ главнаго штаба 1-й арміи; въ 1814 году поручено мит было болте 80.000 войскъ, расположенныхъ на границт съ Австріей; наконець, за шесть л'єть предъ удаленіемъ моимъ изъ Грузіи, я быль назначень начальствовать арміей въ Италіи, болье нежели изъ ста тысячь человѣкъ составленною, и для того вызвань быль въ Лайбахъ, гдф отзывъ обо мнф покойнаго императора императору австрійскому могъ быть лестнъйшею для каждаго наградою.

«Прежняя война съ Персіей была современною войнѣ отечественной и, невзирая на ограниченность средствъ командовавшаго тогда на Кавказѣ генерала Ртищева, кончена со славою для оружія нашего и съ пріобрѣтеніями.

«Во время пребыванія моего въ Грузіи отличныя войска кавказскаго корпуса значительно умножены и сверхъ того нынѣ благополучно царствующимъ государемъ императоромъ усилены были двумя дивизіями. Персіянами предводительствовалъ сынъ шаха, Аббасъ-Мирза, столь же извѣстный отсутствіемъ воинственныхъ дарованій, сколько знаменитый пораженіями русскихъ войскъ.

«Вамъ, милостивый государь, многое не извѣстно; но я, знавши хорошо обстоятельства, войну съ персіянами не могъ встрѣтить безъ основательной надежды на успѣхъ и чувствовать въ себѣ недостатокъ способностей, когда во многихъ изъ подчиненныхъ мнѣ находилъ ихъ достаточными для персіянъ.

«Не оскорбленное самолюбіе, но признательность къ довѣрію, котораго удостоенъ я былъ покойнымъ императоромъ до конца его царствованія, и уваженіе къ памяти обо мнѣ прежнихъ монхъ сослуживцевъ вызвали меня замѣтить вамъ, милостивый государь, эту непозволительную ошибку.

«Съ должнымъ уваженіемъ имѣю честь быть «мплостиваго государя покорнѣйшій слуга

«Алексъй Ермоловъ».

### IV.

Избавившись отъ двухъ непрошенныхъ своихъ руководителей: Ермолова и Дибича <sup>115</sup>, генералъ-адъютантъ Паскевичъ смѣло и энергически принялся за выполненіе предположеннаго похода противъ Персіи. Своими распоряженіями и блестящими успѣхами Паскевичъ не замедлилъ оправдать безграничное довѣріе, которое питалъ къ его дарованіямъ императоръ Николай.

Еще до отъёзда Дибича военныя дёйствія начались движеніемъ русскихъ войскъ въ Эриванскую область. 13-го (25-го) апреля, генералъадъютантъ Константинъ Христофоровичъ Бенкендорфъ занялъ Эчміадзинскій монастырь 115. Неимов'єрная жара, превосходящая 40°, отсутствіе дорогъ и продовольствія въ безлюдной страні (персіяне угнали жителей) сильно затрудняли быстрый ходь наміченныхь военныхь дійствій. Число больныхъ возрастало ужасающимъ образомъ; баталіоны начали замѣтно рѣдѣть. Тѣмъ не менѣе приступили къ осадѣ крѣпости Аббасъ-Абада, расположенной на Араксъ, въ десяти верстахъ отъ Нахичевани. Аббасъ-Мирза, согласно предположенію Паскевича, не замедлилъ двинуться на выручку созданнаго имъ оплота въ Южно-Эриванской области, но попытка персидскаго полководца привела 5-го (17-го) іюля къ полному пораженію его войскъ при Джеванъ-Булахѣ; Аббасъ-Мпрза съ трудомъ избътъ плъна. Ръшительная побъда, одержанная Паскевичемъ, сопровождалась сдачею крѣпости Аббасъ-Абада, послѣдовавшею 8-го (20-го) іюля 117.

Теперь предстояло Паскевичу овладѣть Эриванью. Операціи противъ этой крѣпости должны были рѣшить участь кампаніи; но для успѣшнаго выполненія подобной задачи нужно было выждать прибытія осадныхъ орудій; нестерпимый же зной и недостатокъ продовольствія препятствовали немедленно начать осаду Эривани. Пришлось отвести войска въ лагерь въ горы Карабабы.

Между тёмъ наступательныя дёйствія Аббаса-Мирзы, предпринятыя къ Эчміадзину противъ генерала Красовскаго, кончились тёмъ, что персидскій полководець, несмотря на громадный перевёсь въ силахъ, отступиль до появленія здёсь нашихъ главныхъ силъ, пришедшихъ на выручку. Тогда Паскевичъ рёшился овладёть крёпостью Сардаръ-Абадомъ. 19-го сентября (1-го октября) она была занята русскими войсками. Здёсъ побёдитель нашелъ значительные запасы продовольствія, которые могли обезпечить содержаніе нашихъ войскъ во время предстоявшей теперь осады Эривани, къ обложенію которой немедленно приступили. 1-го (13-го) октября, Эривань, служившая оплотомъ персид-

скаго могущества въ Закавказъћ, перешла въ руки Россіи. Паскевичъ доносилъ императору Николаю, 3-го (15-го) октября 1827 года:

«Знамя вашего императорскаго величества разв'явается на ст'внахъ эриванскихъ. Ключи сей столько прославленной крѣпости, весь гарнизонъ ея, взятый въ пленъ, вместе со всеми главными начальниками, самого Гассанъ-Хана, который на этотъ разъ не могъ ни бѣжать 118, ни пробиться, завоеванные трофеи: 4 знамя, 37 пушекъ, 2 гаубицы, 9 мортиръ, до 50 фальконетовъ, наконецъ подданство и благодарность жителей, освобожденныхъ нами отъ мнимыхъ защитниковъ и свирѣпыхъ утъснителей, —все сіе спъшу повергнуть къ всемилостивъйшему возарънію вашему, государь. Войско вашего императорскаго величества вновь увънчалось блескомъ побъды. Быстрое покореніе Сардаръ-Абада навело ужасъ на непріятеля, и симъ должно было пользоваться... Потеря наша, по стеченію многихъ счастливыхъ случайностей, самая ничтожная 119. Знаменитая Эривань, которой пріобр'єтеніе, какъ полагали, должно было стоить потоковъ крови, пала предъ победоноснымъ русскимъ оружіемъ безъ великихъ пожертвованій съ нашей стороны. Теперь лезгины, пагестанцы и всё мятежники въ кавказскихъ горахъ приведены будутъ въ трепеть покореніемъ города, вѣчнаго ихъ убѣжища, гдѣ они находили помощь деньгами, оружіемъ и всёмъ коварствомъ персидской политики. Слава его въ Турціи и Персіи неимов'єрна, но еще неимов'єрнъе покажется овладёніе имъ по тестидневной осадё. 3.000 человёкъ военноплѣннаго гарнизона уже мною отправляются въ Грузію».

Императоръ Николай щедро наградилъ Паскевича. За побъду при Джеванъ-Булахъ и взятіе Аббасъ-Абада онъ получилъ орденъ св. Владимира первой степени, а за взятіе Сардаръ-Абада и Эривани орденъ св. Георгія второй степени. Сверхъ сего государь написалъ еще своему полководцу 6-го (18-го) ноября слъдующее собственноручное письмо:

«Богу угодно было благословить труды ваши, любезный Иванъ Өедоровичь, и въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, преодолѣвъ всѣ препоны, природою и непріятелемъ вамъ противоставимыя, исполнили вполнѣ мое желаніе и покорили Россіи тѣ области, которыя ей отнынѣ принадлежать должны въ возмездіе за наглое покушеніе персіянъ.

«Изъ офиціальныхъ бумагъ вы увидите все мое удовольствіе; но миѣ желательно, чтобъ мой старый командиръ зналъ, что я имъ сердечно доволенъ и вѣчно благодаренъ буду за то, что поддержалъ честь русскаго имени и исполнилъ мою волю. Спасибо, любезный Иванъ Өедоровичъ, спасибо отъ всей души. Я полагаю, что письмо сіе застанетъ васъ въ Тавризѣ, можетъ быть, съ помощію Божією, и тогда же, какъ миръ заключенъ. Я сего искренно желаю; но если бы сего не было, и ослѣпленіе персіянъ вело ихъ къ гибели продолженіемъ войны, вы найдете всѣ мысли мои въ начертаніи, которое шлетъ вамъ Иванъ Иванъ

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

новичь. Считаю необходимымъ намъ далеко не лѣзть въ глубину Персіи; но елико возможно скорѣе сдѣлать экспедицію въ Астрабадъ или Зинзили, гдѣ по вашему удобнѣе, и стать тамъ твердой ногой».



Дмитрій Павловичъ Руничъ. (Съ портрета, принадлежаціаго его дочери, г-жѣ Храбро-Василевской).

Въ то время, какъ русскія войска заняли Эрпвань, Аббасъ-Мирза окапывался въ лагерѣ въ Хоѣ и совершенно отказался отъ дальнѣй-шихъ наступательныхъ дѣйствій. Для русскихъ войскъ дорога въ главный городъ Адербейджана, Тавризъ, была открыта. 13-го (25-го) октября, князь Эристовъ занялъ съ отрядомъ безъ выстрѣла этотъ городъ; цита-

дель, крѣпость, склады, арсеналъ, литейный заводъ—все было передано въ распоряжение русскихъ. 19-го (31-го) октября, Паскевичъ съ авангардомъ вступплъ въ Тавризъ. Городское население толпами вышло ему навстрѣчу, усыпая дорогу цвѣтами и закалывая быковъ, какъ это принято въ Персии при торжественныхъ въѣздахъ шаха. «Вообще народъ изъявляетъ здѣсь къ намъ большое усердіе, — писалъ тогда Паскевичъ, — что впослѣдствіи можетъ сдѣлаться для насъ затруднительнымъ» 120.

Шахъ Фетъ-Али-ханъ убѣдился наконецъ въ неизбѣжности заключенія мира, тѣмъ болѣе, что наслѣдникъ персидскаго престола и главно-командующій Аббасъ-Мпрза заявилъ своему повелителю: «мы не можемъ драться, намъ ничего другого не остается, какъ примириться».

Не довольствуясь подобнымъ признаніемъ своего пораженія, АббасъМирза, главный виновникъ войны съ Россією, явился въ Дей-Карганъ
для личнаго свиданія съ Паскевичемъ. Главное затрудненіе къ заключенію мира состояло въ уплатѣ военныхъ издержекъ, которую требовала Россія; противъ территоріальныхъ же уступокъ никто не возражалъ. Въ Персіи всѣ государственные доходы принадлежали лично шаху,
п Фетъ-Али-Ханъ дорожилъ сохраненіемъ своей казны. Поэтому уплата
военныхъ издержекъ, писалъ Паскевичъ императору Николаю, «самая
затруднительная въ землѣ, въ которой государь казну и личныя пользы
свои совершенно отдѣляетъ отъ пользы народа». Препятствія къ заключенію мира увеличивались еще тѣмъ, что англійское правительство,
снабжавшее Персію субсидіями, употребляло всѣ усилія для задержанія усиѣховъ русской политики.

Хотя съ появленіемъ русскихъ войскъ въ Тавризѣ политическая обстановка сразу измѣнилась въ нашу пользу и приняла даже антидинастическій характеръ противъ царствовавшаго тогда въ Персіи шаха 121, но императоръ Николай и въ этомъ случав остался себв ввренъ. «Непреклонный въ убъжденіяхъ строго-легитимныхъ, — пишетъ князь Щербатовъ, — государь не допускаль мысли о возможности воспользоваться непокорностію подданныхъ законному ихъ монарху. Настаивая на удовлетвореніи Россіи, онъ вм'єст'є съ т'ємъ требоваль отъ Паскевича и сохраненія цілости Персін и неприкосновенности законной власти и престола шаха» 122. Между тъмъ въ донесеніяхъ Паскевича сквозило совершенно иное направленіе; онъ, повидимому, не особенно опасался разложенія Персіи. Паскевичь, находясь въ Тавриз'є, всякій день все более убъждался въ возможности, окончательно завладъвъ Адербейджаномъ, управлять ханами всей Персіи. «Съ потерею Адербейджана, писаль Паскевичь, — англійскіе чиновники могуть сесть на корабли въ Бендеръ-Буширѣ и возвратиться въ Индію» 123. Разсужденія русскаго главнокомандующаго, принимая во вниманіе одни персидскія дёла, вполнё соответствовали обстоятельствамъ; темъ не мене близость неминуемой

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

войны съ Турцією не позволяла, однако, слишкомъ увлекаться одержанными усивхами, такъ какъ низверженіе каджорской династіи удержало бы надолго русскія войска въ Персіи.

Персидское правительство съ свойственною восточнымъ политикамъ изворотливостію сумѣло затянуть персговоры, несмотря на то, что Аббасъ-Мирза подписаль уже предъявленныя ему предварительныя условія



Императоръ Николай I, императрица Александра деодоровна и великій князь Константинъ Николаевичъ.

(Съ литографіи начала прошлаго стольтія).

мира <sup>124</sup>. «Безъ хитростей, безъ изворотовъ ничего здёсь не дёлается»,— замётилъ Паскевичъ въ донесеніи къ государю отъ 21-го декабря 1827 года <sup>125</sup>. Наконецъ Паскевичъ вынужденъ былъ объявить о разрывё перемирія и снова двинуть войска для поддержанія своихъ требованій. Русскія заняли Міянъ и Ардебиль и, невзирая на холодное зимнее время, начали готовиться къ походу на Тегеранъ. Рёшительныя мёры, принятыя Паскевичемъ, и совёты англійской миссіи заглушили наконецъ вспыхнувшіе новые воинственные порывы шаха; онъ смирился, и

10-го (22-го) февраля 1828 года въ Туркманча в подписанъ былъ мирный договоръ съ Персіею.

Существенныя статьи трактата заключались въ уступкѣ Россіи ханствъ Эриванскаго и Нахичеванскаго, въ возвращеніи ханства Талышинскаго (съ Ленкоранью), занятаго персидскими войсками, и въ уплатѣ двадцати милліоновъ рублей за военныя издержки.

По полученіи этого радостнаго изв'єстія, императоръ Николай возвель, 15-го (27-го) марта 1828 года, Паскевича въ графское достоинство, повельвъ ему именоваться графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ <sup>126</sup>, и, сверхъ того, пожаловаль ему одинъ милліонъ ассигнаціями изъ персидской контрибуціи. Эти милости императоръ Николай возв'єстилъ «отцу командиру» въ собственноручномъ письм'є, въ которомъ писаль:

«Воздавъ Всемогущему Богу благодареніе за дарованіе столь желаннаго мною мира, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Иванъ Өедоровичт, съ изъясненіемъ чувствъ признательности, которую отъ глубокаго сердца къ вамъ питаю за важныя услуги отечеству и точное исполненіе моихъ желаній; вы все вполнѣ совершили. Желая, чтобъ и въ потомствѣ сохранились неразлучныя съ именемъ вашимъ пріобрѣтенія, коими вамъ Россія обязана, пріобщилъ я къ фамиліи вашей названіе той твердыни, покореніемъ которой походъ принялъ рѣшительный оборотъ въ нашу пользу».

Затьмъ въ томъ же письмъ, какъ пишетъ біографъ Паскевича, государь въ мягкихъ, дружескихъ выраженіяхъ упрекалъ «отца комакдира» въ недовърій къ своимъ ближайшимъ помощникамъ и въ излишней раздражительности. Это замѣчаніе было вызвано тьмъ, что до свъдънія государя постоянно доводимы были случаи, свидѣтельствовавшіе о раздражительности и неуживчивости Паскевича. Слава, которую стяжалъ себъ «отецъ командиръ» въ Персій, и милость къ нему монарха встревожили немалое число лицъ, естественнымъ образомъ вызвавъ лсгіонъ недоброжелателей и завистниковъ, не пропускавшихъ удобнаго случая повредить ему во мнѣній государя.

«Теперь,—писаль императоръ Николай,—какъ старому знакомому, могу сказать, какъ другу, дозвольте мив изъяснить со всею искренностью новое желаніе мое, собственно до васъ, любезный Иванъ Өедоровичт, касающееся. Я душу вашу знаю; знаю, что благородная душа ваша не оскорбится голосомъ друга, которому честь ваша, ваша слава точно дороги.

«Не скрою отъ васъ, любезный другъ, что съ прискорбіемъ я видѣлъ, что многіе достойные сотрудники ваши, люди, коихъ вы уважать должны, пбо они вполнѣ сего достойны, лишились подъ конецъ похода вашего довѣрія, не сдѣлавъ, я смѣло скажу, ничего, дабы провиниться и тѣмъ заслужить неудовольствіе ваше справедливымъ образомъ. Мо-

жеть ли высокая и благородная душа ваша быть преступна въ незаслуженной недовърчивости? Достойно ли васъ угнетать или быть несправедливу къ тъмъ, кои, не щадя ни трудовъ, ни самой жизни, дабы заслужить мое благоволеніе, были истинными вамъ сотрудниками и помощниками?

«Не мий вамъ, любезный Иванъ Өедоровичъ, упоминать, что прощать великодушно, притисиять же безъ причины — неблагородно. Прошу васъ, какъ другъ, примите сіе увищаніе отъ меня, какъ долгъ тому, которому я самъ многими добрыми совитами обязанъ. Я желаю, чтобы моего Ивана Өедоровича всякій подчиненный любилъ и почиталъ, какъ отца, и чтобы не было другихъ ему завистниковъ, какъ завистниковъ его славы и добродители.

«Слава сія на полѣ чести пріобрѣтена вами,— остается пріобрѣсти другую, столь же важную: быть любиму своими подчиненными. Для сего нужна строгая справедливость, даже самый видъ пристрастія или прихоти долженъ быть устраненъ. И можетъ ли быть иначе между благородныхъ людей, обязанныхъ уваженіемъ другъ къ другу?

«Я льщу себя надеждой, любезный Иванъ Өедоровичъ, что вы постараетесь будущимъ вашимъ обращеніемъ съ вашими добрыми, усердными подчиненными доказать, что не въ нравѣ вашемъ поступать постоянно, какъ донынѣ случалось, и что совѣтъ искренняго вамъ друга не будетъ тщетнымъ. Въ трехъ вашихъ главныхъ подчиненныхъ: Эмануелѣ, Сипягинѣ и Красовскомъ, имѣли вы людей способныхъ, надежныхъ и заслуживающихъ мою довѣренность; съ ними въ особенности будьте въ должныхъ начальническихъ, но дружественныхъ отношеніяхъ. Ни одинъ изъ нихъ не будетъ, какъ говорится, искать выслуживаться помимо васъ; каждый въ своемъ мѣстѣ будетъ преполезенъ... Съ сими тремя помощниками, дѣйствуя черезъ нихъ по принятому плану и занимаясь тогда болѣе общимъ направленіемъ, наблюденіемъ и частыми осмотрами, я надѣюсь, мой Иванъ Өедоровичъ поставитъ скоро край сей на ряду лучшихъ и самыхъ цвѣтущихъ областей Россіп» 127.

Приведенныя здёсь строки, служащія лучшей характеристикой отношеній, установившихся между Паскевичемъ и его другомъ, императоромъ, сдёлаются вполнё понятными, если сказать, что даже ближайшій сотрудникъ Паскевича, графъ Сухтеленъ, отзывался о немъ въ своей перепискѣ, какъ о человѣкѣ честномъ, храбромъ, добромъ и справедливомъ, но въ то же время недовѣрчивомъ, подозрительномъ и крайне тяжеломъ въ служебныхъ отношеніяхъ 128.

Впрочемъ, въ письмѣ къ государю самъ Паскевичъ признавалъ жалобы своихъ подчиненныхъ отчасти справедливыми 129. Въ письмѣ же къ великому князю Михаилу Павловичу, написанному по окончаніи Персидскаго похода изъ Туркманчая, Паскевичъ не отрицалъ проявлен-

ной имъ съ нѣкоторыхъ поръ раздражительности, объясняя ее слѣдующимъ образомъ:

«Все счастливо кончилось,— пишетъ Паскевичъ,— однако прибавлю къ сему вашему высочеству, что если когда нибудь удостоюсь явиться въ присутствіе ваше, то узнать меня будетъ трудно. Безсонныя ночи въ теченіе долгаго времени, отсутствіе спокойствія, смѣна безпрерывныхъ происшествій, непріятности всякаго рода, которыхъ никакимъ человѣческимъ расчетомъ ни предвидѣть, ни отвратить невозможно, наконець климать, послѣ несносныхъ жаровъ стужа такая, какъ въ Россіи, все это преобразило меня совершенно, и я устарѣль прежде времени. Характеръ мой даже совсѣмъ измѣнился. Требуя часто невозможнаго отъ людей и обстоятельствъ, нельзя сохранить себя въ обыкновенномъ положеніи души. Желаніе исполнить болѣе, нежели долгъ свой,— чрезмѣрно: препятствія раздражають, и поневолѣ взыскивается часто и много, а это никому не нравится» 130.

Блистательный миръ съ Персією навелъ генералъ-лейтенанта А. X. Бенкендорфа на слѣдующія остроумныя размышленія, высказанныя имъ въ письмѣ, отъ 16-го (28-го) марта 1828 года, къ графу М. С. Воронцову:

«Нужно сознаться, что мусульмане не проявляють остроумія въ выборѣ времени для заключенія мира. Въ 1812 году турки поспѣшили подписать его въ моменть, когда Наполеонъ, имѣя позади себя всю Европу, надвигался на имперію. Теперь персіяне подражають имъ, облегчая для насъ возможность раздавить ихъ единовѣрцевъ <sup>131</sup>. Миръ великолѣпный... Поэтому-то Паскевичъ и былъ сдѣланъ графомъ Эриванскимъ съ пожалованіемъ одного милліона. Вотъ какъ слѣдуетъ награждать... Наконецъ дѣло кончено такимъ образомъ, какъ и подобаетъ русскому императору. Всѣ восторгаются этимъ, и даже соперники, завистники, критики, крикуны ничего не находятъ для возраженія» <sup>132</sup>.

Нѣсколькими днями ранѣе Бенкендорфъ писалъ тому же графу Ворондову, что ожидаемое ежеминутно извѣстіе о мирѣ ошеломило дипломатовъ (parmi les diplomates elle a été comme un coup de massue).

Поздравляя императора Николая съ заключеніемъ мира, цесаревичъ Константинъ Павловичъ воспользовался случаемъ рѣзко осудить Ермолова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, косвенно кольнуть также и новаго героя Паскевича, котораго онъ не долюбливалъ.

«Я позволяю себѣ принести вамъ мои болѣе чѣмъ искреннія поздравленія съ другой одержанной вами побѣдой, — писалъ цесаревичъ, — которая, по моему слабому разумѣнію, не лишена значенія и заключается въ томъ, что все обошлось безъ генерала Ермолова, бывшаго кумиромъ общественнаго мнѣнія и слывшаго за единственнаго способнаго человѣка въ нашемъ отечествѣ. Это является, по моему мнѣнію, не менѣе существенной побѣдой и призоветъ къ порядку очень многихъ

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫИ

съ ихъ новыми идеями, пагубными для всякаго законнаго порядка, п въ силу которыхъ геній долженъ замѣнять постоянно то, что установлено. Вы доказали, что можно было обойтись безъ него, и я отъ всего сердца благодарю за это небо; это — хорошій урокъ, данный всему міру» 133.



Императрица Александра Феодоровна. (Съ гравюры Райта).

9-го (21-го) апрѣля 1827 года, цесаревичъ писалъ по тому же поводу Ө. П. Опочинину:

«На то, что вы пишете, что генералъ Ермоловъ отозванъ, а на мѣсто его назначенъ генералъ Паскевичъ, скажу вамъ: жаль, что съ такими военными достоинствами, каковъ генералъ Ермоловъ, онъ такъ себя своими дѣяніями запуталъ. Я ему во время оно нѣсколько разъ предвѣщалъ, что съ нимъ когда нибудь да будетъ такой конецъ. Съ послѣдняго же его пріѣзда въ Варшаву въ 1821 году, гдѣ онъ велъ себя не такъ, какъ бы слѣдовало, я совершенно прекратилъ мои съ нимъ соотношенія».

Насколько отношенія цесаревича къ А. П. Ермолову стали недружелюбны, можно видѣть изъ другого, болѣе ранняго, письма Константина Павловича къ тому же Ө. П. Опочинину, отъ 12-го (24-го) марта 1826 года:

«Насчеть выступившихъ въ походъ на Кавказъ баталіоновъ лейбъгвардін Московскаго и Гренадерскаго полковъ, что государь императоръ не могъ безъ слезъ смотрѣть ихъ, будучи растроганнымъ, видя ихъ усердіе и ревность, съ коими они стремились итти загладить свой проступокъ, — въ томъ нетъ сомненія, что таковыя милосердыя чувства его императорскаго величества есть совершенно ему свойственны, въ чемъ всякій долженъ отдать справедливость, Алексій же Петровичь Ермодовъ потвшится теперь съ этими людьми, они ему на убой попались. Я весьма помню, когда въ 1814 году, во время атаки Парижа, изъ числа состоящей у меня въ командъ прусской и баденской гвардіи я послаль баденскій баталіонъ въ Pantin, и какъ Алексви Петровичь стояль тогда въ сторонъ, то я, подътхавъ къ нему, сказалъ ему объ ономъ, онъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ за нимъ, а по сродному своему челов колюбію съ удовольствіем в сказаль, врядь ли кто изъ онаго возвратится, и действительно такъ вышло, изъ 500 человекъ вступило въ Парижъ только 280».

Чѣмъ же разгнѣвалъ А. П. Ермоловъ цесаревича въ 1821 году? Дневникъ Ермолова отъ 20-го мая 1821 года даетъ слѣдующее объясненіе:

«Великій князь приняль меня благосклонно. Почти ежедневно бываль я у развода; видѣль парады, ученья всякаго рода войскъ, смотры и маневры. Я отказался отъ квартиры во дворцѣ государя и остановился въ гостиницѣ. По приказанію цесаревича, всѣ польскіе генералы и прочіе чиновники на другой день по пріѣздѣ моемъ сдѣлали мнѣ посѣщеніе. Я просиль объ отмѣнѣ его приказанія, но не успѣль. Я не приняль ихъ, не желая дѣлать имъ безпокойства, зная при томъ, что изъ нихъ знакомые охотно увидятся со мною и безъ объявленнаго приказа. Цесаревичъ былъ въ большомъ негодованіи на меня, и начальнику штаба, генералу Курутѣ, поручилъ объясниться со мною самымъ непріятнымъ образомъ».

Но «патеръ Ермоловъ» <sup>134</sup> этимъ не довольствовался и причинилъ цесаревичу еще и другую непріятность: онъ разсказывалъ польскимъ генераламъ о Суворовскомъ штурмѣ Праги, за который украшенъ былъ Георгіевскимъ крестомъ. Варшавскія выходки Ермолова, шедшія совершенно въ разрѣзъ съ александровской политикой, проводимой тогда въ Польшѣ, навсегда разстроили отношенія цесаревича къ «проконсулу въ Грузіи», котораго онъ нѣкогда въ своихъ письмахъ называлъ не иначе, какъ: «почтеннъйшій, любезнѣйшій и храбрѣйшій старинный

другъ и товарищъ», находя, «что единственный Ермоловъ гораздъ на все» <sup>135</sup>,

— «У васъ много враговъ», — сказалъ цесаревичъ однажды Ермолову.

— «Я считаль ихт, — отвѣчаль Алексѣй Петровичь, — когда ихъ было много, но теперь ихъ набралось безъ счету, и я пересталь объ нихъ думать».

## V.

Варшавскій слѣдственный комитеть, учрежденный для открытія польскихь тайныхь обществь, окончиль свои занятія значительно позже петербургскаго <sup>135</sup>; онъ представиль цесаревичу Константину Павловичу свое донесеніе только 22-го декабря 1826 года (3-го января 1827 года). Правительству предстояло тогда рѣшеніе весьма важнаго вопроса: какимь образомъ вести далѣе дѣло и какой учредить судъ надъ привлеченными къ отвѣтственности лицами?

Императоръ Николай высказалъ первоначально желаніе учредить по этому случаю въ Варшавъ судъ на началахъ, сходныхъ съ тъми, которыя были положены въ основание петербургскаго верховнаго уголовнаго суда. Въ писъмъ къ цесаревичу, отъ 15-го (27-го) сентября 1826 года, императоръ Николай припомнилъ, что онъ подалъ въ Россіи примъръ почти представительнаго образа веденія дела, «которое тымь самымъ показало передъ лидомъ всего міра, насколько наше дёло было просто, ясно, священно»; а между тѣмъ въ Польшѣ, въ странѣ конституціонной, государь, къ сожальнію своему, видить себя вынужденнымъ учредить судъ, по его мнѣнію, почти некомпетентный для того, чтобы судить государственныхъ преступниковъ. «Явится ли это, — замѣчаетъ императоръ, — болѣе вѣрнымъ средствомъ охранить страну отъ всякихъ волненій и закрыть роть тімь, которые пожелали бы видіть несправедливость въ каръ, которую предстоитъ наложить на виновныхъ? У меня нътъ ни знанія мъстныхъ условій, ни опытности, поэтому я говорю совершенно зря и единственно по долгу безусловнаго дов'трія къ моему брату, моему лучшему другу; такимъ образомъ, дорогой Константинъ, примите это за то, чѣмъ оно есть, какъ исповѣдь сердца, а что касается прочаго, будьте увърены, что я исполню то, на что вы укажете мнв, какъ на необходимое и неизбежное». Въ заключение государь присовокупиль, что будеть съ нетерпвніемь ожидать донесенія комитета по дѣлу, о которомъ онъ имѣетъ лишь общее и смутное представленіе.

По поводу предположеній, высказанныхъ императоромъ Николаемъ въ приведенномъ нами письмѣ, цесаревичъ написалъ самое рѣшительное возраженіе и подвергъ критикѣ петербургскій верховный уголовный судъ. «Я позволю себѣ, — читаемъ въ письмѣ Копстантина Павловича отъ 12-го (24-го) октября 1826 года, — представить вамъ, что составъ

суда въ родъ того, какъ было сдълано у васъ, не можетъ имъть мъста у насъ безъ нарушенія всёхъ конституціонныхъ началь, потому что спеціальные суды не допускаются, а петербургскій судъ быль именно такимъ, потому что, на ряду съ сенатомъ, въ составъ его введены были члены, назначенные особо въ данномъ случат; въ конституціонныхъ странахъ уже отвергаютъ компетентность и правосудіе петербургскаго суда и называють его чёмъ-то въ родё военнаго суда (cour prévôtale); сверхъ того, самое судопроизводство представляется имъ незаконнымъ, такъ какъ въ немъ не было допущено гласной защиты; виновные или же подсудимые были осуждены, не бывъ, такъ сказать, ни выслушаны публично, ни защищены темъ же путемъ; въ конституціонныхъ странахъ действуютъ учрежденные на то суды, при гласной защитъ... впрочемъ я приказалъ составить для васъ по этому поводу записку, которая, надёюсь, можетъ оказаться полезною для васъ и вполнъ поставитъ васъ въ извъстность о томъ, что можно будетъ сдълать для того, чтобы, насколько возможно, остаться на законной почвв».

Императоръ Николай отвётилъ цесаревичу: «Съ нетеривніемъ ожидаю записки, о которой вы говорите мит; само собою разумтется, что родъ суда, подобный здтинему, не можетъ быть примтенть въ Польшт, и это ттыть болтье безполезно, что польскій сенатъ состоитъ изъ сенаторовъ, взятыхъ изъ встать отраслей службы; поэтому я никогда не имтель въ виду чего либо другого, какъ придерживаться въ этомъ отношеніи требованій закона; здто, гдт не существуетъ ничего подобнаго, нужно было дтить дакона; здто, гдт не существуетъ ничего подобнаго, нужно было дтить дистромать, насколько только возможно, законнымъ образомъ (aussi légalement que possible), и, слтадовательно, ничего не выдумывать, а руководствоваться примтерами прошлаго».

Переписка по этому дѣлу между Петербургомъ и Варшавою кончилась тѣмъ, что члены польскихъ тайныхъ обществъ были, согласно конституціи, по статьѣ 152-й, преданы сеймовому суду, образованному изъ всѣхъ членовъ сената; тѣ же изъ поляковъ, которые состояли русскими подданными, подверглись суду правительствующаго сената.

Засѣданія сеймоваго суда начались въ Варшавѣ 3-го (15-го) іюня 1827 года. Цесаревичь выражаль государю надежду, что судь докажеть своимъ ходомъ, насколько общественное мнѣніе страны стоить на должной высотѣ, безъ всякаго оттѣнка раболѣпства; вмѣстѣ съ тѣмъ, Константинъ Павловичъ полагалъ, что при этомъ случаѣ убѣдятся въ Петербургѣ, насколько несостоятельно воззрѣніе, по которому королевство изображалось, какъ находящееся въ состояніи броженія или даже революціи. «Не знаю, что выйдетъ изъ этого въ будущемъ, — писалъ цесаревичъ 26-го мая 1827 года, — но ручаюсь, что въ настоящее время нѣтъ и тѣни броженія, и, если сумѣютъ взяться за это, то и въ будущемъ можетъ не произойти ничего подобнаго».



Императорское семейство въ Монплезирѣ въ Петергофѣ. (Съ литографіи Бегрова).

Предсказанія цесаревича не оправдались. Весь край не замедлиль покрыться густою сѣтью тайныхъ обществъ и заговоровъ; началась усиленная революціонная пропаганда, чтобы воздѣйствовать на умы населенія въ пользу людей виновныхъ, какъ выражались тогда, въ томъ, что въ глубпнѣ сердца они питали желаніе независимости отечества. Немногочисленные противники подобнаго воззрѣнія признавались отщепенцами общества, покидались своими друзьями, подвергались оскорбленіямъ на улицахъ города. Прокламаціи, расклеенныя въ публичныхъ мѣстахъ, съ самаго открытія засѣданій сеймоваго суда, грозили плохимъ патріотамъ местью народа. Памфлеты и подпольныя изданія разжигали страсти. Малѣйшій поводъ служилъ предлогомъ для шумныхъ манифестацій, устрапваемыхъ молодежью, съ каждымъ днемъ все болѣе совращаемой агитаторами, и которую стало столь трудно сдерживать, что власти, убѣдившись наконецъ въ своемъ безсиліи, перестали свирѣпствовать противъ нея 137.

Если бы польское общество того времени было болѣе зрѣлое и вѣрнѣе оцѣнило бы свои истинныя выгоды, то оно, довольствуясь настоящимъ, спокойно вынесло бы временныя невзгоды, на которыя жаловались патріоты, уповая на лучшее будущее. Но, какъ справедливо отмѣтилъ одинъ писалель, «всѣ мысли народа витали не въ настоящемъ, а въ прошедшемъ». Передовые дѣятели страны стремились къ одной цѣли, къ политической реставраціи прежней Польши; а подобное направленіе польской интеллигенціи могло только привести къ крушенію систему, которую Александръ I осуществилъ съ такимъ трудомъ въ 1815 году.

Сеймовому суду на основаніи королевскаго декрета отъ 7-го (19-го) апрѣля 1827 года преданы были восемь человѣкъ: Кржижановскій, графъ Солтыкъ, Маевскій, ксендзъ Дембекъ, Заблоцкій, Гржимайло, Плихта, графъ Залусскій. Предсѣдателемъ суда назначенъ былъ Бѣлинскій, старшій сенаторъ, замѣнившій собою настоящаго предсѣдателя сената, графа Замойскаго, отстраненнаго отъ дѣла, какъ бывшаго членомъ варшавскаго слѣдственнаго комитета.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности суда, открывшаго свои засѣданія въ Варшавѣ въ іюнѣ 1827 года.

Императору Николаю приходилось во время хода этого политическаго процесса либо сдерживать порывы неудовольствія цесаревича, либо выслушивать, съ его стороны, взгляды совершенно противоположнаго свойства, клонившіеся къ оправданію польскихъ подсудимыхъ. Такъ, напримѣръ, государь остался недоволенъ обвинительнымъ актомъ, предшествовавшимъ суду; цесаревичъ призналъ его слабо редактированнымъ (je l'ai trouvé faiblemant rédigé), а затѣмъ высказалъ слѣдующія соображенія въ пользу подсудимыхъ, идущія совершенно въ разрѣзъ съ отправной точкой, которой придерживался въ этомъ дѣлѣ императоръ Николай.

«Что касается того, — пишетъ Константинъ Павловичъ, — что вы говорите мий, что не можете понять, какъ можно назвать отдаленной попыткой (tentative éloignée) знаніе заговора, им'ввшаго цілью убійство короля и его семьи, то это можеть казаться такъ на первый взглядь; но преступление тахъ, которые знали объ этомъ, можетъ быть названо, по существующимъ законамъ, лишь сокрытіемъ, —понятіе вполнѣ опредѣленное и предусмотрѣнное кодексомъ. Что же касается самаго убійства, къ которому подстрекали русскіе, то на основаніи показаній подсудимыхъ, какъ русскихъ, такъ и поляковъ, дознано, что последние постоянно отказывались отъ дълаемыхъ имъ предложеній и даже не хотъли слушать разговоровь объ этомъ, выставляя тотъ доводъ, что никогда еще цареубійство не запятнало польскаго народа. Поэтому преступление состоить исключительно въ сокрытии этого факта. Такимъ образомъ отдаленная попытка (tentative éloignée), о которой упоминается, безусловно относится къ желанію низвергнуть настоящее правительство, пользуясь для осуществленія этой цёли перемёнами, которыя могли бы произойти въ Россіи, а такъ какъ время для совершенія этихъ перемѣнъ не было установлено, то оно и не могло быть названо иначе, какъ это сдълано было прокуроромъ, въ особенности въ виду показаній самихъ русскихъ, откладывавшихъ осуществленіе своихъ намъреній изъ года въ годъ» 138.

Изъ С.-Петербурга присланы были делегаты правительствующаго сената и снова привезены участники польскихъ тайныхъ обществъ, состоявшіе въ русскомъ подданствѣ. Дѣло тянулось безконечно долго и кончилось лѣтомъ 1828 года оправданіемъ подсудимыхъ, изъ которыхъ только нѣкоторые приговорены были къ незначащимъ тюремнымъ заключеніямъ, съ вычетомъ времени, проведеннаго подъ арестомъ. Предсѣдатель суда, Бѣлинскій, сказалъ: «Мое сердце препятствуетъ мнѣ осудить національное чувство!». Приговоръ суда какъ бы торжественно оправдывалъ въ прошедшемъ всѣ попытки, которыя были направлены къ низверженію существовавшаго законнаго порядка, и какъ бы разрѣшалъ въ будущемъ всѣ дальнѣйшіе заговоры и попытки подобнаго рода.

Когда состоялся этотъ приговоръ, императоръ Николай находился въ Турціи при дѣйствующей армін, озабоченный исходомъ бывшей въ полномъ разгарѣ войны съ Портою. Разсказываютъ, что государь, узнавъ о столь неожиданномъ исходѣ варшавскаго политическаго процесса, воскликнулъ: «Несчастные, они спасли виновныхъ, но погубили отечество!». Цесаревичъ приведенъ былъ приговоромъ сеймоваго суда въ состояніе сильнѣйшаго гнѣва; письма къ государю, отправленныя во время суда, испещрены выраженіями: «notre sot et imbécile senat», «la vieille ganache de président», «l'insigne bêtise de Bielinski» и т. п. Константинъ Павловичъ готовъ былъ прибѣгнуть даже къ крайнимъ мѣ-

рамъ, быстро позабывъ свои недавнія назидательныя конституціонныя наставленія, сообщенныя брату. Благоразуміе пмператора Николая отклонило всякія неосмотрительныя рішенія. Повеліно было административному совіту королевства высказать свое мийніе по поводу судебнаго приговора и поведенія сената въ этомъ ділів; затімь приговорь остался неутвержденнымь, и сенаторамъ воспрещено отлучаться изъ Варшавы. Спова потребовались неділи, обратившіяся въ місяцы, для новой работы, возложенной на польскихъ государственныхъ людей. Административный совіть пришель къ заключенію, что приговоръ сената слідуеть приписать не злонамітренности его членовъ, но неудовлетворительности существовавшаго тогда уголовнаго законодательства. Такимъ образомъ административный совіть въ сущности оправдываль рішеніе, постановленное сеймовымъ судомъ. Заключеніе совіта было препровождено къ императору Николаю въ декабрі 1828 года.

Въ слѣдующемъ 1829 году столь плачевное и безконечное пререканіе между властями наконецъ прекратилось. Государь повелѣлъ прочесть сенату высочайшій выговоръ, а затѣмъ утвердилъ приговоръ суда, который вступилъ въ законное дѣйствіе. 14-го (26-го) марта послѣдовало закрытіе сеймоваго суда, но зло, нанесенное этимъ политическимъ процессомъ странѣ, было непоправимо.

Между тѣмъ 22-го февраля (6-го марта) умеръ предсѣдатель сеймоваго суда, сенаторъ Вѣлинскій. Ему устроили пышныя похороны, которыя сопровождались нѣкоторыми безпорядками со стороны учащейся молодежи и послужили къ еще большему возбужденію умовъ.

9-го (21-го) марта 1829 года цесаревичь писалъ государю:

«Выговоръ (la mercuriale) былъ принятъ съ почтительностью и покорностью, но не съ убъжденіемъ, какъ это видно изъ донесеній, получаемыхъ мною со всёхъ сторонъ; впрочемъ, чего же можно ожидать отъ подобныхъ существъ и отъ сброда, какимъ являются въ большинствѣ сенаторы этой страны? Тѣмъ не менѣе нужно быть справедливымъ и сказать, что среди нихъ есть такіе, которые сознають, что сдѣлали ложный шагъ, и раскапваются. Вмёсто того, чтобы чувствовать деликатность вашего образа дъйствій, выразившагося въ приказаніи сдълать имъ выговоръ при закрытыхъ дверяхъ, встръчаются такіе, которые въ этомъ видятъ опасеніе д'яйствовать публично, но что впрочемъ они восторжествовали, освободивъ патріотовъ, которые жертвовали для отечества. Подобное толкование распространено между праздною молодежью и, въ особенности, среди студентовъ; со дня на день они становятся все болъе дерзкими и болъе смълыми и, въ особенности, послъ погребенія Вёлинскаго. Я уже предупредиль правительство объ этомъ и о крайней необходимости водворить порядокъ среди всей этой неугомонной молодежи; всѣ добромыслящіе люди чувствують это и держатся

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

моего мнѣнія; но не знаю, чѣмъ это можно объяснить: мѣры, которыя считаютъ возможнымъ принять, не отвѣчаютъ безотлагательнымъ потребностямъ даннаго случая. Слѣдуетъ замѣтить, что

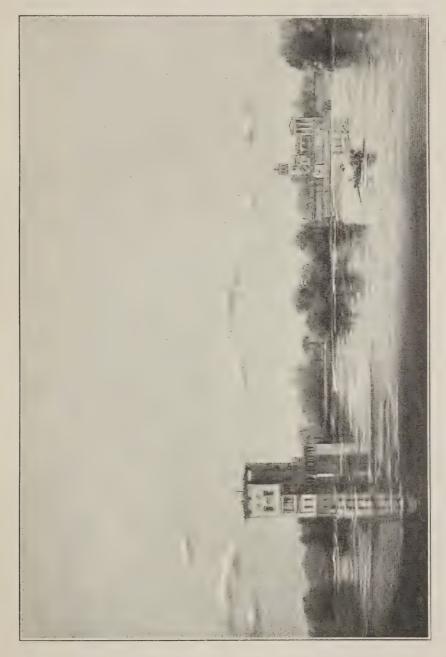

Ольгинъ и Царицынъ острова въ Петергофъ, (Съ акварсии Шарлеманя).

съ иѣкотораго времени учащаяся молодежь усвоила крайне замѣтную наклонность ко злу. Я склоненъ думать, что она получаетъ руководство извиѣ, а именно изъ Познанскаго герцогства и изъ Франціи» <sup>139</sup>.

Совершенно иначе сложилась судьба поляковъ, русскихъ подданныхъ, замѣшанныхъ въ заговорѣ тайныхъ обществъ. Ихъ судили въ правительствующемъ сенатѣ, а затѣмъ дѣло о нихъ поступило въ государственный совѣтъ, и на основаніи высочайше утвержденнаго 24-го февраля (8-го марта) 1829 года мнѣнія онаго виновные по степени ихъ преступленія подвергнуты были наказаніямъ.

Дъйствительный статскій совътникъ Ромеръ, по лишеніи чиновъ и орденовъ, выдержанъ годъ въ крѣпости и отданъ подъ надзоръ навсегда; графъ Ворцель и графъ Карвицкій по лишеніи чиновъ и графскихъ достоинствъ написаны въ рядовые до выслуги; отставной майоръ Ивашкевичъ, графъ Мошинскій и Гродецкій по лишеніи чиновъ, графскаго достоинства и дворянства сосланы въ Сибирь на поселеніе, первый на 8, второй на 10 и третій на 15 літь; отставной штабсь-ротмистрь Пуласскій, поміщикь Билевичь, губерискій регистраторъ Новомейскій, титулярный сов'єтникъ Струмило, дворяне Завиша, Вагнеръ и Тышковскій, по вміненій имъ въ наказаніе трехлътняго содержанія въ крыпости, первые трое освобождены, а последніе отданы подъ надзоръ полиціи на годь; Сабанскій и графъ Тарновскій, по выдержаніи еще місяць въ кріности, отданы подъ надзоръ на два года: Цишевскій, Чарковскій, Ходьзко, Іомейко, графъ Оссолинскій, Карвацкій, Гружевскій и Чарковскій, по выдержаніи еще нікотораго опреділеннаго времени въ крізности, отданы подъ надзоръ полицін на разные сроки, а последній навсегда. Всёмъ поименованнымъ лицамъ воспрещенъ былъ въёздъ въ столицы и въ Варшаву.

Въ заключение остается сказать еще нёсколько словъ о князѣ Антонѣ Яблоновскомъ, который своими разоблачениями привелъ бывшихъ членовъ тайныхъ обществъ на скамью подсудимыхъ. Онъ былъ приговоренъ къ лишению княжескаго достоинства и дворянства и ссылкѣ навсегда въ Спбирь на поселение, но по уважению чистосердечнаго признания и раскаяния Яблоновский удостоился получить всемилостивъйшее прощение.

Сверхъ того, на основаніи высочайше утвержденнаго въ сентябрѣ 1829 года положенія комитета министровъ, подвергнуты были секретному надзору оказавшіеся прикосновенными къ дѣлу о польскихъ тайныхъ обществахъ еще 15 человѣкъ <sup>140</sup>.

«Наконець этотъ безконечный польскій процессъ окончень, — пишетъ генераль-адъютантъ Бенкендорфъ, — тѣ изъ заключенныхъ, которые были освобождены, искренно тронуты милосердіемъ императора. Яблоновскій, самъ признающій, что заслужилъ смертную казнь, былъ внѣ себя отъ радости, когда узналъ о своемъ прощеніи. Онъ залился слезами и бросился цѣловать портретъ императора» <sup>141</sup>.

Вотъ чѣмъ кончилась, по свидѣтельству Бенкендорфа, трагикомедія польскихъ тайныхъ обществъ 1825 года.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

# I.

Въ то время, какъ графъ Паскевичъ-Эриванскій побѣдоносно кончаль наши расчеты съ Персіею, на Востокѣ произошли важныя событія, которыя сдѣлали неизбѣжнымъ разрывъ Россіи съ Оттоманской Портой, несмотря на недавнее заключеніе Аккерманской конвенціи.

21-го мая (2-го іюня) 1827 года, эскадра подъ начальствомъ генералъ-адъютанта адмирала Сенявина вытянулась на Кронштадтскій рейдъ. Адмиралъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ «Азовъ». Императоръ Николай осматривалъ эскадру три раза.

30-го мая (11-го іюня), государь утвердиль наставленіе адмпралу Сенявину, въ которомъ указывалось, что по прибытіи эскадры изъ Кронштадта въ Портсмутъ ему предстоитъ (по предварительному сношенію съ нашимъ посломъ въ Лондонѣ, княземъ Ливеномъ) отдѣлить особую эскадру изъ 4 линейныхъ кораблей, 4 фрегатовъ и 2 бриговъ, подъ начальствомъ контръ-адмирала графа Логгина Петровича Гейдена; эта эскадра должна была отправиться въ Средиземное море для оказанія защиты русской торговлѣ въ Архипелагѣ. Указанная здѣсь скромная цѣль вскорѣ расширилась, благодаря измѣнившимся политическимъ обстоятельствамъ.

9-го (21-го) іюня, императоръ Николай, въ сопровожденіи князя Меншикова, неожиданно прибылъ къ 12-ти часамъ ночи на корабль «Азовъ». Ночнымъ сигналомъ приказано было сняться съ якоря; въ пять часовъ утра весь флотъ былъ подъ парусами. За Красной Горкой государь произвелъ флоту маневръ и затѣмъ, послѣ молебна, простился съ адмираломъ и, пересѣвъ на свою яхту, возвратился въ Петергофъ.

Когда эскадра Сенявина прибыла въ Портсмутъ, петербургскій протоколь преобразился въ международный договоръ, заключенный между

Англією, Францією и Россією 24-го іюня (6-го іюля) и названный Лондонскимъ договоромъ. Целью новой конвенціи или договора было остановить пролитіе крови и предотвратить всякаго рода б'ядствія, неразлучныя съ продолжениемъ порядка вещей, существовавшаго тогда на Востокъ. Греціи же грозили тогда новыя бъдствія. По достовърнымъ извъстіямъ, полученнымъ изъ Константинополя, турецкое правительство ръшилось просить помощи у египетскаго паши Мегмета-Али. Послъдній согласился снарядить флоть и съ войсками отправить подъ начальствомъ своего сына Ибрагима-паши въ Гредію, задавшись цёлью истребить христіанское населеніе Морен; исполненіе этого чудовищнаго плана обратило бы Гредію въ пустыню, возстаніе прекратилось бы само собою. Императоръ Николай намбренъ быль ни въ какомъ случав не допустить турокъ до осуществленія этой варварской мёры, и стараніями русской дипломатіи явился договоръ, обезпечившій постановленія петербургскаго протокола. Австрія, оставшись в рною своей туркофильской политик , отказалась присоединиться къ какимъ бы то ни было дипломатическимъ мфропріятіямъ противъ Оттоманской Порты. Но три союзныя державы рёшились, согласно договору, предложить Портв посредничество, съ цвлью привести ее къ соглашенію съ греками на слідующихъ условіяхъ: 1) посредничество будетъ предложено немедленно по ратификаціи договора, посредствомъ совокупной деклараціи, за подписью посланниковъ въ Константинополь; 2) въ то же время будеть предложено враждующимъ сторонамъ заключить перемиріе, необходимое для открытія переговоровъ; 3) основаніемъ соглашенія Порты съ греками должно служить возстаповленіе Греціи подъ верховнымъ владычествомъ султана; Греція будетъ платить ему ежегодную подать, разм'трь которой опредёлится съ общаго согласія.

Въ секретныхъ статьяхъ того же договора постановлено было:

1-е) объявить Порть, что порядокъ вещей, существующій на Востокь уже шесть льть, вынуждаеть союзныя державы принять мыры къ сближенію съ греками, при помощи установленія коммерческихъ съ ними сношеній; 2-е) если греки или Порта откажутся отъ заключенія перемирія, то союзныя державы объявять отказавшейся сторонь или обымъ сторонамь, что онь сообща примуть мыры къ прекращенію этой вражды, не принимая впрочемь участія во взаимныхъ непріязненныхъ дыйствіяхъ враждующихъ сторонь; въ этомъ смыслы державы пошлють инструкціи своимъ адмираламь, начальствующимь надъ ихъ эскадрами въ моряхъ Леванта; 3-е) если эти мыры окажутся недостаточными, чтобы побудить Порту принять предложенія союзныхъ державь, пли же если греки не согласятся на постановленныя въ ихъ пользу въ договоры условія, то державы все-таки будутъ продолжать дыло зампренія на основаніяхъ, принятыхъ ими по взаим-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ному соглашенію, и поэтому он' уполномочивають своихъ представителей въ Лондон' согласиться насчеть дальн' в пихъ м' връ, какія могуть оказаться необходимыми.

День подписанія конвенціи совпаль со днемь рожденія императора Николая, и по этому случаю князь Ливенъ писаль графу Нессельроде: «Съ этого дня будетъ считаться возрожденіе христіанскаго народа, и его благословенія придадутъ новый ореоль годовщинь, столь священной для насъ. (De ce jour va se dater la régénération d'un peuple chrétien,



Императрица Александра <del>Осодоровна на верхней террас</del> <del>Въ Петергоф Б.</del>

(Съ сепін съ натуры Чернышева).

et ses bénédictions vont attacher un nouveau lustre à un anniversaire si sacré pour nous)».

На депешѣ, извѣщавшей государя о подписаніи Лондонскаго договора, императоръ Николай собственноручно написалъ: «Да будетъ тысячу разъ благословенъ Богъ, и будемъ надѣяться, что все пойдетъ къ лучшему. (Que Dieu soit mille fois béni et espérons que tout sera pour le mieux)».

Прямымъ послѣдствіемъ Лондонскаго договора явилось неожиданное пропсшествіе: 8-го (20-го) октября 1827 года, турецко-египетскій флотъ былъ истребленъ въ Наваринской бухтѣ соединенными флотами трехъ союзныхъ державъ, которыми, какъ старшій, командовалъ англійскій вице-адмиралъ Кодрингтонъ. Подъ его начальствомъ командовали: русскою эскадрою контръ-адмиралъ графъ Гейденъ, а французскою контръ-адмиралъ де-Риньи. Громадный перевѣсъ въ силахъ находился на сторонѣ турокъ; они располагали 65 судами при 2.106 орудіяхъ, между тѣмъ какъ союзники могли ввести въ дѣло только 28 судовъ

при 1.298 орудіяхъ. Несмотря на эту несоразм'єрность въ силахъ, поб'єда все-таки осталась на сторон'є христіанскаго флота <sup>142</sup>.

Годъ тому назадъ, султанъ Махмудъ былъ вынужденъ уничтожить янычаръ, лишивъ себя армін въ самую критическую минуту, переживаемую Оттоманской имперіей. За янычарами послѣдовалъ флотъ: морскія силы Порты были сокрушены. Одно изъ главныхъ препятствій, которое предстояло преодолѣть Россіи въ случаѣ войны съ Турцією, было устранено вопреки намѣренію державъ, подписавшихъ Лондонскій договоръ съ цѣлью связать сѣвернаго исполина союзомъ, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы воспрепятствовать ему въ самостоятельномъ и одностороннемъ образѣ дѣйствій, — такъ разсуждаетъ объ этомъ событіи графъ Мольтке 143.

Хотя султанъ писалъ своему визирю: «Соберись духомъ, ибо Аллахъ въдаетъ, опасность велика», но, тъмъ не менъе, Махмудъ не упалъ духомъ и не склонялся къ уступкамъ; онъ ръшился не иначе, какъ только съ оружіемъ въ рукахъ потерять то, что было пріобрътено его предками цъною крови 144.

Сначала представители союзныхъ державъ опасались, что извъстіе о Наваринскомъ погромѣ возбудитъ въ Константинополѣ взрывъ мусульманскаго фанатизма, подобный тому, который проявился въ такихъ ужасающихъ разм'врахъ въ 1821 году, но ничего подобнаго не случилось. Конечно, нечего и говорить о твхъ радостныхъ чувствахъ признательности, которыя овладёли христіанскимъ населеніемъ Востока, при извѣстіи о жестокомъ пораженіи, нанесенномъ его вѣковымъ притёснителямъ. Но, хотя обычный въ такихъ случаяхъ религіозный фанатизмъ не заявилъ себя послѣ Наварина новою рѣзнею, однако же тревога, овладѣвшая посольскими дворцами въ Константинополѣ вслѣдъ за этимъ событіемъ, не лишена была нѣкотораго основанія. Турецкое населеніе взялось за оружіе, и воинственные клики слышались повсюду. Что же касается султана, то, по свидътельству нашего посла Рибопьера, Наваринское дѣло раздражило Махмуда до того, что онъ задумалъ было безъ объявленія войны умертвить всёхъ пословъ въ возмездіе за уничтоженіе турецкаго флота. Вмѣшательство Хозревъ-паши и визиря спасло представителей союзныхъ державъ отъ върной гибели. Когда же драгоманъ Порты осмѣлился Рибопьеру грозить Семибашеннымъ замкомъ, посоль отв'ятиль ему: «Скажите т\*умъ, кто васъ послаль, что времена подобныхъ нарушеній международнаго права прошли безвозвратно, что я никому не сов'тую переступать мой порогт, что я вооружу вс'хъ своихъ и буду защищаться до последней капли крови, и что если кто осм'єлится посягнуть на мою жизнь или даже на мою свободу, камня на камив не останется въ Константинополф: государь и Россія сумвють отомстить за это». «Лицо драгомана послѣ этихъ словъ, — пишетъ Рибопьеръ, — отъ страха сдѣлалось смѣшно до крайности» 145.

Послы снова принялись за безплодные переговоры съ Портою; на сдѣланный ими вопросъ, намѣрена ли Турція считать «событіе въ Наваринѣ» поводомъ къ войнѣ, Рейсъ-Эффенди отвѣчалъ уклончиво: «Когда женщина не разрѣшилась еще отъ бремени, невозможно сказать, кого родитъ она — мальчика или дѣвочку». Наконецъ султанъ объявилъ посламъ союзныхъ державъ послѣднія уступки, которыя онъ намѣренъ сдѣлать грекамъ; обѣщаемыя милости заключались въ слѣдующемъ: не требовать съ нихъ за шесть протекшихъ лѣтъ поголовной подати, которой они не заплатили, не требовать вознагражденія за понесенные убытки и со дня изъявленія покорности освободить ихъ отъ всѣхъ податей на годъ.

Представители Россіи, Англіи и Франціи признали себя неудовлетворенными подобными уступками, а Порта, съ своей стороны, замолкла. Дипломатамъ оставался одинъ исходъ—потребовать паспорты и покинуть Константинополь <sup>146</sup>. Послѣднимъ выѣхалъ Рибопьеръ; онъ тщетно поджидалъ въ Буюкъ-дере попутнаго вѣтра для выхода въ Черное море и наконецъ 5-го (17-го) декабря рѣшился отплыть въ Тріестъ <sup>147</sup>.

Впечатленіе, которое произвело въ Европе известіе о Наваринской победе, было неодинаково; оно подверглось самой разнообразной оценке.

Императоръ Францъ называлъ Кодрингтона и его сподвижниковъ не иначе, какъ убійцами, а Меттернихъ былъ твердо уб'єжденъ, что Наваринскій погромъ открываетъ собою эпоху всеобщаго зам'єшательства и хаоса <sup>148</sup>. «Событіе 20-го октября является началомъ новой эры въ Европ'є»,—писалъ Меттернихъ. Гн'євъ австрійскаго канцлера дошелъ до того, что по прочтеніи одного письма графа Нессельроде къ нашему послу въ Вѣн'є онъ сказалъ: «такъ думали и говорили Карно и Дантонъ (c'est ainsi qu'ont pensé et parlè Carnot et Danton)!» <sup>149</sup>.

Во Франціи отнеслись къ пораженію турокъ болѣе сочувственнымъ образомъ. Въ своей тронной рѣчи Карлъ Х упоминалъ даже о Наваринѣ, какъ о событіи, которое покрыло славою французское оружіе и служитъ блестящимъ залогомъ согласія между тремя державами.

Въ Англіи извъстіе о неожиданной побъдъ принято было съ смущеніемъ; правительство даже думало о томъ, чтобы предать Кодрингтона суду. Торійская партія находила, что истребленіе турецкаго флота оставляетъ Турцію въ беззащитномъ положеніи противъ Россіи. Въ рѣчи Георга IV при открытіи парламента Наваринская битва названа была «непріятнымъ событіемъ» (untoward event). Общественное мнѣніе страны было, однако, на сторонѣ Кодрингтона; либеральная партія видъла въ событіи 8-го октября первый шагъ къ тому, чтобы освободить европейскую политику отъ реакціоннаго характера, принятаго ею послѣ 1815 года. «Наварпнская битва, — какъ превосходно замѣтилъ о ней одинъ изъ французскихъ публицистовъ, — была выиграна не правитель-

ствами, а народами. Побъдный кликъ на водахъ Архипелага былъ первымъ, на который въ теченіе послъдняго времени могли отозваться всъ народы съ общимъ одинаковымъ сочувствіемъ. Наваринскіе выстрълы возвъщали наступленіе новой эпохи— эпохи торжественнаго воцаренія общественнаго мнѣнія, этой могучей силы, которая владычествуетъ на морѣ и на сушъ, повелъваетъ арміями и флотомъ, увлекаетъ за собою самихъ монарховъ, заставляя ихъ преклоняться предъ ея побъдами и присвопвать себъ завоеванные ею лавры» 150.

Въ Россіи извѣстіе о Наваринской побѣдѣ было принято совершенно инымъ образомъ. Императоръ Николай пожаловалъ вице-адмиралу Кодрингтону орденъ св. Георгія второй степени <sup>151</sup>. Мысли, высказанныя въ рескриптѣ, данномъ англійскому адмиралу 8-го (20-го) ноября 1827 года, могутъ служить вѣрнымъ выраженіемъ чувствъ восторга и признательности, проявившихся повсюду въ Россіи по случаю пораженія, нанесеннаго туркамъ.

«Вы одержали побъду, — писалъ императоръ Николай, — за которую цивилизованная Европа должна быть вамъ вдвойнъ признательна. Достопамятная Наваринская битва и предшествовавшіе ей смілые маневры говорять міру не объ одной лишь степени рвенія, проявленнаго тремя великими державами, — въ дълъ, безкорыстіе котораго еще болъе оттъняетъ его благородный характеръ; они доказываютъ также, что можетъ сдёлать твердость — противъ численнаго превосходства, искусно руководимое мужество — противъ слѣпой отваги, на какія бы силы послѣдняя ни оппралась. Ваше имя принадлежить отнынѣ потомству. Мнѣ кажется, что похвалами я только ослабиль бы славу, окружающую его, но я ощущаю потребность предложить вамъ блистательное доказательство благодарности и уваженія, внушаемыхъ вами Россіи. Въ этихъ видахъ посылаю вамъ прилагаемый военный орденъ св. Георгія. Русскій флотъ гордится тымь, что заслужиль подъ Навариномъ ваше одобрение. Мны же особенно пріятно зав'єрить вась въ чувствахъ питаемаго къ вамъ уваженія» 152.

Въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 12-го (24-го) ноября 1827 года, императоръ Николай сдѣлалъ слѣдующую оцѣнку совершившихся тогда на Востокѣ событій:

«Я не удивился этому (то-есть извъстію о Наваринскомъ сраженіи), такъ какъ, по моему мнѣнію, оно является вполнѣ естественнымъ слѣдствіемъ условій договора <sup>153</sup>, ставившихъ наши эскадры въ неизбѣжную необходимость прибѣгнуть къ подобной крайности, коль скоро турки будуть продолжать поддаваться австрійскимъ наущеніямъ; все, что мы дѣлали подъ видомъ союза, было лишь сквернымъ фарсомъ (une mauvaise farce), продолжая же упорствовать въ своихъ идеяхъ разрушенія, опи ставили насъ въ необходимость разрушить весь нашъ союзный договоръ



Эрмитажъ въ началь прошлаго стольтія. (Съ лигографіи Ланга).

изъ страха крайнихъ осложненій. И вотъ предусмотрѣнный случай произошелъ: парламентеры были убиты, слѣдствіемъ чего явилось уничтоженіе флота, а пораженная Европа получила доказательство, насколько наши рѣшенія покончить съ этимъ дѣломъ были серіозны, искренни, и насколько искренно и чистосердечно было единеніе нашихъ трехъ дворовъ въ этомъ щекотливомъ дѣлѣ. Въ исторіи не встрѣчается другого примѣра: три флага изъ наиболѣе разновидныхъ соединились и сражались вмѣстѣ, подобно братьямъ одного и того же народа».

Далѣе Николай Павловичъ писалъ, что, дѣйствуя въ подобномъ случаѣ столь же рѣшительно противъ грековъ, мы докажемъ, что «въ этомъ дѣлѣ мы не являемся ни греками, ни турками, но что настойчиво продолжаемъ прилагать всѣ наши усилія, чтобы заставить прекратить эту позорную борьбу (cette infàme lutte) съ той и съ другой стороны, и что мы желаемъ лишь порядка и спокойствія». «Прежде чѣмъ эта цѣль, столь сильно и съ столь давнихъ поръ желаемая,—продолжаль онъ,—не будетъ достигнута, очень возможно, все въ силу тѣхъ же причинъ, что слѣдствіемъ этого явится война; мнѣ уже извѣстно, что императоръ австрійскій, подъ первымъ впечатлѣніемъ отъ досады, вызванной полученіемъ этого извѣстія, сказаль: «Если бы я слѣдовалъ только своему чувству, я двинулъ бы 100.000 человѣкъ, чтобы покорить Морею, но я чувствую, что не могу сдѣлать этого!» Сказанное, въ соединеніи съ другими данными, побуждаетъ насъ къ величайшей осмотрительности» <sup>154</sup>.

Насколько политическіе взгляды цесаревича не сходились съ воззрѣніями императора Николая, можно видѣть изъ разсужденій Константина Павловича по поводу Наварина, высказанныхъ въ письмѣ отъ 20-го ноября (1-го декабря) 1827 года <sup>155</sup>.

«Что касается Наваринской побѣды, — пишетъ цесаревичъ, — то, признавая храбрость и доблесть нашего флота и изъ глубины сердца поздравляя его съ этимъ, я въ то же время могу лишь сожаліть и о причинахъ, и о результатахъ, и о неисчислимыхъ послѣдствіяхъ этой морской побѣды. Англичанинъ, какъ истый Маккіавель, сумѣлъ воспользоваться положеніемъ русскаго и француза, которые во всякомъ случаѣ, будучи прижаты къ стѣнѣ, не могли сдѣлать ничего другого, какъ принять предложеніе сражаться, чтобы не навлечь на себя обвиненія въ робости или трусости. Русскій попалъ въ это положеніе по своему чистосердечію, французъ — по своей глупости и одинъ англичанинъ для своихъ выгодъ, уничтожая флотъ, каковъ бы онъ ни былъ, который могъ бы вызывать въ немъ хоть нѣкоторыя опасенія, такъ какъ онъ принялъ за правило не относиться съ пренебреженіемъ ни къ одному челну на водѣ. Простите, дорогой братъ, что я вамъ излагаю эти мысли: онѣ не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ высказываются вамъ че-

ловѣкомъ, удѣлъ котораго—ничтожество (elles ne tirent à aucune conséquence venant d'un homme dont la nullité est le partage), но я долженъ былъ такъ поступить въ силу моей прямоты и откровенности и какъ бы платя дань откровенности, составляющей мой долгъ въ отношеніи къ вамъ, и такъ какъ я не могу и не долженъ скрывать отъ васъ что бы то ни было; таковъ былъ мой образъ дѣйствій въ отношеніи нашего почившаго безсмертнаго императора, и онъ останется неизмѣнно такимъ же въ отношеніи къ вамъ до тѣхъ поръ, пока вы не прикажете поступать иначе» 156.

Такимъ образомъ, изъ словъ цесаревича оказывалось, что Наваринское сраженіе разыгралось въ пользу одной Англіи, въ ущербъ прочимъ союзникамъ; между тѣмъ въ дѣйствительности оказывалось, что Наваринскій погромъ повергъ англійскихъ политиковъ и даже самое общество въ полное смущеніе, возбудивъ опасенія, что Англія сыграла въ руку Россіи.

Императоръ Николай не оставилъ безъ возраженія столь рѣзкой оцѣнки своей восточной политики, сдѣланной братомъ, и написалъ ему 29-го ноября (11-го декабря) 1827 года:

«Наваринское дѣло, какъ оно ни было пагубно для турокъ, является только естественнымъ и законнымъ следствіемъ договора, задолго до этого объявленнаго Портв и объявленнаго потому, что это было единственнымъ средствомъ прекратить порядокъ вещей, несовмъстимый съ законнымъ порядкомъ въ этой части вселенной 167. Турція не могла покончить одна борьбу, позорную какъ съ той, такъ и съ другой стороны. Англія покончила бы ее своими собственными средствами и такъ, какъ это удобно ей; я не могъ потерптть этого, такъ какъ это значило бы добровольно уступить ей право дёлать тамъ то, что ей заблагоразсудится въ исключительныхъ цёляхъ не блага дёла вообще, а блага ея исключительныхъ интересовъ. Поэтому было необходимо принудить ее обязаться предъ лицомъ всей Европы отказаться отъ какихъ бы то ни было видовъ на исключительныя преимущества въ этихъ странахъ, вотъ смыслъ договора 6-го іюля. Франція примкнула къ нему изъ недов'єрчивости, и тъмъ лучше: такимъ образомъ онъ объ связаны; мы являемся во всемъ этомъ противов всомъ или антидотомъ; следствіемъ этого будуть не республика или республики, а прекращение враждебныхъ дѣйствій со стороны турокъ и грековъ, последнихъ же мы вскоре въ свою очередь заставимъ образумиться, и возстановление въ этихъ краяхъ свободы торговли — обстоятельство слишкомъ важное для всего нашего юга, чтобы я могъ довърить попечение о немъ англичанамъ или даже самому другу Меттерниху (l'ami Metternich). Теперь, если войнъ суждено произойти, она будетъ крайне прискорбнымъ и даже весьма въроятнымъ следствіемъ безразсудства турокъ, но здесь уже мнё невозможно что бы то ни было предусмотрѣть заранѣе» 158.

Ясное и убъдительное изложение русской политики на Востокъ, сдъланное Николаемъ Павловичемъ, не склонило, однако, цесаревича къ признанію справедливости начинаній своего державнаго брата. Константинъ Павловичь остался ярымъ противникомъ освобожденія Греціи отъ туренкаго ига; греческое дёло онъ признавалъ всецёло якобинскимъ дёломъ (cette cause grecque est la cause du jacobinisme pur et simple), п вся его политическая мудрость сводилась къ афоризму: «il ne faut pas admettre chez autrui ce qu'on ne souffrirait chez soi» 159; онъ служиль исходной точкой всёхъ политическихъ разсужденій цесаревича по восточному вопросу. Въ 1825 году, Меттернихъ не напрасно радовался при мысли о возможности воцаренія Константина Павловича; австрійскій канцлеръ тогда же предугадаль, что въ такомъ случав политическія двла пойдуть по знакомому, старому руслу, а вѣнскому кабинету останется только торжествовать побёду, расточая похвалы великодушію и умёренности преемника Александра І. А теперь случилось нѣчто невообразимое: даже графъ Нессельроде заговорилъ, какъ утверждалъ Меттернихъ, языкомъ Карно и Дантона.

Опасенія императора Николая относительно возможности войны, благодаря безразсудству турокъ, оказались справедливыми. Султанъ не довольствовался отъёздомъ пословъ изъ Константинополя, но дальнёйшими своими мфропріятіями прямо вызваль Россію на войну. 8-го (20-го) декабря 1827 года, Порта обнародовала гатти-шерифъ, въ которомъ туредкое правительство указывало на Россію, какъ на своего явнаго, непримиримаго врага 160. По словамъ сего воззванія къ правов'єрнымъ, Россія обвинялась въ томъ, что она вызвала возстаніе грековъ; единственно по ея ухищреніямъ Англія и Франція заняли враждебное положеніе къ Портъ; она нарочно возбудила противъ нея внутреннихъ и внъшнихъ враговъ, чтобы воспрепятствовать введенію преобразованій, которыя должны были возвратить Турціи прежнюю силу; наконецъ Порта объявляла, что она вовсе не обязана исполнять исторгнутый у нея аккерманскій договоръ. На этомъ основаніи Порта признавала войну съ Россією религіозною и призывала всёхъ магометанъ взяться за оружіе и стать подъ ея знамена.

Вслѣдъ затѣмъ русскіе подданные были изгнаны изъ турецкихъ владѣній, Босфоръ закрылся для торговыхъ судовъ, и начались сношенія съ Персіей, съ цѣлью уговорить шаха продолжать войну съ Россіею.

Султанскій гатти-шерифъ разосланъ быль всёмъ пашамъ и губернаторамъ Оттоманской имперіи. Русскій генеральный консулъ въ Букарестѣ, Минчіаки, представилъ его главнокомандующему второй арміп, графу Витгенштейну, при письмѣ отъ 24-го января (5-го февраля) 1828 года, и копія этого документа препровождена была генераль-адъютан-

En vous remettant les livres que vous aver bies voule me pretis er en y ajoutant les menoires de Bourienne, m vous proposerais, montiur, de venid partajes avec veni mon dines de gruau à 4. Leures\_ er nors parlerons de la philosophie de Pluton. Agreer mes kombruges. Sperantny

monstier Schneider



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Въ пивной.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

томъ Киселевымъ въ С.-Петербургъ при рапортѣ отъ 1-го (13-го) февраля. Императоръ Николай получилъ ихъ 8-го (20-го) февраля.

Вызывающій образъ дѣйствій Турціи привелъ къ большому политическому кризису. «Крайне трудно предвидѣть его развязку, — писалъ въ то время генералъ-адъютантъ А. Х. Бенкендорфъ графу М. С. Воронцову, — фактъ тотъ, что императоръ спокоенъ, выжидаетъ дальнѣй-

#### глава четвертая

шаго хода событій, готовится ко всему, что они могуть представить наиболье затруднительнаго, и постоянно останется прямодушнымъ и умъреннымъ. Если это и не понравится нъкоторымъ кабинетамъ, зато народы будутъ рукоплескать этому, а послъднее имъетъ большое значеніе въ дълахъ нашего времени» <sup>161</sup>.

Россіи оставалось одно: принять вызовъ, дерзко брошенный ей Портою <sup>162</sup>. 14-го (26-го) апрѣля 1828 года, въ С.-Петербургѣ обнародованы были: манифестъ о войнѣ съ Турціею, декларація русскаго правительства <sup>163</sup>, приказъ россійскимъ войскамъ и манифестъ о рекрутскомъ наборѣ (по два рекрута съ 500 душъ).

Увѣдомляя графа Витгенштейна о принятыхъ рѣшеніяхъ, императоръ Николай повелѣвалъ ему приступить съ 25-го апрѣля (7-го мая) къ военнымъ дѣйствіямъ противъ Турціи. Графу Паскевичу также повелѣно было считать съ 25-го апрѣля войну съ Турціею начатою.

Указомъ 12-го апрѣля, сенаторъ Абакумовъ назначень былъ главноуправляющимъ продовольственною частью арміи, назначенной къ переходу въ предѣлы Турціи <sup>164</sup>. Въ этомъ указѣ сообщалось еще слѣдующее распоряженіе: «Для управленія княжествами Молдавіею и Валахіею, состоящими подъ нашимъ покровительствомъ, мы утвердили особыя правила, которыя съ занятіемъ оныхъ войсками нашими и будутъ приведены въ дѣйствіе; всѣ же прочія земли, кои оружіемъ нашимъ заняты будутъ, поступаютъ въ завѣдываніе главноуправляющаго продовольствіемъ арміи».

#### II.

Для военныхъ дъйствій въ Европейской Турціп предназначена была вторая армія, подъ предводительствомъ фельдмаршала графа Витгенштейна. Съ первыхъ же дней воцаренія императора Николая началась подготовка этихъ войскъ къ предстоявшему имъ трудному подвигу. Но приведеніе ихъ на военное положеніе, или, выражаясь современнымъ языкомъ, мобилизація этой арміи, а также другихъ частей русскихъ войскъ и польской арміи, прошло различные колебательные фазисы, въ зависимости отъ политическихъ теченій данной минуты и не скрываемой правительствомъ надежды сохранить миръ, дъйствуя въ согласіи съ своими союзниками <sup>135</sup>. «Се пе sera pas moi qui commencera», — писалъ государь цесаревичу <sup>163</sup> даже послѣ Наваринскаго сраженія.

Наконецъ, сами турки обнародованіемъ гатти-шерифа оказали, по мнѣнію Николая Павловича, Россіи истинную услугу и помогли намъ выйти изъ этого неопредѣленнаго положенія <sup>167</sup>. Окончательныя распоряженія были сдѣланы, и войска двинулись въ походъ, который оттягивался, начиная съ 1821 года.

Готовясь къ разрыву съ Турцією, императоръ Николай имѣлъ намѣреніе привлечь къ предстоявшей Россіи войнѣ и польскую армію. Трудно сказать, какой оборотъ приняли бы будущія политическія событія въ Европѣ, если бы планъ государя былъ приведенъ въ исполненіе <sup>168</sup>. Но воля императора встрѣтила упорное противодѣйствіе въ лицѣ цесаревича Константина Павловича; онъ, какъ мы видѣли выше, не сочувствовалъ направленію, принятому нашей восточной политикой послѣ кончины императора Александра, неизмѣнно оставаясь безусловнымъ сторонникомъ мира, упорно отстаивая, по крайней мѣрѣ, ввѣренную ему польскую армію отъ привлеченія къ ненавистному ему дѣлу <sup>169</sup>.

Цесаревичь Константинъ Павловичъ былъ вообще того убѣжденія, что война съ Турцією есть неполитическое и несвоевременное дѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ предпріятіе предосудительное для легитимности. «Эта война лишь дѣло либерализма, — писалъ цесаревичъ, — и потому столь превозносится тѣми, которые ему покровительствуютъ, и мнѣнія которыхъ (горжусь тѣмъ) я не раздѣляю теперь, быть можетъ, болѣе, чѣмъ когда либо. По слабому моему разумѣнію, не съ Востока можемъ мы ожидать зла, но съ Запада, изъ этого очага всякихъ возмутительныхъ мыслей» <sup>170</sup>.

При такихъ взглядахъ на восточную политику своего брата, легко себѣ представить, въ какой ужасъ привело цесаревича намѣреніе императора Николая двинуть польскую армію въ Турцію, чтобы сражаться рядомъ съ своими русскими собратьями за правое христіанское дѣло. Для выигрыша времени Николай Павловичъ намѣревался двинуть польскую армію къ Дунаю, а въ Варшаву направить изъ С.-Петербурга гвардейскій корпусъ.

Предварительный обмѣнъ мыслей по этому предмету между государемъ и цесаревичемъ, вѣроятно, произошелъ во время пребыванія Константина Павловича въ началѣ 1828 года въ С.-Петербургѣ. Затѣмъ дальнѣйшіе фазисы этого вопроса можно прослѣдить въ личной перепискѣ императора Николая съ цесаревичемъ, при чемъ слѣдуетъ вообще замѣтить для уясненія дѣла, что императоръ дѣйствовалъ вполнѣ независимо отъ совѣтовъ старшаго брата, но вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгалъ, по возможности, предпринимать что либо ему непріятное <sup>171</sup>. Послѣднее обстоятельство имѣло также мѣсто въ перепискѣ между С.-Петербургомъ и Варшавою по поводу участія польской арміи въ предстоявшей тогда Россін войнѣ.

Въ числѣ причинъ, которыя выставлялись для удержанія польской арміи въ бездѣйствіи въ царствѣ, главную роль играло возбужденіе преувеличенныхъ опасеній насчетъ предстоящихъ враждебныхъ дѣйствій противъ насъ какъ Австріи, такъ и Пруссіи. На послѣднюю обрушилось все вниманіе цесаревича, систематически старавшагося внушить импелось все

ратору недовъріе къ намъреніямъ прусскаго правительства. Наконецъ, Константинъ Павловичъ, предостерегая брата отъ опрометчивыхъ ръщеній, припомнилъ даже Суворова, который сказалъ: «глазъ впередъ, глазъ назадъ, глазъ направо, глазъ налъво», — подтверждая вмъстъ съ тъмъ, несмотря на свою ненависть къ отступленіямъ, что, прежде чъмъ сдълать шагъ впередъ, нужно посмотръть назадъ, чтобы убъдиться, не слъдуетъ ли сдълать въ этомъ направленіи два шага или даже четыре 172.

Цесаревичъ обвинялъ прусское правительство въ приготовленіяхъ къ войнѣ, въ поощреніи какихъ-то полонофильскихъ тенденцій, сообщаль также свѣдѣнія о мобилизаціи 5-го и 6-го корпусовъ, объ укрѣпленіи Позена и пр. <sup>173</sup>.

Всѣ опасенія, высказанныя Константиномъ Павловичемъ насчетъ коварныхъ намѣреній нашихъ сосѣдей, оказались напрасными. Австрія и Пруссія не двинулись съ мѣста, а Фридрихъ-Вильгельмъ поручилъ даже посланному въ русскую главную квартиру генералу Ностицу передать государю, что если австрійцы осмѣлились бы только когда либо напасть на насъ, то это послужитъ для него сигналомъ немедленно двинуться противъ нихъ. (Si jamais les autrichiens s'avisaient de tomber sur nous, с'était pour lui le signal de marcher de suite contre eux) 174.

Немалую долю вліянія на рѣшенія императора Николая въ дѣлѣ предназначенія польской арміи активной роли въ предстоявшей войнѣ имѣли также внушенія цесаревича относительно того, что настоящее зло грозить Россіи не съ Востока, а съ Запада, и что этотъ враждебный намъ Западъ, втянувъ Россію въ войну съ Турцією, освободился, такъ сказать, отъ нашего наблюденія (il s'est soustrait pour ainsi dire à notre surveillance) 175. Подобныя предостереженія могли дѣйствительно поколебать начала истинно-русской политики, проводимыя молодымъ государемъ, такъ какъ внушенія цесаревича совпадали съ задушевными мыслями и симпатіями императора Николая; они грозили увлечь государя на ложный, роковой путь, на который онъ подъ вліяніемъ позднѣйшихъ политическихъ обстоятельствъ не замедлилъ вступить, въ ущербъ своей собственной славѣ.

Прочитавъ политическія разсужденія цесаревича, императоръ Николай посившиль отвѣтить брату и писаль ему 8-го (20-го) марта 1828 года:

«Прежде всего примите мою искреннюю благодарность за доброту и довѣріе, съ которыми вамъ угодно говорить со мною; я живо чувствую ихъ, и вѣрьте, что я пользуюсь ими, насколько могу: иногда внѣшность можетъ заставлять предполагать обратное, тогда какъ въ сущности я вполнѣ слѣдую началамъ, которыя вы намѣчаете мнѣ (quelquefois les apparences feraient croire le contraire, quand au fond je suis bien réellement les principes que vous me tracez)».



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Разносчики.

(Съ рисунка съ натуры ЏІедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

Цесаревичъ своимъ отвѣтомъ еще болѣе усилилъ впечатлѣніе, пропзведенное на государя политическими разсужденіями предыдущаго письма, признавшись вдругъ, что онъ преподанными брату совѣтами исполнилъ только завѣтъ, оставленный ему императоромъ Александромъ.

«Я никогда не позволю себѣ, дорогой братъ,—писалъ цесаревичъ,— намѣчать вамъ начала, которыхъ вы должны придерживаться, какъ вы пишете объ этомъ въ вашемъ послѣднемъ письмѣ; и если иногда я высказываю вамъ съ присущею мнѣ откровенностью истину,—то, что я признаю истиною въ душѣ,—это является не чѣмъ инымъ, какъ слѣдствіемъ привычки, привитой обыкновеніемъ поступать такъ въ отношеніи нашего покойнаго безсмертнаго императора и побуждающей меня дъйствовать подобнымъ образомъ, и слѣдствіемъ священнаго слова, даннаго ему мною поступать такъ и въ отношеніи васъ, какъ только его не станетъ, что было потребовано имъ отъ меня подъ клятвою (се qu'il a exigé de moi sous serment)» <sup>176</sup>.

Благодаря сочетанію этихъ противорѣчившихъ мнѣній, взглядовъ и внушеній, моментъ для своевременнаго появленія польской арміи былъ упущенъ, и дѣло замолкло. Но императоръ Николай не сразу отказался отъ своей любимой мысли создать для двухъ соединенныхъ подъ его скипетромъ народовъ братство по оружію. Онъ обратился къ полумѣрѣ и потребовалъ, по крайней мѣрѣ, хотя бы высылку въ дѣйствующую на Дунаѣ армію нѣкотораго числа польскихъ офицеровъ: «pour croiser et fraterniser les uniformes» <sup>177</sup>. Но и это скромное желаніе государя встрѣтило противодѣйствіе со стороны песаревича; на этотъ разъ императоръ настоялъ, однако, на своемъ. Цесаревичъ долженъ былъ покориться высочайшей волѣ: польскіе офицеры, хотя и въ ограниченномъ числѣ (18-ть офицеровъ квартирмейстерской части и инженернаго корпуса), явились среди русской арміи на Балканскомъ полуостровѣ, къ величайшему удовольствію государя <sup>173</sup>.

Такимъ образомъ, благой мысли императора Николая не суждено было осуществиться; польская армія осталась нетронутою въ царствѣ, и попрежнему спокойно упражнялась во всѣхъ тонкостяхъ гарнизонной службы, подъ требовательнымъ окомъ своего главнокомандующаго, а тайныя общества могли безпрепятственно продолжать въ рядахъ ея свою подпольную, разлагающую работу, которая, благодаря близорукому упорству цесаревича, привела къ взрыву 1830 года.

#### III.

Рѣшившись на войну съ Оттоманской Портою, императоръ Николай пожелалъ принять личное участіе въ предстоявшихъ на Дунаѣ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ виду продолжительнаго, можетъ быть, отсутствія изъ столицы, государь призналъ необходимымъ установить на это время нѣкоторыя особыя мѣры по управленію имперіею.

Съ этою цёлью, 24-го апрёля (6-го мая) 1828 года, учреждена была временная верховная комиссія, которая состояла изъ трехъ лицъ: графа

В. П. Кочубея, графа П. А. Толстого и князя А. Н. Голицына. Вивств съ твиъ особымъ секретнымъ указомъ на имя членовъ этой комиссіи объявлялось, что въ случав кончины императора, на основаніи манифеста отъ 28-го января 1826 года, великій князь Михаилъ Павловичъ «облекается саномъ и властью правителя государства», а въ случав отсутствія его изъ Петербурга и до его прибытія повелвалось комиссіи издать манифесть отъ лица наследника, «сделавъ всё надлежащія распоряженія для приведенія къ вторичной ему присягв», а также заведывать всёми дёлами управленія и посылать указы и повелвнія отъ имени новаго императора. Порядокъ управленія на время отсутствія государя установленъ быль особымъ наказомъ, даннымъ на имя членовъ комиссіи 179.

Кромѣ того, было еще разработано особое постановленіе объ образѣ управленія по военной части во время отсутствія государя императора, въ виду отъѣзда въ армію вмѣстѣ съ государемъ и начальника главнаго штаба, графа Дпбича. Управляющій военнымъ министерствомъ графъ Чернышевъ долженъ былъ на это время управлять также и главнымъ штабомъ. 24-го апрѣля 1828 года, послѣдовалъ на его имя особый указъ, въ которомъ устанавливался порядокъ для хода дѣлъ какъ по военному министерству, такъ и по главному штабу 180. Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ П. А. Толстой назначенъ былъ главнокомандующимъ въ Петербургѣ.

Передъ отъъздомъ въ армію императоръ Николай обратился съ слъдующими трогательными прощальными словами къ цесаревичу Константину Павловичу:

«Позвольте мив, дорогой Константинь, принести вамь здвсь заранве мон поздравленія съ приближающимся днемъ вашего ангела; пусть Божественное Провидѣніе осыплеть вась во всемь всѣми своими благословеніями; пусть вы останетесь въ отношеній ко миж постоянно однимъ п твиъ же; и въ эту торжественную минуту, когда, быть можеть, на небесахъ начертано, что я долженъ найти смерть въ этой войнъ, върьте, что я служилъ вамъ съ такою же преданностью, и что я испущу послѣднее дыханіе съ тѣмъ же чувствомъ нѣжности и признательности къ вамъ, которыя постоянно руководили мною во всё мгновенія моей жизни: если такова въ самомъ дѣлѣ воля Божія, я покину жизнь съ сознаніемъ, что исполниль свой долгь, какъ честный человікь, и съ сожалівніемъ, что не могь быть болье полезнымъ моему дорогому отечеству. Подумайте же тогда о моей бедной жене, объ этомъ ангельскомъ существѣ, которому я обязанъ всѣми счастливыми моментами моей жизни за эти последнія одиннадцать леть; не откажите заменить для нея отца и друга; продолжайте оказывать ваше расположение монмъ дорогимъ д'ятямъ и въ особенности бъдному несчастному, которому придется замънить

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

меня (surtout au pauvre malheureux qui devra me remplacer). Однимъ словомъ, знайте тогда, что въ мірѣ однимъ существомъ, преданнымъ вамъ, станетъ меньше. Благословите меня и не откажите въ прощеніи моихъ, конечно, невольныхъ прегрѣшеній въ отношеніи васъ» <sup>181</sup>.

Отвѣчая на это письмо, 5-го (17-го) мая 1828 года, цесаревичъ писалъ:

«Что касается конца вашего письма, дорогой брать, я не сумфю передать вамъ глубокаго и тяжелаго впечатлѣнія, которое оно произвело на меня. Пусть милосердый Богъ позволить вамъ испытать всф блага земли, предохранивъ васъ, дорогой братъ, отъ всякаго зла; я не могу допустить другой столь грустной мысли. Я осмѣливаюсь ожидать отъ Его милосердія, что Его благословенія будутъ постоянно сопутствовать какъ вамъ, такъ и нашей дорогой Александрѣ и всфмъ вашимъ дѣтямъ, и что вы всф соединитесь снова въ совершенномъ мирѣ и спокойствіи. Вы — такой хорошій мужъ и отецъ, что было бы вполнѣ справедливо, чтобы вы долго вкушали семейное счастіе, которымъ столь заслуженно наслаждаетесь. Если, тѣмъ не менѣе, мои благословенія необходимы вамъ, дорогой братъ, они всецѣло принадлежатъ вамъ, и я, конечно, не колеблюсь дать вамъ ихъ, не потому, чтобы я считалъ себя въ правѣ поступать такъ, а просто по сердечной преданности и истинной привязанности» 182.

## IV.

Теперь остается еще разсмотрѣть, какими планами намѣрены были руководствоваться въ борьбѣ съ Оттоманскою Портою. До послѣдней минуты императоръ Николай не терялъ еще надежды обойтись безъ кровопролитія и полагалъ возможнымъ достигнуть цѣли однимъ занятіемъ придунайскихъ княжествъ. По крайней мѣрѣ, судя по письму государя къ цесаревичу отъ 17-го февраля 1828 года, отправленному уже послѣ полученія въ Петербургѣ турецкаго гатти-шерифа, государь выражалъ еще подобную надежду и писалъ брату, что съ помощью Божіею достаточно будетъ одного занятія княжествъ <sup>183</sup>.

Въ этомъ смыслѣ даны были государемъ указанія генералъ-адъютанту Киселеву, находившемуся въ это время въ Петербургѣ; на сдѣланныя имъ возраженія по поводу отсутствія денегъ и воловъ ему отвѣчали, что только стоитъ перейти Дунай, и тогда турки потребуютъ мира. Киселевъ говорилъ, что въ Петербургѣ настолько увѣрены были въ несомнѣнномъ успѣхѣ войны, что даже разсуждали, что сдѣлать съ Константинополемъ по взятіи его, оставить ли его за Россією, или же отдать какой ппбудь другой державѣ. Счастливое окончаніе Персидской войны вызвало, вѣроятно, подобное ослѣпленіе. Еще ранѣе были также

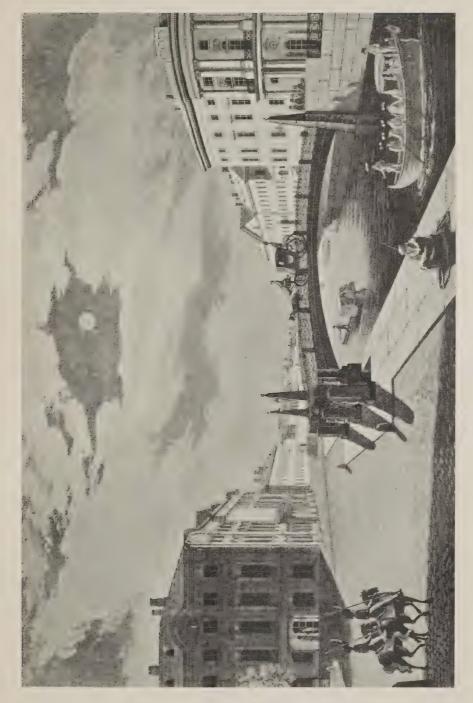

Полицейскій мостъ въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ литографіи того премени).

т. 11—16

121

вспышки въ другомъ родѣ. Такъ, напримѣръ, князъ Меншиковъ въ дневникѣ своемъ 1827 года пишетъ: «11-го ноября былъ съ докладомъ у государя. Онъ мнѣ сказалъ между прочимъ, что ежели будетъ война съ турками, то чтобы я готовился ѣхать въ Николаевъ къ адмиралу Грейгу, на волю котораго полагаетъ итти въ Босфорскій заливъ и жечь Константинополь. Государь полагаетъ самъ быть при сухопутной армін».

Когда графъ Витгенштейнъ узналъ о томъ, что вначалѣ желаютъ ограничиться однимъ занятіемъ княжествъ, фельдмаршалъ очень огорчился подобнымъ рѣшеніемъ, утверждая, что нужно дѣйствовать съ энергіею, а не ощупью; мысли свои онъ поспѣшилъ изложить въ письмѣ къ графу Дибичу отъ 11-го (23-го) марта 1828 года. Но уже было поздно поправить дѣло, и неудачно задуманный и подготовленный походъ неизбѣжно привелъ къ неудовлетворительному результату <sup>184</sup>.

Полное разочарованіе смѣнило вскорѣ иллюзіи, съ которыми приступили тогда къ войнѣ съ Турцією. Къ тому же, сверхъ ожиданія, султанъ твердо рѣшился не дѣлать уступокъ и принялся по мѣрѣ силь отстаивать свои права съ оружіемъ въ рукахъ.

Еще съ 1821 года, въ царствованіе императора Александра, когда разрывъ съ Оттоманскою Портою представлялся въроятнымъ, въ главномъ штабѣ его величества, равно какъ и въ штабѣ второй арміи, накопилось немало плановъ войны съ Турціею 185. Изъ нихъ наибольшаго вниманія заслуживаетъ записка генералъ-адъютанта барона Дибича: О дѣйствіяхъ противъ турокъ 186. Она не осталась безъ вліянія на войну съ Портою, осуществившуюся уже въ царствованіе преемника Александра І-го.

Предположеніе, выработанное въ 1821 году генераль-адьютантомъ Дибичемъ, отличалось большою смѣлостью; будущій забалканскій герой полагаль тогда возможнымъ покончить съ Турцією въ теченіе одной кампаніи, а именно: начавъ войну 1-го марта, перейти Балканы уже въ концѣ мая, въ іюнѣ занять Адріанополь и до 1-го августа овладѣть Царьградомъ при содѣйствіи флота. Одновременно съ этими рѣшительными операціями въ Европейской Турціи генералъ Ермоловъ долженъ былъ занять Эрзерумъ и угрожать Трапезонду 187.

Въ 1828 году, не предполагалось совершить подобнаго орлинато полета. Трудно узнать въ совътникъ императора Николая прежняго сторонника ръшительныхъ дъйствій на Балканскомъ полуостровъ. Программа предстоявшей кампаніи была гораздо скромнѣе; судя по сохранившейся перепискъ того времени, полагали ограничиться занятіемъ княжествъ, переправой черезъ нижній Дунай и взятіемъ придунайскихъ крѣпостей. Кромъ того, признано было необходимымъ, при самомъ открытіи военныхъ дъйствій, направить черноморскій флотъ съ десантомъ

для овладѣнія Анапою; эта задача была поручена контръ-адмиралу, князю А. С. Меншикову.

Повидимому, все еще надѣялись, что турки во-время образумятся и, по открытіи военныхъ дѣйствій, не замедлять предложить миръ, который правительство склонно было заключить на умѣренныхъ условіяхъ, чтобы не возбудить противъ себя своихъ европейскихъ союзниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, пока мы откладывали до послѣдней возможности объявленіе войны, руководствуясь общими политическими соображеніями, чтобы не казаться зачинщиками, явилось другое зло: мы дали Портѣ время для приготовленія къ войнѣ, для созданія арміи, замѣнившей собою янычаръ, и для вооруженія крѣпостей 188. О мирѣ же турки и не хотѣли помышлять.

Но эти невзгоды, вызванныя ошибочными расчетами, оказались недостаточными. Неимовърныя трудности, сопряженныя съ войною на Балканскомъ полуостровѣ, были еще усилены той особенной обстановкой, при которой предполагалось начать операціи на Дунав. Императоръ, сопутствуемый своимъ начальникомъ главнаго штаба, графомъ Дибичемъ, долженъ былъ находиться среди войскъ второй арміи, не принимая, однако, главнаго начальства надъ нею. Громадная главная квартира предназначалась къ следованию съ государемъ; она состояла изъ военной свиты и дипломатовъ, русскихъ и иностранныхъ. Фельдмаршалу графу Витгенштейну предписано было командовать попрежнему армією, имѣя при себѣ своего начальника штаба, генералъ-адъютанта Киселева. Великій князь Михаилъ Павловичъ, носившій званіе генералъ-фельдцейхмейстера и генералъ-инспектора по инженерной части, долженъ былъ также отправиться на театръ военныхъ дъйствій. Все это изобиліе начальствующихъ лицъ и вызываемое присутствіемъ ихъ разнообразіе мнівній, столкновеніе интересовъ и преслідованіе часто противоположныхъ целей должно было до крайности стеснить самостоятельность дъйствій главнокомандующаго, препятствуя проявленію всякой съ его стороны иниціативы. Указанныя здёсь обстоятельства предвёщали въ будущемъ мало утвшительнаго и не замедлили отразиться самымъ невыгоднымъ образомъ на ходъ военныхъ дъйствій.

Двинутая противъ Турцін на Балканскій полуостровъ вторая армія состояла изъ 3-го, 6-го и 7-го пѣхотныхъ корпусовъ и 4-го резервнаго кавалерійскаго корпуса, находившихся подъ начальствомъ генераловъ: Рудзевича, Рота, Воинова и Бороздина. По строевому рапорту отъ 15-го апрѣля 1828 года, она могла выставить въ поле 113.920 человѣкъ при 384 орудіяхъ 189. Эту армію предположено было еще усилить гвардейскимъ корпусомъ, который съ 1-го (13-го) апрѣля началъ постепенно выступать изъ С.-Петербурга, но не могъ явиться на театръ военныхъ дѣйствій ранѣе августа мѣсяца.

Графъ Дибичъ заблаговременно отправился въ главную квартиру второй армін; 24-го апръля, онъ послаль изъ Кишинева свое первое допесеніе къ государю. Такимъ образомъ еще до вступленія русскихъ войскъ въ княжества графъ Витгенштейнъ не оставался безъ руководителя и наставника.

«25-го числа, — писалъ графъ Дибичъ, — воспослѣдуетъ переходъ черезъ Прутъ. Чрезмѣрно затруднительныя переправы замедлятъ нѣсколькими днями обложеніе Браилова, такъ что при самомъ удобномъ случаѣ оно не можетъ воспослѣдовать ранѣе 29-го числа. Начатіе осады Браилова зависѣть будетъ отъ возможности достать лѣсъ и другіе мѣстные предметы; осадная же артиллерія при помощи части упряжи подвижнаго магазина выступила уже изъ Тирасполя и можетъ прибыть во-время».

Императоръ Николай покинулъ С.-Петербургъ 25-го апръля. На другой день, вслъдъ за государемъ, отправилась въ Одессу императрица Александра Өеодоровна и великая княжна Марія Николаевна, въ сопровожденіи министра двора князя Волконскаго. Что же касается великаго князя Михаила Павловича, то онъ выъхалъ изъ С.-Петербурга 22-го апръля, ранъе прочихъ членовъ царской семьи. Великій князь наслъдникъ Александръ Николаевичъ вмъстъ съ прочими августъйшими дътьми оставлены были на попеченіи императрицы Марін Өеодоровны.

До отъжзда государя отправился въ путь оберъ-церемоніймейстеръ, графъ Станиславъ Потоцкій, назначенный исправлять во время похода должность гофмаршала военнаго двора. Вмѣстѣ съ тѣмъ посланъ былъ въ армію весь багажъ съ палатками, конюшнею и кухнею. Мфстомъ сбора главной квартиры государя назначенъ былъ Измаилъ; здёсь ей предстояло ожидать дальнъйшихъ распоряженій. Въ числъ генералъадъютантовъ, предназначенныхъ сопровождать государя во время похода, обращали на себя вниманіе знаменитый стратегь баронъ Жомини и состоящій при особ'є его величества принцъ Евгеній Виртембергскій, герой войнъ 1812—1814 годовъ. Въ дипломатахъ также не было недостатка; назовемъ здісь: графа Нессельроде, графа Матусевича, французскаго посла графа Мортемара, посланнинковъ: ганноверскаго графа Дёрнберга и датскаго графа Бломе, австрійскаго генерала принца Гессенъ-Гомбургскаго, прусскаго генерала графа Ностица, Кистера и др. Изъ своихъ статсъ-секретарей императоръ Николай назначиль состоять при себф Дмитрію Васильевичу Дашкову, какъ близко знакомому съ восточными дёлами по своей прежней служебной дъятельности въ Константинополъ, въ званіи совътника посольства въ 1821 году 190.

При вывздв изъ С.-Петербурга, государя сопровождалъ нѣкоторое время принцъ Оранскій, отъвзжавшій за границу. Когда они разста-

### императоръ николай первый

лись, Николай Павловичь взяль къ себѣ въ коляску генераль-адъютанта Бенкендорфа, сдѣлавшагося съ тѣхъ поръ на многіе годы неизмѣннымъ спутникомъ государя во всѣхъ его безчисленныхъ поѣздкахъ по Россіи и за границею. Этотъ порядокъ продолжался до 1837 года, когда Бенкендорфъ по болѣзненному своему состоянію долженъ былъ впредь отказаться отъ чести сопровождать монарха. Съ тѣхъ поръ мѣсто Бенкендорфа въ коляскѣ государя занялъ графъ А. Ө. Орловъ.

Желая скорѣе явиться среди своей арміи, императоръ Николай ѣхалъ день и ночь и остановился только не надолго въ Могилевѣ, Елисаветградѣ и Вознесенскѣ для осмотра войскъ. Испорченныя продолжительными дождями дороги весьма затрудняли переѣздъ. Тѣмъ не менѣе съ 5-го (17-го) и на 6-е (18-е) мая государь имѣлъ уже ночлегъ въ Тирасполѣ. «Мы задыхались отъ жары», — пишетъ генералъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ. 7-го мая государь переѣхалъ по мосту черезъ Прутъ въ Водулай-Исаки, направляясь къ Бранлову. Со времени Петра Великаго императоръ Николай былъ первый изъ русскихъ монарховъ, вступившихъ на оттоманскую территорію.

Въ Россіи съ безпокойствомъ взирали на отъйздъ государя въ армію и на тѣ опасности, которыя неминуемо ожидали его среди непривѣтливой, вражеской земли. Приводимое ниже письмо генералъ-адъютанта Храповицкаго <sup>191</sup> служитъ отголоскомъ тѣхъ тревожныхъ мыслей, которыя овладѣли многими изъ современниковъ этой эпохи.

«Государь, — писалъ Храповицкій, — Всемогущій видитъ сердце мое, надѣюсь, что услышитъ и молитвы наши и сохранитъ васъ для блага Россіи. Но для сего необходимо содѣйствіе ваше. Не только Россія, но почти весь міръ знаетъ неустрашимость и твердость вашу; Россія спасена ими! За что жъ, подвергая себя опасностямъ, страшить всѣхъ, искренно любящихъ оную, видѣть ее въ бѣдствіи? Такъ, государь! это будетъ неминуемое послѣдствіе потери вашей, отъ чего избави насъ Всемогущій Богъ. Ваше императорское величество неоднократно не только дозволяли, но даже требовали отъ меня говорить вамъ истину съ откровенностію; пользуясь симъ, смѣю васъ увѣрять, что это общій голосъ вашихъ вѣрноподданныхъ, здѣсь находящихся, и никакому сомнѣнію не подвержено, что мнѣніе сіе раздѣляютъ и остальная часть вамъ подвластныхъ» <sup>192</sup>.

Если отъёздъ императора Николая въ армію вызывалъ тревогу и разнообразную оцёнку, то на самую войну смотрёли также съ различныхъ точекъ зрёнія.

Цесаревичъ стоялъ какъ бы во главѣ оппозиціи, являясь безусловнымъ сторонникомъ мира и политическихъ преданій конца царствованія императора Александра. За нимъ слѣдовала цѣлая фаланга государственныхъ дѣятелей прошлаго царствованія, не сочувствовавшая начинаніямъ

Николая Павловича и порицавшая направленіе, данное государемъ русской политикъ въ восточномъ вопросъ. Даже такой практическій умъ, какъ генералъ-адъютантъ Закревскій, не понялъ печальной необходимости для Россіи силою оружія возстановить насущные жизненные интересы имперіи, попранные турецкимъ правительствомъ. Въ перепискъ своей съ генераломъ-адъютантомъ Киселевымъ онъ высказывался противъ войны, называя нашихъ, какъ онъ говоритъ, «дипломатиковъ» недальновидными. «Дай Богъ, — писалъ Закревскій 9-го февраля 1828 года, — чтобы вст ваши заботы остались безъ цтли, чтмъ имть войну, не приносящую никакой пользы Россіи, а бол'є сд'влаетъ вреда по слабому ея состоянію» <sup>193</sup>. Если Закревскій высказываль Киселеву такое мнѣніе, оно, конечно, принадлежало не ему одному, и критика доходила, безъ сомнѣнія, до свѣдѣнія государя; тѣмъ болѣе велика заслуга его передъ исторією, что онъ не внялъ подобнымъ возгласамъ, а привель въ исполнение свои планы, какъ онъ ихъ понималъ. Если въ подробностяхъ осуществленіе этой политики и подлежить критикъ, то оно ни въ какомъ случат не можетъ быть распространено на основныя политическія начала, которыми въ этомъ вопросі руководствовался императоръ Николай.

Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ пишетъ: «Молодежь восхищаласъ предстоявшими ей опасностями и славою; но масса публики смотрѣла на начало новой войны довольно равнодушно и безъ всякой примѣси какого нибудь національнаго чувства. Турція — этотъ исконный врагъ Россіи и христіанства, уже слишкомъ часто была укрощаема нашими войсками и уже слишкомъ ослабѣла, чтобы внушать какое либо опасеніе или даже ненависть. Никто не сомнѣвался въ новыхъ лаврахъ, а на жертву людьми и деньгами смотрѣли единственно, какъ на неизбѣжное зло, требуемое нашею народною честію и интересами нашей торговли».

# ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Согласно предначертаніямъ императора Николая, войска 6-го корпуса генерала Рота и 7-го корпуса генерала Воинова совершили 25-го апрѣля (7-го мая) переправу черезъ Прутъ въ трехъ пунктахъ: въ Скулянахъ, Фальчи и Водулай-Исаки. Затѣмъ войска безъ выстрѣла заняли Яссы, Галацъ, Букарестъ и Краіову 194, въ то время какъ 7-й корпусъ приступилъ къ обложенію Браилова; главное начальство надъ войсками, предназначенными для осады этой крѣпости, по повелѣнію государя, ввѣрено было великому князю Михаилу Павловичу.

Одновременно съ открытіемъ военныхъ дѣйствій тайный совѣтникъ графъ Паленъ немедленно вступилъ въ псправленіе должности полномочнаго предсѣдателя дивановъ обоихъ княжествъ.

Затѣмъ предстояло совершить переправу черезъ Дунай. Для этой цѣли предназначался 3-й корпусъ генерала Рудзевича, который сосредоточенъ былъ въ Болградѣ и готовился перейти черезъ нижній Дунай у Сатунова. Но «безпримѣрное», какъ писали тогда, весеннее разлитіе Дуная задержало исполненіе этой операціи на цѣлый мѣсяцъ <sup>195</sup>, предоставивъ туркамъ драгоцѣнное время для сосредоточенія войскъ въ Шумлѣ и подготовки театра военныхъ дѣйствій къ предстоявшему вторженію русской арміи.

Въ виду невозможности немедленно приступить къ переправѣ черезъ нижній Дунай, явилось предположеніе о переправѣ черезъ Дунай у Гирсова или же у Туртукая <sup>196</sup>. Приступлено было къ мѣстнымъ разслѣдованіямъ, которыя привели къ тому, что предпочтеніе отдано было Туртукаю. Однако, затрудненія, встрѣченныя при первыхъ же подготовительныхъ къ тому мѣрахъ, побудили главный штабъ арміи снова возложить

вев надежды на Сатуновскую переправу <sup>197</sup>. Къ тому же въ виду господствующаго положенія русскаго флота въ Черномъ морв и полнаго обезпеченія морского подвоза продовольствія, переправа черезъ нижній Дунай представлялась все-таки болве цвлесообразнымъ предпріятіемъ, несмотря на сопряженную съ нимъ потерю драгоцвинаго времени, чвмъ внезапная перемвна намвченной заранве операціонной линіи.

7-го (19-го) мая, въ полночь, императоръ Николай прибылъ къ Браплову. Государь остановился въ загородномъ домѣ паши браиловскаго, расположенномъ почти въ срединѣ блокаднаго лагеря; здѣсь при входѣ ожидали его великій князь Михаилъ Павловичь, графъ Дибичъ, главнокомандующій фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ, генералъ-адъютантъ Киселевъ, генералъ-адъютантъ Воиновъ и весь главный штабъ второй армін.

На другой день императоръ Николай въ сопровождении громадной свиты объёхалъ верхомъ мёстность вокругъ крёпости и всё войска блокаднаго корпуса, которыя восторженно встрётили своего молодого царя, явившагося ободрить ихъ и раздёлить съ ними труды и опасности предпринятаго похода. Въ этотъ же день государь отослалъ обратно въ крёпость всёхъ турецкихъ плённыхъ, захваченныхъ съ самаго начала блокады, наградивъ ихъ еще деньгами.

Очевидецъ, увидавшій подъ Бранловымъ вперые императора Наколая описываетъ впечатлівніе, произведенное на него государемъ, въ слідующихъ выраженіяхъ:

Императоръ Николай Павловичъ былъ тогда 32-хъ лѣтъ; высокаго роста, сухощавъ, грудь имѣлъ широкую, руки нѣсколько длинныя, лицо продолговатое, чистое, лобъ открытый, носъ римскій, ротъ умѣренный, взглядъ быстрый, голосъ звонкій, подходящій къ тенору, но говорилъ нѣсколько скороговоркой. Вообще онъ былъ очень строенъ и ловокъ. Въ движеніяхъ не было замѣтно ни надменной важности, ни вѣтреной торопливости, но видна была какая-то неподдѣльная строгость. Свѣжесть лица и все въ немъ выказывало желѣзное здоровье и служило доказательствомъ, что юность не была изнѣжена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умѣренностію. Въ физическомъ отношеніи онъ былъ превосходнѣе всѣхъ мужчинъ изъ генералитета и офицеровъ, какихъ только я видѣлъ въ арміи, и могу сказать поистинѣ, что въ нашу просвѣщенную эпоху величайшая рѣдкость видѣть подобнаго человѣка въ кругу аристократіи» <sup>198</sup>.

Но, несмотря на желёзное здоровье, которымъ, безспорно, обладалъ пмператоръ Николай Павловичъ, утомительный переёздъ и климатическая перемёна произвели на него неблагопріятное д'єйствіе. Уже наканун'є государь чувствоваль себя н'єсколько нездоровымъ, и, вернувшись домой съ объ'єзда позицін и лагеря, онъ занемогъ лихорадкою, отъ ко-



ПМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ І ВЪ ФОРМЪ ПРУССКАГО КИРАСИРСКАГО ЕГО ИМЕНИ ПОЛКА.

Съ портрета приложеннаго къ исторіи полка, изданной въ 1842 году.



### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

торой оправился только на третій день <sup>199</sup>. Тревожныя опасенія, вызванныя этимъ неожиданнымъ событіемъ въ главной квартирѣ арміи, были весьма велики, но, какъ замѣчаетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ



Великая княжна Марія Николаевна.

(Съ литографіи Митрейтера, сдъланной съ портрета Штилера).

запискахъ, благодаря крѣпкому сложенію государя и чрезвычайной умѣренности въ пищѣ, онъ скоро оправился.

Дъ́йствительно, 10-го (22-го) мая обрадованныя войска снова увидъ́ли среди себя неутомимаго монарха. Въ этотъ день государь лично раздавалъ отличившимся солдатамъ георгіевскіе кресты. Трудность добыванія матеріаловъ для заготовленія туровъ и фашинъ замедлила нѣсколько открытіе осадныхъ работъ. Къ разсвѣту 13-го (25-го) мая окончена была большая батарея, вооруженная 12-ю осадными и 12-ю батарейными орудіями и заложенная въ 200 саженяхъ отъ крѣпости. Когда батарея была окончена, государь на разсвѣтѣ пришелъ на нее, чтобы лично удостовѣриться въ ея дѣйствіи. Непріятель, замѣтивъ на ближайшемъ къ крѣпости возвышеніи скопленіе большого числа людей, среди которыхъ находился государь со свитою, направилъ туда свои выстрѣлы и стрѣлялъ такъ мѣтко, что многія ядра ударялись въ подошву этой высоты, а нѣкоторыя даже перелетали черезъ нее и попадали въ стоявшихъ тутъ верховыхъ лошадей. «Намъ стоило продолжительныхъ усилій и много трудовъ уговорить государя оставить это мѣсто, сдѣлавшееся цѣлью непріятельскаго огня», пишетъ очевидецъ, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ.

Въ тотъ же день императоръ Николай заботливо обощелъ раненыхъ п больныхъ, роздалъ имъ деньги и вникалъ въ малѣйшія подробности касательно пищи солдатъ и попеченія о нихъ.

Затѣмъ государь оставилъ блокадный корпусъ подъ Браиловымъ. Въ Водулай-Исаки Николай Павловичъ вышелъ изъ коляски и, желая по-казать собою примѣръ исполненія законовъ, подвергся всѣмъ окуркамъ и дезинфекціи, установленнымъ для прибывающихъ изъ княжествъ. 14-го (26-го) мая, государь прибылъ въ Бендеры, гдѣ встрѣтился съ императрицею Александрой Өеодоровной. На другой день ихъ величества продолжали вмѣстѣ путь въ Одессу и по прибытіи въ этотъ городъ 16-го (28-го) мая остановились въ домѣ новороссійскаго генералъ-губернатора графа Воронцова 200.

Не долго, однако, государь пользовался отдыхомъ; ночью на 18-е (30-е) мая онъ отправился въ Измаилъ.

Къ этому времени здѣсь совершилось важное событіе. Запорожскіе казаки, которые нѣкогда бѣжали за Дунай и нашли себѣ здѣсь пріютъ, возвратились снова въ нѣдра прежняго своего отечества. 12-го (24-го) мая измаильскій комендантъ, генералъ-майоръ Тучковъ I, донесъ объ этомъ генералъ-адъютанту Киселеву. «Сѣчь Запорожская, съ давнихъ поръ во владѣніп турецкомъ существовавшая,—писалъ Тучковъ,—преклонясь подъ власть государя императора, совершенно тамъ уничтожилась. Новый и прежній кошевые, оба писаря, всѣ атаманы и эсаулы съ двумя бунчуками, тремя знаменами, со всею церковною утварью, съ двумя священниками, съ султанскими привилегіями и дарованными имъ грамотами, съ войсковою канцеляріею, съ тысячью человѣкъ казаковъ, прибыли въ границы наши. Кошевой Іосифъ Гладкій, имѣющій достоинство двухобунчужнаго паши, съ десятью человѣкъ атамановъ, съ двумя бунчуками, тремя знаменами, находятся въ здѣшнемъ карантинѣ, а прочіе непо-

## императоръ николай первый

далеку отъ Килін на лодкахъ и завтра или послѣзавтра прибудутъ сюда» <sup>201</sup>.

Успѣшнымъ исходомъ этого дѣла мы обязаны были генералу Тучкову, который сумѣлъ искусно завести съ Гладкимъ сношенія и пробудить въ



Великая княжна Александра Николаевна. (Съ литографіи Митрейтера, сдѣланной съ портрета Штилера).

его душѣ чувства преданности и любви къ законному государю и къ покинутой имъ родинѣ.

По прибытіи въ Измаилъ, императоръ Николай 19-го (31-го) мая осмотрѣлъ въ карантинѣ запорожцевъ, возвратившихся въ родное свое пепелище; онъ простилъ имъ все прошедшее и пожаловалъ Гладкому

золотую медаль съ своимъ изображеніемъ. Запорожцы поверглись къ стопамъ его величества и искренно просили прощенія и помилованія. Государь, принявъ отъ кошевого грамоты и регаліи, жалованныя сѣчи турецкими султанами, сказалъ: «Богъ васъ проститъ, отчизна прощаетъ, и я прощаю». Слова эти Николай Павловичъ повторилъ потомъ всему составу сѣчи, присовокупивъ: «Я знаю, что вы за люди» 202. Казаки поклялись вѣрою и правдою служитъ Россіи противъ турокъ и вскорѣ блистательнымъ образомъ подтвердили данное ими слово.

Осмотрѣвъ Измаильскія укрѣпленія и флотилію, императоръ Николай отправился въ Болградъ къ сосредоточенному здѣсь 3-му корпусу генерала Рудзевича. За государемъ послѣдовала и его главная квартира. Парадъ имѣлъ мѣсто 20-го мая (1-го іюня) на равнинѣ между городомъ и лагеремъ. Войска представились въ великолѣпномъ видѣ, и государь остался ими вполнѣ доволенъ. Вечеромъ происходила заря съ церемонісю.

Изъ лагеря подъ Болградомъ императоръ Николай отправился въ сопровождении графа Дибича и генерала Рудзевича къ мѣсту, предназначенному для совершенія переправы черезъ Дунай, впереди селенія Сатунова. Въ это время въ императорскую главную квартиру изъподъ Бранлова вызванъ былъ главнокомандующій, фельдмаршалъ графъ Вптгенштейнъ, и генералъ-адъютантъ Киселевъ. По прибытіи главнокомандующаго, за подписью графа Дибича отданъ былъ 24-го мая (5-го іюня) слѣдующій приказъ:

«Его пмператорское величество, прибывъ къ дѣйствующей арміи, высочайше предоставляетъ и въ присутствіи своемъ въ оной господину главнокомандующему, генералъ-фельдмаршалу графу Витгенштейну, всю власть и права, присвоенныя ему учрежденіемъ о большой дѣйствующей арміп».

Но этимъ приказомъ не уничтожилось многовластіе въ арміи; оно продолжало фактически существовать силою самой обстановки и оказывало, въ продолженіе всей кампаніи 1828 года, неблагопріятное вліяніе на ходъ военныхъ операцій. Нерѣдко, въ счастливую пору войны, забывали совершенно о главнокомандующемъ; армією распоряжался графъ Дибичъ, его мнѣніе преобладало въ совѣтахъ, и только при неудачѣ вспоминали о существованіи графа Витгенштейна; на престарѣлаго фельдмаршала сыпались тогда незаслуженные упреки за его бездѣятельность и непредусмотрительность. Ко всей этой ненормальной обстановкѣ, тормозившей правильный ходъ дѣлъ, присоединилось еще въ скоромъ времени убѣжденіе, что война предпринята съ недостаточными силами для достиженія какихъ либо рѣшительныхъ результатовъ, въ виду упорства турокъ не заключать мира. Уже 9-го (21-го) іюня императоръ Николай признался цесаревичу Константину Павловичу, что съ



Марсово поле въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ лигографіи того времени).

каждымъ днемъ приходится все болѣе убѣждаться въ настоятельной необходимости (nécessité absolue) подкрѣпленій и въ невозможности, по недостатку силъ, дать кампаніи рѣшительный оборотъ (nous sommes donc beaucoup trop faibles pour pousser la campagne vigoureusement).

Что же касается до переправы черезъ Дунай, то задуманное предпріятіе было весьма рискованное. Генералъ Рудзевичь въ день, назначенный для совершенія перехода, сказаль Киселеву передъ началомъ боя, что переправа невозможна и не исполнится; генералъ Сухтеленъ также признаваль успёхь безнадежнымь. Действительно мёстныя условія могли навести на размышленія. Для того, чтобы войска добрались до мѣста, избраннаго для переправы, вынуждены были приступить къ постройкъ гати на протяжении болъе пяти верстъ. На эту работу ежедневно высылали 2.000 нижнихъ чиновъ и до 2.000 обывателей. Въ виду подобныхъ приготовленій неудивительно, что турки обратили вниманіе на д'єйствія своего противника и съ своей стороны приступили къ устройству укрѣпленій на высотахъ праваго берега Дуная, примыкавшихъ съ восточной стороны къ крупости Исакчи. Наконецъ, послу неимовфриыхъ усилій, гать была доведена 25-го мая (6-го іюня) до самаго Дуная; затёмъ приступили къ заложенію 25-ти-орудійной батареи на самомъ краю берега, въ виду турецкихъ укрѣпленій, появившихся на противоположной сторонѣ рѣки.

Въ это время императорскій лагерь раскинуть быль въ Сатуновѣ, который самъ по себѣ походиль на цѣлый городокъ. По словамъ Бенкендорфа, сверхъ всей свиты и иностранныхъ пословъ и генераловъ, въ немъ находились, для его охраненія и вмѣстѣ какъ резервъ, два пѣхотныхъ полка, десять артиллерійскихъ ротъ, три эскадрона жандармовъ, столько же гвардейскихъ казаковъ, сотня казаковъ Атаманскаго полка и цѣлый армейскій казачій полкъ. Маркитанты, рестораторы и торговцы всякаго рода увеличивали еще многолюдство лагеря. «Вся эта команда, съ которою не легко было управляться, состояла подъ моимъ начальствомъ,— пишетъ Бенкендорфъ. — Въ первые дни часто приходилось сердиться и браниться; потомъ все обощлось, и дѣло устроилось къ удовольствію государя и всѣхъ жителей этой кочевой столицы.

«По вечерамъ огни турецкой арміи живописно обрисовывали позицію, занимаемую турками, которая, будучи примкнута съ одной стороны къ крѣпости Исакчи, а съ другой—къ глубокому болоту, возвышенностію своею и протяженіемъ какъ бы смѣялась надъ всѣми нашими приготовленіями. Наша позиція, напротивъ, между гніющими камышами и среди болотъ, была совершенно подавлена господствовавшими надъ ними непріятельскими высотами, а наши лагерные огни горѣли, укутанные въ туманѣ.

«Государь продолжаль дѣятельно ускорять минуту переправы. Понтоны и большія барки, приготовленныя для пловучаго моста, ждали у устья маленькой рѣчки сигналь ко входу въ Дунай. Гребныя флотиліи, наша и новыхъ русскихъ подданныхъ, запорожцевъ, приблизились противъ теченія къ мѣсту переправы. Батарея на берегу была вооружена орудіями; полки, которымъ слѣдовало итти въ головахъ колоннъ, подошли къ плотинѣ, и всѣ малыя суда находились между камышами и кустами, покрывавшими нашъ берегъ».

Обсуждая подробности переправы черезъ Дунай, императоръ Николай, по свидѣтельству Киселева, обнаруживалъ въ особенности желаніе сохранить людей, что составляло замѣчательную черту въ характерѣ молодого и твердаго государя <sup>203</sup>.

Переправу предположено было произвести 27-го мая (8-го іюня), и для этой цёли императоръ Николай собственноручно написалъ диспозицію, согласно которой и произошло дёло 204. Переходъ совершился при личномъ присутствіи государя, прибывшаго съ разсвётомъ на оконечность плотины; турки, занимавшіе въ числё до 10.000 челов'єкъ выгодную позицію на высотахъ противоположнаго берега, были отброшены, укр'єпленія ихъ заняты, и дальн'єйшая безпрепятственная переправа войскъ 3-го корпуса обезпечена. За этотъ усп'єхъ русская армія заплатила потерею 112-ти челов'єкъ убитыми и ранеными.

Турки, сбитые съ своей укрѣпленной позиціи, обратились въ бѣгство въ Базарджикъ, отчасти же бросились въ Исакчу. Успѣху выполненнаго русскими войсками смѣлаго предпріятія много содѣйствовали запорожцы, явившіеся къ мѣсту боя на 40 лодкахъ. Охотники ихъ, сверхъ того, отыскали заблаговременно на правомъ берегу Дуная мѣсто, удобное для высадки переправившихся войскъ, переѣхавъ наканунѣ на непріятельскую сторону. Особенное отличіе выказалъ также генералъ-адъютантъ Киселевъ. Государь поздравилъ его генералъ-лейтенантомъ и сказалъ ему:

- Ты первый перешелъ и показалъ дорогу другимъ.
- Нѣтъ, отвѣчалъ съ благородною откровенностью Киселевъ, это наши четыре казака, которые переправились вчера въ полночь и ожидали насъ на другомъ берегу Дуная.

Императоръ обнялъ Киселева и при всѣхъ благодарилъ его въ самыхъ милостивыхъ выраженіяхъ <sup>205</sup>.

Фельдмаршалу графу Витгенштейну государь подариль одну изъ пушекъ, найденныхъ въ турецкихъ укрѣпленіяхъ.

28-го мая (9-го іюня), императоръ Николай лично отправился на турецкій берегъ, не дождавшись наводки моста, доставленнаго изъ Измаила, къ устройству котораго приступлено было немедленно по совершеніи переправы. Къ удивленію своей ближайшей свиты, государь

потребовалъ для переправы черезъ Дунай лодку атамана Гладкаго. Но свидътельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «въ виду еще не сдавшейся и защищаемой сильнымъ гарнизономъ крѣпости, государъ сѣлъ въ шлюпку запорожскаго атамана. Гладкій самъ стоялъ у руля, а двѣнадцать его казаковъ гребли. Этимъ людямъ, такъ недавно еще нашимъ смертельнымъ врагамъ и едва за три недѣли передъ тѣмъ оставившимъ непріятельскій станъ, стоило только ударить нѣсколько лишнихъ разъ веслами, чтобы сдать туркамъ, подъ стѣнами Исакчи, русскаго самодержца, ввѣрившагося имъ въ сопровожденіи всего только двухъ генераловъ. Но атаманъ и его казаки были въ востортѣ отъ такого знака довѣрія и съ жаромъ кричали: «Мы, батюшка царь, твои, п не только наша дружина, но и всѣ наши товарищи». Государь благо-получно присталъ къ турецкому берегу».

Здѣсь императоръ Николай былъ встрѣченъ графомъ Витгенштейномъ и Киселевымъ. Въ сопровожденіи ихъ, государь осмотрѣлъ позицію, занятую турками 27-го мая, и затѣмъ возвратился на русскій берегъ съ тѣми же запорожскими казаками.

Императоръ Николай вполнѣ призналъ заслуги, оказанныя запорожцами въ дѣлѣ переправы, и наградилъ Гладкаго чиномъ полковника и георгіевскимъ крестомъ 4-го класса; сверхъ того, государь назначилъ ему десять знаковъ отличія военнаго ордена для раздачи отличившимся подъ начальствомъ его казакамъ. Не были также забыты тѣ четыре запорожца, которые 26-го мая переправились въ лодкахъ черезъ Дунай для отысканія удобнѣйшаго мѣста для высадки войскъ и переночевали на непріятельскомъ берегу; государь пожаловалъ имъ знаки отличія военнаго ордена, повелѣвъ перевести ихъ въ гвардію <sup>203</sup>.

Въ виду предполагавшагося дальнѣйшаго наступленія, императорскій лагерь перенесенъ быль на правый берегъ Дуная. 30-го мая (11-го іюня), въ то время, когда государь объѣзжаль нашу передовую цѣпь, изъ Исакчи явились два турецкіе парламентера съ извѣстіемъ, что комендантъ Эюбъ-паша готовъ сдать ввѣренную ему крѣпость. Вскорѣ комендантъ и Гассанъ-паша, искавшій убѣжища въ крѣпости, по разсѣяніи войскъ его въ сраженіи 27-го числа, явились къ государю съ изъявленіемъ покорности. Крѣпость была немедленно занята нашими войсками; гарназонъ же получиль позволеніе свободнаго выхода съ оружіемъ, оставивъ, однако, въ нашихъ рукахъ весь военный матеріалъ. Въ крѣпости найдено было 85 орудій, 18 знаменъ и богатые военные и продовольственные прппасы. Наши удалились въ Константинополь и были обезглавлены по приказанію султана.

Съ занятіемъ Исакчи, русская армія могла безпрепятственно продолжать наступленіе по Добруджѣ къ Траянову валу.

## императоръ николай первый



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Шарманщики.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

Относительно переправы черезъ Дунай 27-го мая графъ Мольтке въ сочинении своемъ о русско-турецкой кампании 1828 и 1829 годовъ 207 останавливается на критической оцѣнкѣ совершеннаго тогда русскими войсками подвига. По его словамъ:

«Русскіе по теченію нижняго Дуная не могли избрать для наводки моста другого пункта, какъ Сатуново. Тёмъ не менёе мёстныя условія

были здёсь такого рода, что казалось почти невыполнимымъ совершить переправу открытою силой. Доступъ къ лёвому берегу былъ возможенъ только послё устройства гати, продолжавшагося нёсколько недёль и устранявшаго всякое сомнёніе насчеть цёли работы. Еще съ большими затрудненіями было сопряжено дебушированіе на противоположномъ берегу, гдё турки имёли достаточно времени укрёпиться на командующихъ высотахъ. Близъ турецкой крёпости присутствіе значительнаго непріятельскаго корпуса, закрытое расположеніе 15-ти орудій большого калибра, въ сферё самаго дёйствительнаго пушечнаго выстрёла которыхъ находилась оконечность гати, проведенной вдоль лёваго берега, равно какъ самое теченіе рёки, — все это должно было сдёлать совершенно невозможнымъ наводку моста, хотя при нёкоторомъ только сопротивленіи обороняющагося. Едва ли можно было разсчитывать на бёгство 10.000 человёкъ въ виду горсти высадившихся казаковъ и егерей.

«Поэтому, смотря по одержанному успѣху, переходъ черезъ Дунай 3-го корпуса составляетъ блистательно удавшееся отважное предпріятіе. Но развѣ можно было на этомъ основывать первое важное предпріятіе кампаніи? Можетъ быть, было бы проще испытать высадку при помощи лодокъ и плотовъ, вмѣсто столь сомнительной наводки моста?

«Матеріалы для подобнаго предпріятія, которые, конечно, слѣдовало заготовить въ обширныхъ размѣрахъ, могли быть доставлены съ удобствомъ и въ достаточномъ числѣ изъ Прута и проведены мимо Исакчи, такъ какъ эта кръпость нисколько не господствуетъ надъ главнымъ рукавомъ Дуная. Высадка могла быть выполнена въ Ренни или же въ любомъ другомъ пунктъ въ то время, когда турки не были бы нисколько подготовлены встрътить ее силою, какъ въ Сатуновъ. Бригаду пъхоты съ легкою батареей можно было переправить на правый берегъ въ 10 минутъ времени, при помощи 70-ти поромовъ и сравнительно небольшомъ числё плотовъ; затёмъ уже осталось бы только продолжать усиливать этотъ отрядъ. Притомъ можно бы было ввести противника въ заблужденіе демонстраціями, между тёмъ какъ въ нечаянности нападенія именно заключалась в'троятность усп'тха. Предпріятіе подъ Сатуновомъ и удалось только при помощи высадки на лодкахъ запорожскихъ казаковъ. По утверждени же русскаго отряда на правомъ берегу Дуная и обложеніи Исакчи, можно бы было приступить еще къ наводкѣ судового моста для более легкаго и удобнаго сообщенія. Но при подобномъ образъ дъйствій особенную важность заслуживаеть то обстоятельство, что переходъ черезъ Дунай можетъ быть произведенъ одновременно съ переходомъ черезъ Прутъ, между тъмъ какъ постройка моста у Сатунова задержала переправу черезъ Дунай болве чвмъ на четыре недвли.

«Если же не хотёли иначе перейти черезъ Дунай, какъ по мосту, то съ военной точки зрёнія все-таки представляется вопросъ, отчего

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

подготовительныя міры къ постройкі его не были приняты раніе. Еще и прежде было извъстно, что Дунай ежегодно наводняеть свои низкіе берега до конца мая (среднны іюня), и нельзя было выжидать до средины лѣта осушенія этой мѣстности. Если даже принять въ соображеніе, что политическія условія не позволяли объявлять войны ран'я средины (конца) апраля, то никто не могъ препятствовать русскимъ сосредоточить необходимое число судовъ на своихъ собственныхъ ръкахъ, давно уже освобожденныхъ отъ льда, и провести по собственной земл'в фашинную гать къ берегамъ Дуная. Вс'в эти приготовленія можно было бы произвести скрытно и затёмъ немедленно приступить къ постройкѣ моста. Вторженіе въ Валахію, обложеніе Браилова и наступленіе въ Добруджу обратились бы тогда въ одновременныя предпріятія, которыя поддерживали бы одно другое. Выполненныя же отдёльно и въ разное время, они только возбудили зависть Европы, разбудили усыпленныхъ турокъ и доставили имъ безценное время для окончанія своихъ вооруженій» 208.

## II.

Посл'є паденія Исакчи императоръ Николай во глав'є войскъ, перешедшихъ Дунай, двинулся къ Бабадагу 209. 2-го (14-го) іюня, за нъсколько версть до этого города, государя ожидала депутація отъ некрасовцевъ, бѣжавшихъ изъ Россіи еще въ началѣ XVIII столѣтія, во время Булавинскаго бунта. Это племя, занимавшее нѣсколько большихъ деревень, выстроенныхъ на русскій образець, сохранило нашу в ру, одежду и родные обычаи. Депутаты встрѣтили русскаго самодержца съ хлѣбомъ и солью и въ минуту его приближенія пали на землю. Императоръ велёль имъ встать и сказаль: «Не стану обманывать вась ложными надеждами: я не хочу удерживать за собою этотъ край, въ которомъ вы живете, и который занять теперь нашими войсками; онъ будеть возвращень туркамъ, следственно поступанте такъ, какъ велятъ вамъ ваша совесть и ваши выгоды. Тъхъ изъ васъ, которые захотять возвратиться въ Россію, мы примемъ, и прошедшее будетъ забыто; тёхъ же, которые останутся здёсь, мы не тронемъ, лишь бы они не обижали нашихъ людей. За все, что вы принесете въ нашъ лагерь, будетъ всегда заплачено чистыми деньгами».

Замѣтимъ здѣсь, что во все продолженіе войны не было нашей арміп повода къ жалобамъ на некрасовцевъ. Надѣленные, однако, турецкимъ правительствомъ угодьями и рыбными ловлями, всѣ предпочли остаться на оттоманской землѣ и не возвратились въ Россію.

Нодвигаясь дал'я къ Траянову валу, императорская и главная квартира армін расположились лагеремъ у Карасу, гд'я оставались съ 7-го (19-го)

по 24-е іюня (6-е іюля). Здёсь государь поджидаль извёстія о покореніи крёпостей, оставшихся въ тылу арміи <sup>210</sup>.

6-го (18-го) іюня, послѣдовало занятіе Мачина, занятаго полковникомъ Роговскимъ. 7-го (19-го) іюня сдался на капитуляцію Браиловъ, послѣ неудачнаго штурма (3-го іюня), стоившаго намъ болѣе 3.000 человѣкъ <sup>21</sup>. Извѣстіе о покореніи Браилова привезъ адъютантъ великаго князя Михаила Павловича, полковникъ Бибиковъ; онъ прискакалъ въ лагерь при Карасу, 8-го (20-го) іюня. «Благодареніе Богу! Браиловъ нашъ!» — воскликнулъ императоръ, обнимая радостнаго вѣстника, и тотчасъ поспѣшилъ въ палатку графа Витгенштейна сообщить главнокомандующему извѣстіе о покореніи крѣпости, надѣлавшей намъ столько бѣдъ. Немедленно повелѣно было отслужить въ лагерѣ молебенъ.

Затѣмъ послѣдовательно сдались: Гирсовъ 11-го (23-го) іюня—генералу князю Мадатову, Кюстенджи 12-го (24-го) іюня—генералу Ридигеру и Тульча 19-го іюня (1-го іюля)—генералу Ушакову.

Великій князь Михаилъ Павловичъ награжденъ былъ орденомъ св. Георгія 2-й степени. Онъ прибылъ къ государю въ лагерь при Карасу 22-го іюня (4-го іюля).

Императоръ Николай удостоилъ также графа Витгенштейна лестнымъ рескриптомъ, въ которомъ, приписавъ ему, по чувству благодушной снисходительности, всю честь успѣховъ, одержанныхъ въ начавшейся кампаніи, пожаловалъ фельдмаршалу алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго.

Въ это время послѣдовали еще и нѣкоторыя перемѣны въ личномъ составѣ второй арміи. Государь назначилъ генералъ-майора Берга генералъ-квартирмейстеромъ на мѣсто князя Горчакова, который получилъ въ командованіе 18-ю пѣхотную дивизію, вмѣсто генерала барона Людинсгаузенъ-Вольфа, смертельно раненаго при штурмѣ Браилова.

Сдача всѣхъ поименованныхъ выше крѣпостей не передала, однако, въ руки побѣдителей турецкихъ гарнизоновъ военноплѣнными; ради ускоренія капитуляцій имъ повсюду предоставлено было право свободнаго выхода къ желаемому пункту Оттоманской территоріи, сохраняя право участвовать въ дальнѣйшей войнѣ съ Россіею. Это обстоятельство отразилось весьма невыгоднымъ для насъ образомъ на послѣдовавшихъ затѣмъ операціяхъ, въ особенности противъ крѣпости Силистріи, гарнизонъ который усилился храбрыми защитниками Браилова, въ числѣ до 17.000 человѣкъ <sup>212</sup>.

Итакъ, къ 20-му іюня (2-му іюля) всё придунайскія крёпости, ниже Силистріи, находились въ нашихъ рукахъ; мы господствовали въ странѣ до Траянова вала; свободный подвозъ продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ обезпеченъ былъ занятіемъ гавани Кюстенджи. До сихъ поръ русскія войска выходили поб'єдителями во всёхъ своихъ предпрія-

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Петербургскіе типы въ началь прошлаго стольтія.
Швейцаръ и продавецъ щетокъ.
(Съ рисунка съ натуры ЦІедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулива).

тіяхъ, и военное счастіе всюду имъ благопріятствовало: они совершили открытой силою переправу черезъ Дунай, казавшуюся невозможною, и въ шесть недѣль овладѣли шестью турецкими крѣпостями. Вѣра въ непобѣдимость ихъ оружія предшествовала ихъ знаменамъ и могла имѣть неисчислимое вліяніе на противниковъ, подобныхъ туркамъ, если бы обаяніе это не было поколеблено послѣдующими затѣмъ событіями. На

подобномъ заключеніи относительно нашихъ военныхъ дѣйствій на Балканскомъ полуостровѣ, за истекшій періодъ времени, начиная съ 14-го (26-го) апрѣля, справедливо останавливается графъ Мольтке.

Во время стоянки въ лагерѣ при Карасу императоръ Николай получилъ 20-го іюня (1-го іюля) еще одно радостное извѣстіе о благополучномъ окончаніи осады Анапы. 12-го (24-го) іюня, князь Меншиковъ овладѣлъ крѣпостью. Занятіемъ Анапы развязаны были руки Черноморскому флоту, и открывалась возможность присоединить посланный туда десантный отрядъ къ арміи, дѣйствовавшей на Балканскомъ полуостровѣ. Государь наградилъ князя Меншикова орденомъ св. Георгія 3-й степени и чиномъ вице-адмирала; Грейгу пожалованъ былъ чинъ адмирала. 3-го (15-го) іюля, эскадра Черноморскаго флота взяла снова на корабли десантныя войска, а именно 13-й и 14-й Егерскіе полки при восьми орудіяхъ, для доставленія въ Мангалію, откуда они должны были сухимъ путемъ присоединиться къ войскамъ, предназначеннымъ для осады крѣпости Варны.

Съ этого времени невыгодныя послѣдствія поздняго перехода черезъ Дунай съ каждымъ днемъ дѣлались все болѣе очевидными. По свидѣтельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «жары начинали сильно утомлять солдатъ; мало было воды, и та дурная; заросшія камышемъ болота распространяли вредное зловоніе; трава погорѣла; для огромной массы лошадей уже оказывался недостатокъ въ фуражѣ; многія тысячи воловъ, перевозившихъ провіантъ и резервные парки, за неимѣніемъ достаточныхъ пастбищъ, худѣли, дѣлались неспособными къ извозу и пздыхали въ пути, еще болѣе заражая воздухъ».

Императоръ Николай воспользовался стоянкою въ лагерѣ въ Карасу, чтобы съѣздить въ Кюстенджи, въ сопровожденіи лишь нѣсколькихъ казаковъ, и отдалъ приказаніе объ устроеніи тамъ госпиталей, равно какъ распоряженія относительно выгрузки провіанта, привезеннаго на купеческихъ судахъ.

Спустя нѣсколько дней, 24-го іюня (6-го іюля), сняли наконецъ лагерь при Карасу, и главныя силы арміи двинулись къ Базарджику; здѣсь, при приближеній къ городу, передовымъ войскамъ ея представился первый случай въ эту кампанію вступить въ бой съ турками въ открытомъ полѣ. Непріятельская конница, воспользовавшись излишнимъ увлеченіемъ двухъ нашихъ уланскихъ эскадроновъ, нанесла имъ сильный уронъ и даже совсѣмъ изрубила бы ихъ, если бы не подоспѣли на помощь гусары съ двумя конными орудіями. Турки продолжали свое отступательное движеніе.

Базарджикъ, брошенный жителями и окруженный множествомъ кладбищъ, представлялъ наглядный образъ опустошенія и смерти. Непріятель передъ уходомъ испортилъ тамъ всё фонтаны и колодцы, зава-

### императоръ николай первый

ливъ ихъ соромъ и мѣшками съ мыломъ, такъ что не было возможности ими пользоваться.

Въ Базарджикъ осуществилось, 29-го іюня (11-го іюля), ожидаемое съ такимъ нетеривніемъ въ главной квартирв соединеніе съ 7-мъ корпусомъ, освободившимся послѣ взятія Браплова 213; однако, за отдѣленіемъ различныхъ отрядовъ, предназначавшихся для особыхъ цёлей, главныя силы арміи не превышали 44-хъ баталіоновъ и 20-ти эскадроновъ. Тогда ясно обнаружилось, что война съ Портою начата была съ недостаточными силами. Турки, разсчитывавшіе им'єть д'єло съ громадными средствами своего противника, крайне удивились, что противъ нихъ вводились въ дело только несколько эскадроновъ и небольшая горсть пехоты; произведенное такимъ положеніемъ дёлъ нравственное впечатлёніе было благопріятно туркамъ, неосновательность же первоначальныхъ расчетовъ, вкравшаяся въ предначертанную кампанію, являлась трудно поправимымъ дѣломъ. Подкрѣпленія ожидались, но когда? Гвардія могла прибыть къ Дунаю только въ августъ, а 2-й корпусъ, вытребованный посл'я неудачнаго Браиловскаго штурма, могъ подойти къ Дунаю только въ сентябръ. Вся эта невыгодная обстановка была еще усугублена непоправнмою стратегическою ошибкою, въ которую впали послѣ занятія Базарджика. Решено было изменить первоначальный операціонный планъ, двинувъ главныя силы вслёдъ за авангардомъ генерала Ридигера, выступившаго къ Козлуджѣ; вмѣсто того, чтобы обратить всѣ усилія къ овладѣнію Варною, слабыя силы русской арміи вдругъ обречены были на безплодную борьбу съ Шумлинскими твердынями <sup>214</sup>. «Русская армія въ Базарджикѣ, — пишетъ графъ Мольтке, — была противъ своей воли и какъ бы магнитомъ притянута присутствіемъ турецкой арміи въ Шумлѣ».

Какъ бы ни были недостаточны средства атаки, которыми могли располагать противъ Варны, все-таки своевременное и полное обложеніе ея подготовило бы предстоявшую противъ этой крѣпости постепенную атаку. Впрочемъ, какъ бы ни былъ малъ корпусъ, который, въ случаѣ такого рѣшенія, можно было выставить къ сторонѣ Шумлы, для обезпеченія операціи противъ Варны, все-таки въ подобномъ случаѣ представлялось болѣе вѣроятія на успѣхъ съ десятитысячнымъ отрядомъ разбить въ открытомъ полѣ непріятеля, выступившаго изъ Шумлы для освобожденія Варны, чѣмъ овладѣть шумлинскими твердынями, даже располагая армісю, значительно превосходящею турецкую. Предполагая же, что намъ удалось бы цѣною большихъ потерь вытѣснить Гуссейна-пашу изъ Шумлы, то занятіе обширнаго непріятельскаго укрѣпленнаго лагеря представляло бы только одну отрицательную выгоду, равносильную устраненному препятствію; взятіе же Варны, напротивъ того, составляло бы для русской арміи положительное пріобрѣтеніе, обезпечивающее за ней прочную базу

для дальивиштх наступательных двиствій через Балканы. Спрашивается, какимь образомь остановились на рвшеніп итти къ Шумлі, и кто подаль императору Николаю коварный совіть, поставившій русскую армію въ самое трудное положеніе, подвергая ее неизбіжнымъ случайностямь неравнаго состязанія съ турками, занимавшими недоступную позицію.

Неудачную мысль движенія главныхъ силь арміи къ Шумлѣ приписывають графу Дибичу, между тѣмъ какъ главнокомандующій, подвергавшійся столькимъ критическимъ нападкамъ еще съ 1813 года, вѣрнѣе
оцѣнилъ обстановку, высказываясь противъ подобнаго плана дѣйствія.
Разсказывають, что графъ Витгенштейнъ выразилъ Дибичу сожалѣніе
о томъ, что не воспользовался своими правами главнокомандующаго, и
прибавилъ, что теперь намѣренъ снять съ себя отвѣтственность, уступивъ ему главное начальство при такихъ обстоятельствахъ, когда одинъ
необдуманный шагъ можетъ погубить армію. Вслѣдствіе подобнаго разногласія въ мнѣніяхъ, между фельдмаршаломъ и начальникомъ главнаго
штаба произошло жаркое объясненіе. Императоръ Николай принялъ
сторону мнѣнія графа Дибича, полагая, что дѣйствующая армія настолько сильна, что можетъ въ ожиданіи подходившихъ подкрѣпленій
дѣйствовать одновременно противъ Шумлы, Варны и Силистріи.

Итакъ главныя силы арміи предприняли роковое движеніе черезъ Козлуджу вправо, направляясь къ Шумлѣ. Для наблюденія за Варною выдвинутъ быль къ этой крѣпости слабый отрядъ генералъ-адъютанта графа Сухтелена; къ нему долженъ быль присоединиться генералъ Ушаковъ, слѣдовавшій изъ Тульчи. Другой отрядъ генералъ-адъютанта К. Х. Бенкендорфа занялъ Праводы.

Движеніе войскъ послѣ оставленія Базарджика сопряжено было съ большими затрудненіями; лѣсистая мѣстность, изрытая оврагами, черезъ которые вели однѣ только узкія и иногда очень крутыя тропинки, крайне задерживавшія спускъ и подъемъ артиллеріи и обозныхъ фуръ, заставляла удвоить мѣры предосторожности. Къ тому же вооруженные жители, разсѣянные по лѣсамъ, пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ для нападенія на людей или же на транспорты. Только за Козлуджею, по мѣрѣ подъема въ горы, край принималъ болѣе привѣтливый видъ; долины, орошаемыя небольшими ручьями, расширялись.

Всѣ вопросы, связанные съ движеніемъ къ Шумлѣ, вновь обсуждались на военномъ совѣтѣ, собравшемся у государя 7-го (19-го) іюля въ Енибазарѣ. На этомъ совѣтѣ возбужденъ былъ, между прочимъ, вопросъ относительно того, что императоръ, продолжая наступленіе въ избранномъ вновь направленіи, подвергаетъ себя опасности быть окруженнымъ между Варною, Силистріею и Шумлою превосходными силами противника, подобно Петру Великому на берегахъ Прута въ 1711 году.

No Bloubace ment notagnetuse прашень. веше выноконревосродивинера adualactuarescuto utoblegeniu ment, les housin sens, ust havingous Tany enory unerates remet donat years ne på Deffaceliak observasense beg & Sankan bussept of muston resp-- us frikes read of noutes, bonursials attressence or bance; nametants beelder, reefrede duk wesels parenunderice, haero goaefoubants ment usbaceure unperbebas ch luysokonorumente un per apractico Hamer Aberokoupelover odujensely Icokopserousiu aufa, Allungiu Prourt. 27 DEwack 1834. Toda.

chee Cobejeweennee wormenie Elo

Thebowog ogmeetemby Shumping

Maholary, redr washern's yesto
man rome rabragewins Deal

coloqueeres bo Thym bo Faran
coloqueeres bo Thym bo Faran-

30. Denasyn 2834.



Симеоновскій мость въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія.

(Съ литографіи того времени).

«Если бы Провидѣніе не предохранило меня отъ подобнаго бѣдствія,—спокойно возразилъ государь,— если бы я имѣлъ несчастіе попасть въ руки монхъ враговъ, то надѣюсь, что въ Россіи вспомнятъ многознаменательныя слова сенату моего прапрадѣда: если случится сіе послѣднее, то вы не должны почитатъ меня своимъ царемъ и государемъ, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственноручному повелѣнію, отъ васъ было требуемо».

 $\Theta$ то историческое припоминаніе, столь приличное въ настоящемъ случа $\dot{\mathbf{x}}$ , произвело потрясающее впечатл $\dot{\mathbf{x}}$ ніе на вс $\dot{\mathbf{x}}$ хъ присутствующихъ  $\mathbf{z}^{215}$ .

Рѣшено было, что 8-го (20-го) іюля послѣдуетъ общее наступленіе отъ Енибазара къ Шумлѣ, чтобы рекогносцировать силы противника и занять позицію въ виду его укрѣпленнаго лагеря. Это движеніе привело къ Буланлыкскому сраженію, результатомъ котораго было, что турки въ порядкѣ отступили въ свой укрѣпленный лагерь. Императоръ Николай во время дѣла распоряжался съ полнымъ спокойствіемъ, какъ будто дѣло шло о простомъ мирномъ маневрѣ. Очевидцы невольно припомнили Красное Село; сравненіе такъ и напрашивалось <sup>216</sup>. По окончаніп боя, государь объѣхалъ всѣ ряды войскъ, благодарилъ солдатъ и объявилъ, что проведетъ съ ними ночь на бивакѣ.

Занявъ послѣ дѣла 8-го (20-го) іюля высоты передъ Шумлою, русскія войска увидѣли передъ собою вершины минаретовъ города, который еще никогда не былъ занятъ непріятельскою арміей. Знаменитыя шумлинскія линіи тянулись передъ ними въ равнинѣ и поднимались по крутымъ высотамъ, кончаясь у отвѣсныхъ скалъ, замыкавшихъ долину. Нѣсколько выдвинутыхъ турецкихъ укрѣпленій были вооружены сильною артиллеріею, самый же городъ скрывался за плоскими холмами, и только на позади лежащихъ высотахъ виднѣлись зеленыя палатки турецкихъ войскъ.

Шумла почти совершенно не была занята турецкими войсками въ концѣ мая (началѣ іюня), но ко времени появленія передъ крѣпостью русской армін Гуссейнъ-паша сосредоточилъ здѣсь до 40.000 человѣкъ, которымъ мы могли противопоставить не болѣе 30.000 человѣкъ, въ составѣ 48 баталіоновъ и 36 эскадроновъ. Вотъ къ какой скромной цифрѣ была приведена дѣйствующая противъ Турціи армія, вычитая изъ нея отдѣльные отряды, направленные къ Варнѣ и къ Праводамъ.

При такихъ невыгодныхъ для насъ условіяхъ началась такъ называемая блокада Шумлы, которая безъ всякаго результата приковала къ себъ главныя силы русской арміи, принудивъ въ слѣдующемъ году предпринять вторичную кампанію противъ Порты. Для осуществленія блокады остановились на рѣшеніи занять высоты, простирающіяся до Шумлы, и построить здѣсь систему редутовъ, которые могли бы служить другъ

другу взаимною поддержкою. Въ ночь съ 8-го (20-го) на 9-е (21-е) іюля приступили къ устройству укрѣпленій, которыя лично назначены были государемъ на планѣ. Императоръ Инколайсамъ сдѣлалъ первый ударъ кпркою для рва перваго редута, названнаго «редутомъ Рудзевича». На третій день блокады перенесены были на позицію противъ Шумлы обѣ главныя квартиры.

Вслѣдъ за этимъ первымъ укрѣпленіемъ явилась постепенно цѣлая система редутовъ, числомъ до 27-мп, возведенныхъ въ виду противостоявшихъ имъ непріятельскихъ верковъ. Всѣ эти редуты построены были въ такомъ разстояніи отъ турецкаго лагеря, что подвергались огню крѣпостной артиллеріи, но съ своей стороны, конечно, не могли бороться съ нею успѣшно изъ полевыхъ орудій. Предположено было постепенно придвигать редуты къ высотамъ, и затѣмъ слѣдовало уже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, начать противъ нихъ дѣйствовать. Но турки воспрепятствовали исполненію подобнаго предположенія тѣмъ, что сами начали выдвигать отдѣльныя укрѣпленія, въ виду ближайшихъ къ нимъ редутовъ. Сильный артиллерійскій огонь, которымъ хотѣли противодѣйствовать заложенію непріятельскихъ укрѣпленій, не привелъ къ желаемой цѣли. Но этимъ не исчерпывались еще всѣ затрудненія, встрѣченныя русскою арміею въ дѣйствіяхъ своихъ противъ Шумлы.

Для того, чтобы задуманную въ главной квартирѣ блокаду сдѣлать дѣйствительною, предстояло еще отдѣлить отъ главныхъ силъ большое число самостоятельныхъ отрядовъ, которые не могли быть слабыми, такъ какъ непріятель, благодаря закрытой и пересѣченной мѣстности, могъ скрытно подойти и неожиданно напасть на нихъ въ значительно превосходныхъ силахъ, нисколько не ослабляя себя съ фронта въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ. Между тѣмъ съ нашей стороны, по отдѣленіи всѣхъ этихъ отрядовъ, необходимо было оставаться еще настолько сильными въ открытомъ полѣ, чтобы противостоять возможному наступленію турокъ. Но, такъ какъ наши облегающія войска были вообще слабѣе непріятеля, котораго предстояло блокировать въ Шумлѣ, то они подвергались опасности быть разбитыми по частямъ.

Но предположивъ, что намъ удалось бы въ самомъ дѣлѣ голодомъ принудить турецкій гарнизонъ къ отступленію, которому отнюдь нельзя было бы воспрепятствовать, благодаря множеству выходовъ изъ этой горной крѣпости и дорогъ, разсѣянныхъ на протяженіи нѣсколькихъ миль,—то обладаніе Шумлою нисколько не поправило бы нашихъ дѣлъ. Дѣйствительно эта крѣпость, обращенная фронтомъ къ сѣверу, требуетъ для своей защиты присутствія сильной армів, которой графъ Витгенштейнъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи; затѣмъ обладаніе Шумлою вовсе не открывало прохода черезъ Балканы, продовольствіе арміи не было здѣсь нисколько обезпечено, и въ заключеніе все-таки пришлось бы приступить къ покоренію Варны.

Вскорѣ стало очевиднымъ, что въ виду пассивнаго образа обороны, усвоеннаго себѣ турками, нельзя разсчитывать и въ будущемъ на какой либо усиѣхъ подъ Шумлою. Поэтому вслѣдствіе полной невозможности рѣшить исходъ кампаніи сраженіемъ въ открытомъ полѣ пришлось, въ силу необходимости, подумать о Варнѣ, взятіе которой представляло отнынѣ единственный способъ приличнымъ образомъ закончить походъ 1828 года.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности нашихъ операцій подъ Шумлою; отмѣтимъ только нѣкоторыя черты, относящіяся къ пребыванію и дѣятельности императора Николая въ блокадномъ лагерѣ.

Два раза въ день государь, сопровождаемый великимъ княземъ Михаиломъ Навловичемъ и свитою, объёзжалъ лагерь во всёхъ направленіяхъ, посёщалъ аванпосты, осматривалъ укрёпленія, входилъ въ палатки и разспрашивалъ офицеровъ и солдатъ. Всякій же разъ, какъ изъ Шумлы открывали огонь, онъ при первомъ пушечномъ выстрёлё лично являлся на мёсто дёйствій, чтобы судить о положеніи дёлъ. Нерёдко государь самъ руководилъ дёйствіемъ артиллеристовъ и вопреки убёжденіямъ окружавшихъ его лицъ наблюдалъ за непріятельскимъ огнемъ, подвергаясь нерёдко явной опасности. Турки дёлали частыя вылазки, съ цёлью препятствовать нашимъ работамъ, но почти каждый разъ были отражаемы съ урономъ; тёмъ не менёе всякое подобное дёло увеличивало лишь среди нашихъ войскъ число раненыхъ безъ достиженія существенной пользы. Послё боя государь лично награждалъ многихъ нижнихъ чиновъ, прикрёпляя къ груди отличившагося крестъ и поощряя его къ совершенію новыхъ подвиговъ 217.

Пока русская армія безцільно расходовала свои силы подъ Шумлою, діла подъ Варною оставались въ самомъ неудовлетворительномъ положеніи. Наконець, къ слабому отряду генерала Ушакова начали подходить привезенные моремъ изъ-подъ Анапы 13-й и 14-й Егерскіе полки, а вмісті съ тімъ явился передъ Варною адмиралъ Грейгъ съ черноморскимъ флотомъ. Князь Меншиковъ, прибывшій въ Каварну 13-го (25-го) іюля, вызванъ былъ государемъ въ главную квартиру и получилъ здісь повеліне принять начальство надъ отрядомъ, предназначеннымъ для дійствій противъ Варны. Сверхъ сего, императоръ Николай принялъ тогда внезапное рішеніе оставить блокадныя войска и пойхать къ Варні для распоряженій относительно осады этой крізпости, а затімъ совершить кратковременную пойздку въ Одессу моремъ.

Повидимому, императоръ Николай сознаваль уже въ это время ошибочность воззрѣній, проводимыхъ графомъ Дибичемъ. Дѣйствительно, объясняя въ письмѣ къ цесаревичу побудительныя причины своего отъѣзда изъ-подъ Шумлы, государь называлъ уже Варну ключемъ кампаніи, присовокупляя, что море и прибрежье составляютъ нашу настоящую операціонную базу <sup>218</sup>.

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Петербургскіе типы въ началь прошлаго стольтія. Дворникъ и почталіонъ. (Съ рисунка съ натуры Џједровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ по поводу рѣшенія, принятаго императоромъ Николаемъ, пишетъ:

«Графъ Дибичъ, никогда ни въ чемъ не сомнѣвавшійся и зашедшій слишкомъ далеко, продолжалъ предсказывать скорое паденіе Шумлы. Всв прочіе генералы начинали въ томъ сомнаваться, и каждый потерянный день все болже и болже подтверждаль ихъ печальныя предвидѣнія. Государь, одаренный при всемъ кипучемъ своемъ жарѣ вѣрнымъ сужденіемъ и взглядомт, вскорѣ самъ убѣдился въ безполезности нашихъ усилій и въ двусмысленности угрожающаго намъ положенія. Онъ призналъ ниже своего достоинства напрасно тратить время передъ неприступною позиціею, тѣмъ болѣе, что высшіе интересы требовали присутствія его на другихъ пунктахъ.

«Государь, еще не видавшій черноморскаго флота, захотёль взглянуть на него и, вмёстё съ тёмъ, сдёлать первыя распоряженія къ осадё Варны, потомъ отправиться моремъ въ Одессу, съ цёлью осмотрёть резервные баталіоны, формировавшіеся тамъ для укомплектованія дёйствующей арміи, и, наконецъ, посвятить нёсколько дней дёламъ государственнаго управленія».

Такимъ образомъ, переломъ, совершившійся во взглядахъ императора Николая Павловича, обезпечилъ до нѣкоторой степени приличный псходъ кампаніи, исправивъ, насколько это было возможно, шумлинскія увлеченія графа Дибича.

Передъ своимъ отъёздомъ государь назначилъ генералъ-адъютанта Воннова командующимъ всею кавалеріей дѣйствующей армін, а принца Евгенія Виртембергскаго командиромъ 7-го корпуса. Графъ Дибичъ долженъ былъ остаться въ Шумлѣ и руководить попрежнему графа Витгенштейна.

При выёздё изъ шумлинскаго лагеря, императора Николая сопровождали только великій князь Михаилъ Павловичъ, генералъ-адъютанты Васильчиковъ и Бенкендорфъ, графъ Нессельроде, графъ Матусевичъ, графъ Станиславъ Потоцкій, генералъ Адлербергъ и нѣсколько другихъ лицъ. Дорога въ Варну была далеко не бєзопасна, пролегая по сильно пересѣченной мѣстности, наполненной турецкими шайками, сильно затруднявшими сообщенія въ тылу арміи своими безпрерывными нападеніями на наши транспорты; тѣмъ не менѣе, Бенкендорфу лишь съ большимъ трудомъ удалось уговорить государя приказать слѣдовать при себѣ для конвоя Сѣверскому конно-егерскому полку, тремъ сотнямъ Атаманскаго полка, двумъ баталіонамъ 19-го Егерскаго полка и Донской батареѣ.

Еще 12-го (24-го) іюля графъ Дибичъ сообщиль адмиралу Грейгу слѣдующія извѣстія о предстоявшемъ переѣздѣ государя изъ шумлинскаго лагеря къ Варнѣ:

«По прибытіи ввѣреннаго вамъ флота къ крѣпости Варнѣ, его величество намѣренъ прибыть туда для обозрѣнія крѣпости и окружнаго мѣстоположенія, а равно для осмотра флота, вслѣдствіе чего и предсставляеть вамъ кзбрать удобное и безопасное мѣсто, гдѣ бы его величество могъ сѣсть на катеръ для пріѣзда на адмиральскій корабль. Сверхъ того, государь императоръ, полагая, что ходъ военныхъ дѣй-

ствій, можеть быть, дозволить его величеству отбыть на время въ г. Одессу, желаеть, чтобы ваше высокопревосходительство на сей случай приготовили для сего плаванія одинь фрегать или другое удобное судно и пароходь, также сдёлали бы всё нужныя распоряженія для нагруженія на сіи суда двухъ колясокъ и другихъ багажей и вещей какъ его величества, такъ и прочихъ лицъ, имѣющихъ сопровождать высочайшую его особу».

16-го (28-го) іюля, адмиралъ Грейгъ отв'єчалъ съ корабля «Парижъ», при м'єстечкі Каварн'є:

«Въ настоящее время нѣтъ другого удобнѣйшаго мѣста для прибытія на флотъ государя императора, какъ Каварна; когда же назначенное для осады Варны войско подойдетъ къ сей крѣпости и расположится такимъ образомъ, что однимъ изъ фланговъ будетъ примыкать къ берегу моря, тогда не благоугодно ли будетъ его императорскому величеству въ семъ мѣстѣ сѣсть на флотъ, со стороны котораго и будетъ устроена тамъ надежная пристань. Заливъ Саганлыкъ кажется мнѣ удобнѣйшимъ пунктомъ для таковой пристани».

Вотъ при какой неопредѣленной, къ тому же и не безопасной, обстановкѣ предстояло императору Николаю совершить переѣздъ къ крѣпости Варнѣ.

### III.

21-го іюля (2-го августа), около девяти часовъ утра, императоръ Николай оставилъ шумлинскій лагерь въ сопровожденіи назначеннаго для сего конвоя, направляясь по той самой дорогѣ, по которой слѣдоваль съ войсками двѣ недѣли тому назадъ. По распоряженію генеральадъютанта Бенкендорфа, оба баталіона пѣхоты выступили еще наканунѣ, съ приказаніемъ остановиться на половинѣ дороги, между Шумлою и Козлуджи, для наблюденія за этою наиболѣе опасною частью мѣстности, равно какъ для того, чтобы не слишкомъ ихъ утомить переходомъ заразъ слишкомъ въ 35 верстъ. Прибывъ благополучно въ Енибазаръ, государь, не останавливаясь, продолжалъ путь, желая скорѣе достигнуть конечной цѣли переѣзда.

Императоръ, казалось, не подозрѣвалъ опасностей, ему грозившихъ, и даже настолько увѣренъ былъ въ своей безопасности, что лично приказалъ Конно-Егерскому полку и конной батареѣ воротиться въ лагерь подъ Шумлу. «Зачѣмъ напрасно утомлять людей?— сказалъ Николай Павловичъ генералъ-адъютанту Бенкендорфу:— они будутъ полезнѣе въ лагерѣ, нежели здѣсь. На насъ не нападутъ, а въ случаѣ надобности мы сумѣемъ отбиться».

Къ счастію, приказаніе, данное государемъ, не успѣли привести еще въ исполненіе, какъ вдругъ прискакалъ казакъ съ извѣстіемъ, что дорога преграждена отрядомъ турецкой кавалеріи. Бенкендорфу повельно было немедленно воротить конныхъ егерей, которые по приказанію государя уже остались въ тылу; отрядъ построился въ боевой порядокъ, и турки, увидѣвъ нашу готовность къ бою, отступили къ окрестнымъ горамъ и скрылись въ лѣсу. Послѣ случившейся тревоги уже не помышляли болѣе объ отсылкѣ въ Шумлу артиллеріи и конныхъ егерей; императоръ наконецъ убѣдился, что путешествіе его сопряжено было съ дѣйствительною опасностью. «Я придерживалъ при себѣ весь конвой», написалъ императоръ Николай графу Дибичу <sup>219</sup>. Государь продолжалъ затѣмъ безпрепятственно путь до Туркъ-Арнаутлара, гдѣ стояла биваками высланная впередъ пѣхота; отобѣдавъ и отдохнувъ здѣсь, Николай Павловичъ двинулся далѣе на Козлуджу.

Дорога шла по мѣстности, перерѣзанной горами, лѣсами, и представляла собою непривлекательный видъ, внушая справедливыя опасенія пасчеть благополучнаго исхода дальнѣйшаго переѣзда въ Варну; она была покрыта гніющими трупами животныхъ, заражавшими воздухъ, потому что волы и обозныя лошади издыхали отъ жажды и изнуренія на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ были покидаемы своими погонщиками. Коегдѣ попадались обломки экипажей и остатки обозовъ, разграбленныхъ или сожженныхъ непріятелемъ.

«Отвѣтственность въ безопасности государя лежала преимущественно на мнѣ, въ качествѣ командующаго главной его квартирой, — пишетъ Бенкендорфъ. — Меня невольно обнималъ ужасъ при мысли о слабости защиты, окружавшей владыку могущественной Россіи; вся наша сила состояла изъ 700 человѣкъ пѣхоты и 600 конницы, и съ этою горстью людей мы шли по пересѣченному горами и рѣчками краю, гдѣ предпріимчивый непріятель, имѣвшій еще на своей сторонѣ и ревностную помощь жителей, могъ напасть на насъ и одолѣть, благодаря численному перевѣсу. Я взялъ всѣ возможныя въ нашемъ положеніи мѣры предосторожности, но сердце мое сильно билось».

Вечеромъ, довольно поздно, государь прибылъ въ Козлуджу; отрядъ расположился лагеремъ близъ плохого редута, которымъ прикрывался находившійся тамъ казачій этапъ. Едва успѣли составить ружья въ козлы, какъ въ долинѣ послышались крики и ружейные выстрѣлы. Казакъ явился просить помощи для обоза съ провіантомъ, на который напали турки позади нашей позиціи. Государь тотчасъ выслалъ пѣхоту на помощь, но, когда люди подоспѣли къ мѣсту боя, турки успѣли уже скрыться, убивъ нѣсколько погонщиковъ и уведя съ собою воловъ. Императоръ провель ночь въ солдатской палаткѣ.

Въ тотъ же вечеръ прибылъ курьеръ съ донесеніями отъ князя Меншикова, извѣщавшаго государя, что онъ вступилъ въ командованіе отрядомъ генерала Ушакова, расположеннаго близъ Варны, и тотчасъ

Charocapso, Maderinamin Buumpu!

Machaburh, Gadyoeckoe bedure gracefie.

Brepa bioberey vient nhago nyugadeho.

Cyedenda han odreaka go no useho;

elerovire cohoruh herer R. est. kuk:

Abragohir, remo Lougelago npubersaho

Byptely cerutrire se novreeefu ykasto

oman' Gehhr, komogypa unganho.

- resteuro, komogypa unganho.

mirumen unomahy cooduguro.





Петеобургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Мастеровые.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

по прибытіи послаль одинь баталіонь, для открытія сообщенія съ Каварною и высадившеюся здёсь егерскою бригадой, прибывшей изъподъ Анапы съ черноморскимъ флотомъ. Въ письмё къ государю князь Меншиковъ предупреждаль, что для обезпеченія его переёзда необходимъ сильный конвой, такъ какъ мёстность переполнена разбойниками; по мнёнію князя, слёдовало очистить окрестности Козлуджи <sup>220</sup>.

Ночь прошла безъ всякой тревоги. 22-е іюля государь провель въ лагерѣ, расположенномъ при Козлуджѣ; рѣшено было ожидать дальнѣйшія извѣстія изъ отряда князя Меншикова. Императоръ Николай отпраздноваль въ Козлуджѣ день тезоименитства императрицы Маріи Өеодоровны. За неимѣніемъ священника нельзя было даже отслужить молебенъ; все празднество ограничилось тѣмъ, что государь произвелъ смотръ войскамъ своего конвоя и казакамъ, составлявшимъ гарнизонъ Козлуджи, одарилъ ихъ деньгами, приказалъ раздать чарку вина и за скромной трапезой провозгласилъ здоровье императрицы-матери.

«Тутъ, подъ солдатскими палатками, — пишетъ Бенкендорфъ, — мы провели 22-е іюля, столько лѣтъ ознаменованное блестящимъ петергофскимъ праздинкомъ. Этотъ контрастъ крайне поразилъ и государя, и всѣхъ насъ, и навѣялъ на наше общество невыразимую грусть».

Императоръ объявиль, что завтра, 23-го іюля, онь намѣренъ во всякомъ случаѣ продолжать движеніе къ Варнѣ. Въ виду подобнаго рѣшенія Бенкендорфъ еще до разсвѣта отрядилъ двѣ егерскія роты для занятія дороги, по которой предстояло слѣдовать государю. Едва замерцала утренняя заря, Николай Павловичъ сѣлъ на коня и хотѣлъ ѣхать во главѣ находившихся при немъ войскъ, но, уступая убѣдительнымъ просьбамъ всей его свиты, согласился занять мѣсто между авангардомъ и пѣхотою прикрытія. Къ счастію, государь былъ въ шинели, скрывавшей генеральскій мундиръ, и потому не отличался отъ лицъ свиты, спѣшившихъ сплотиться вокругъ него. При выходѣ изъ Козлуджинской долины путь пролегалъ черезъ густой лѣсъ, въ которомъ каждая трущоба могла служить засадою для непріятеля. Лѣсъ проѣхали благополучно, но едва конные егеря, замыкавшіе шествіе, вышли изъ него, какъ изъ опушки лѣса раздался выстрѣлъ, ранившій одного изъ егерей; виновника выстрѣла не удалось найти.

Во время дальнъйшаго движенія не произошло болье никакихъ приключеній, и посль ньсколькихъ часовъ взды достигли наконець открытой возвышенности, съ которой видньлся вдали Варнскій заливъ, городъ в русскій флотъ. «Видъ этотъ былъ столько же великольненъ, сколько для насъ радостенъ»,—замьчаетъ Бенкендорфъ. До отряда князя Меншикова оставалось еще полъ-дня взды; зной становился невыносимымъ; люди и лошади были до крайности утомлены. Поэтому остановились у небольшого редута, занятаго казачьимъ постомъ. Ночью получили извъстіе, что князь Меншиковъ 22-го іюля сбилъ турокъ съ позиціи, занятой ими на высотахъ къ съверу-востоку отъ Варны.

Въ пятомъ часу утра государь двинулся въ путь и къ девяти часамъ 24-го іюля (5-го августа) прибылъ на высоты, господствовавшія надъ Варною и занятыя отрядомъ князя Меншикова. У ногъ этой позиціи разстилался городъ, окруженный укрѣпленіями; можно было разсмотрѣть башни, валы, бастіоны, равно какъ орудія и ружья, сверкавшія на солнцѣ; минареты мечетей, закрытые дома и казавшіяся опустѣлыми улицы, по которымъ двигались одни солдаты. Повсюду замѣчались слѣды правильной, безмолвной дѣятельности, соотвѣтствовавшей осадному положенію города.

При въёздё въ лагерь императоръ Николай былъ встрёченъ княземъ Меншиковымъ. Осмотръвъ съ позиціи въ зрительную трубу Варну, государь объёхаль всё войска отряда, благодариль 13-й и 14-й егерскіе полки за славные ихъ подвиги подъ Анапою и обсудилъ съ княземъ Меншиковымъ планъ предстоявшей осады Варны 221. Затъмъ, позавтракавъ у начальствующаго осадой, императоръ Николай направился къ мѣсту, избранному для переѣзда на корабль. Пристань была устроена у греческаго монастыря св. Константина, въ девяти верстахъ отъ крепости, въ заливѣ Саганлыкѣ. Дорога къ берегу шла по крутымъ и поросшимъ лёсомъ скатамъ; въ маленькой бухтё путешественнковъ поджидала шлюнка съ матросами гвардейскаго экинажа. Выбхавъ изъ бухты, государь пересёль на пароходъ «Метеоръ», который подвезь его къ флоту, стоявшему на варискомъ рейдъ. На кораблъ «Парижъ» адмираль Грейгъ встретиль монарха съ рапортомъ; съ палубы корабля открывался видъ на всю крипость, можно было даже пересчитать амбразуры въ ея стънахъ. Черноморскій флотъ, состоявшій пзъ восьми линейныхъ кораблей, пяти фрегатовъ и семи меньшаго разм'вра судовъ (не считая транспортныхъ судовъ), величественно рисовался въ виду мпнаретовъ и пушекъ грозной, какъ ее величаетъ Бенкендорфъ, Варны. Осмотрівь корабль и отобідавь у адмирала, императорь Николай переъхалъ на фрегатъ «Флора», который въ семь часовъ снялся съ якоря для следованія въ Одессу. Когда поднять быль на фрегате императорскій штандарть, произведень быль салють со всёхь судовь, стоявшихь на рейдь. Погода была безподобная; умъренный попутный вътеръ предвъщаль спокойное и благопріятное плаваніе. По свидътельству Бенкендорфа, перевздъ совершенно походилъ на увеселительную прогулку 222.

Императоръ Николай оставилъ въ распоряжение князя Меншикова конвой, съ которымъ прибылъ къ Варнѣ изъ Шумлинскаго лагеря; въ виду того, что князь Меншиковъ имѣлъ въ своемъ распоряжении только съ небольшимъ 4.000 штыковъ, и это незначительное подкрѣпление представляло для осаждающаго существенную поддержку.

Неожиданный отъёздъ императора Николая изъ лагеря подъ Шумлою далъ англійской, французской и нёмецкой печати желанный поводъ къ распространенію самыхъ лживыхъ и фантастическихъ догадокъ. Не было предёла разнымъ нелёпостямъ, усердно измышляемымъ въ то время составителями газетныхъ статей. По всей Европё разнесся слухъ, будто императоръ Николай, самъ осажденный въ своемъ лагерё голодомъ и чумою, не хотёлъ снять внезапно осаду Шумлы, но передъ отъёздомъ приказаль отвести къ берегамъ Прута остатки армін, почти истребленной непріятельскимъ мечомъ и лишеніями, связанными съ продолжительнымъ походомъ. Вмёстё съ тёмъ указывали на то, что только новая кампанія можетъ рёшить участь борьбы, завязавшейся между Россіею и Портою, и утверждали, что при посредничествё Австріп и Англіи заключено уже перемпріе между обёнми воюющими имперіями.

Теперь вполн'є обрисовалось то пагубное вліяніе, которое оказало направленіе, данное главнымъ силамъ русской арміи при движеніи ихъ къ Шумл'є, въ ущербъ своевременному занятію Варны. Ошибочный планъ привелъ къ тому, что рішеніе діль на Балканскомъ полуострові затянулось на неопреділенное время, а недоброжелателямъ Россіи представилось обширное поле для затілнныхъ ими интригъ и дипломатическихъ козней. Во всякомъ случаї, благодаря безполезной траті людей и времени подъ Шумлою, въ соединеніи съ недостаточными силами, двинутыми черезъ Прутъ, утрачивалась всякая возможность помышлять о перенесеніи въ 1828 году войны за Балканы. Непізбіжность новой кампаніи въ слідующемъ году становилась очевидною даже для лицъ, не посвященныхъ въ тайны военнаго искусства; она являлась единственнымъ средствомъ, чтобы рішить нашу распрю съ блистательной Портою сообразно съ достоинствомъ Россіи.

Въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу императоръ Николай замѣтилъ:

«Все, что касается этой кампаніи, представляется мив неяснымъ, и я рѣшительно не могу высказать что либо опредѣленное относительно нашего будущаго... я надѣюсь, что милостивый Господь поможетъ намъ выпутаться изъ нея, какъ онъ помогалъ намъ въ несравненно болѣе трудныхъ обстоятельствахъ» <sup>223</sup>.

#### IV.

27-го іюля (8-го августа) князь Волконскій изъ оконъ хутора Рено, занимаемаго императрицею Александрою Өеодоровною близъ Одессы, услышаль салють фрегата, бросившаго якорь противъ этой дачи. Смотря въ подзорную трубу, князь узналь на палубѣ государя. Вскорѣ къ бебегу причалилъ катеръ, въ которомъ находился Николай Павловичъ; навстрѣчу ему выбѣжали императрица и великая княжна Марія Николаевна <sup>224</sup>.

«Государь съ обычною своею дѣятельностію, — пишетъ генералъадъютантъ Бенкендорфъ, — умѣлъ употребить въ пользу и пребываніе свое въ Одессѣ; онъ осмотрѣлъ резервные баталіоны и городскія заведенія и въ то же время занимался государственными дѣлами. Потомъ, желая взгля-

нуть на морскія учрежденія въ Николаевѣ, онъ отправился туда вмѣстѣ съ императрицею на корветѣ, который былъ буксируемъ пароходомъ. Въ минуту отплытія (13-го августа) пріѣхалъ курьеръ съ извѣстіемъ, что князь Меншиковъ опасно раненъ ядромъ, пролетѣвшимъ между его ногъ <sup>225</sup>. Надо было тотчасъ озаботиться его замѣщеніемъ. Государь велѣлъ мнѣ предложить начальство надъ варнскимъ отрядомъ графу Михаилу Семеновичу Воронцову и пріѣхать съ отвѣтомъ въ Николаевъ, куда я могъ поспѣть сухимъ путемъ въ одно время съ прибы-



Посъщеніе императорскимъ семействомъ тоней противъ Каменнаго острова въ Петербургъ.

(Съ гравюры, сдъланной по рисунку Бегрова).

тіємъ его туда моремъ. Воронцовъ съ радостію принялъ сдѣланное ему предложеніе и не далѣе какъ на другой день уже плылъ къ новому своему посту. Я поспѣшилъ съ вѣстью о томъ въ Николаевъ» <sup>226</sup>.

Государь вы халъ обратно изъ Николаева 15-го августа и прибылъ въ Одессу, послѣ сильной качки, къ утру 17-го августа.

Пока императоръ Николай находился въ Одессѣ, онъ получилъ крайне неблагопріятныя извѣстія о ходѣ нашихъ дѣлъ подъ Шумлою.

Хотя послѣ отъѣзда государя изъ-подъ Шумлы въ главной квартирѣ должны были наконецъ признать критическое положеніе, въ которомъ находилась армія, благодаря избранному плану дѣйствія, но случилось обратное: поставивъ себя разъ въ ложное положеніе, направивъ главныя силы къ Шумлѣ, стали предаваться надеждѣ достигнуть луч-

шаго результата дальнѣйшимъ еще развитіемъ принятой разъ ошибочной системы. Разсчитывали на нравственное превосходство собственныхъ войскъ и на неспособность непріятельскихъ полководцевъ. Послѣднее соображеніе дѣйствительно не было лишено основанія, но только до изъвъстнаго предѣла. Безспорно, что Гуссейнъ-паша бездѣйствовалъ, но зато, пользуясь выгодами своего положенія, онъ спокойно смотрѣлъ съ своихъ тѣнистыхъ, лѣсистыхъ высотъ, какъ русскіе среди безводной, безлѣсной равнины, подъ палящимъ зноемъ солнца, старались цѣною невъроятныхъ усилій и лишеній уничтожить у турокъ источники ихъ изобилія и безопасности. Съ 17-го (29-го) августа мы осуждены были быть пассивными зрителями торжества нашего противника; видно было, какъ длинные ряды верблюдовъ, навьюченныхъ продовольственными припасами, входили въ Шумлу по освободившейся дорогѣ, черезъ Эски-Стамбулъ и Кіостешъ.

Графъ Дибичъ заболѣлъ, а состояніе духа фельдмаршала также не вселяло къ себѣ довѣрія. Киселевъ писалъ 2-го (14-го) августа князю Меншикову: «Le vieux est affaissé par l'âge, la chaleur et les conseils de toutes nos vieilles ganaches». За всѣхъ бодрствовалъ генералъ-адъютантъ Киселевъ; онъ сочинилъ 25-го іюля (6-го августа) записку объ измѣненіи образа дѣйствій противъ Шумлы.

Мивніе его существенно заключалось въ томъ, что для возможно полнаго стѣсненія Шумлы слѣдуетъ занять долину Буюкъ-Камчика и стать твердою ногой на главномъ сообщеніи турокъ съ Константинополемъ черезъ Эски-Стамбулъ. Киселевъ полагалъ, что постояннымъ наблюденіемъ и изысканіемъ удобопроходимыхъ дорогъ на высоты въ тылъ Шумлы представится наконецъ возможность утвердиться на хребтѣ горъ и тѣмъ еще болѣе стѣснить укрѣпленный турецкій лагерь, «а, можетъ быть, съ помощью Божіею и занять оный» 227. Главнокомандующій рѣшился выполнить этотъ планъ, насколько позволяли ограниченныя средства, находившіяся въ его распоряженіи. Донося государю о своихъ распоряженіяхъ 29-го іюля (9-го августа), графъ Витгенштейнъ присовокупилъ, что «мѣра сія, вынужденная обстоятельствами и желаніемъ дать хотя нѣкоторой части армін наступательное дѣйствіе, не завѣряетъ однакожъ въ успѣхѣ главной цѣли, которая можетъ быть достигнута только усиленіемъ войскъ подъ Шумлою».

Обезпокоенный наступательными намёреніями русских войскъ и неприбытіемъ транспортовъ, Гуссейнъ-паша наконецъ встрепенулся и рёшился положить предёлъ осуществленію нашихъ намёреній; онъ атаковаль 14-го (26-го) августа оба фланга нашего расположенія, что привело къ бою при Стражё-Марашё, едва не сопровождавшемуся гибелью отрядовъ принца Евгенія Виртембергскаго. Казалось, что турки поняли наконецъ затруднительность положенія русской армін, но затёмъ Гус-

сейнъ-паша впалъ въ прежнее бездѣйствіе, опасаясь, повидимому, что малѣйшее неосторожное движеніе сорветъ лавры съ его чела, которыми увѣнчали полководца собственное бездѣйствіе и счастіе. Что же касается графа Витгенштейна, то ему оставалось только обратиться къ спасительной мѣрѣ — постепенно очищать позиціи, занятыя имъ въ тылу турокъ, и бросать одно укрѣпленіе за другимъ, сосредоточиваясь передъфронтомъ непріятельскаго лагеря.

По мѣрѣ ухудшенія положенія дѣлъ подъ Шумлою, становилось все важнѣе рѣшеніе относительно направленія, которое дано будетъ приближавшейся къ Дунаю гвардіи. Повидимому, императоръ Николай не сразу пришелъ къ рѣшенію двинуть гвардію къ Варнѣ. Шумла продолжала попрежнему привлекать вниманіе его; не разъ являлась мысль двинуть гвардію къ этому роковому пункту, «pour ne pas laisser une verrue pareille à notre dos», какъ выражался государь въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу <sup>228</sup>.

Извѣстіе о дѣлахъ 14-го августа подъ Шумлою рѣшило вопросъ о будущемъ назначеніи гвардіи; донесеніе застало еще государя въ Одессѣ и вызвало съ его стороны противъ фельдмаршала сильнѣйшій гнѣвъ, который выразился полностію въ письмѣ къ графу Дибичу отъ 21-го августа (2-го сентября):

«Ивеличъ только что прибыль, — пишетъ императоръ Николай, — и я не знаю, что сказать вамъ, любезный другъ, именно больше ли я возмущаюсь или опечалень темь, что у вась произошло. Мнё кажется, что со времени моего отъбзда и вашей болбзни все заснуло и идетъ наперекоръ здравому смыслу. Дъло 14-го, не знаю, какъ и назвать, и вы можете сказать отъ меня фельдмаршалу, что я не понимаю, какимъ образомъ онъ, командуя русскою арміей, допустиль турокъ у себя подъ носомъ занимать русскій редуть цілые 12 часовъ. Потеря орудій еще болве похвальна; вотъ уже восемь въ рукахъ турокъ, и что же сдвлано съ того времени, какъ стоятъ подъ Шумлою? Такъ ли должно исполнять мои положительныя приказанія? Узнавъ изъ вашего последняго донесенія, что турки разрушили деревню Стражу, я тотчасъ сталь опасаться, что они намфрены построить тамъ новую батарею, или редутъ, либо атаковать нась въ этомъ пунктъ; какимъ образомъ никто у васъ не догадался о томъ? Очищеніе Эски-Стамбула также прекрасное діло! Ну, что же делаеть вся собранная у вась несметная артиллерія: развъ она существуетъ для того, чтобы переморить съ голода лошадей, не сдёлавъ ни одного выстрёла? Наконедъ, что же думаетъ фельдмаршалъ, если онъ думаетъ! (Enfin qu'est ce que le maréchal pense donc, s'il pense)! Все это плачевно и скверно. Меня всего болѣе озабочиваетъ ранортъ Абакумова; все можетъ поправиться, но ежели намъ нечёмъ кормить армію, то что же остается дёлать, какъ не удалиться какъ можно скорѣе: прекрасный результатъ послѣ столькихъ пожертвованій!

«Уполномочиваю васъ исполнить предложенный вамъ планъ дъйствій. Приказываю, однако, чтобы фельдмаршаль остался съ своимъ штабомъ при корпусъ, который расположенъ будетъ у Енибазара. Я обойдусь безъ него въ Варнѣ; вамъ слѣдуетъ присоединиться ко мнѣ съ остальною частію 3-го корпуса и 20-мъ Егерскимъ полкомъ, оставя конно-егерскую дивизію въ Козлуджі, въ виді общаго резерва, для прикрытія нашихъ сообщеній, равно какъ для ноддержанія фельдмаршала или же Мадатова, если бы его оттеснили, либо же насъ, если въ томъ окажется надобность. Я отправляюсь сегодня послѣ обѣда. Баталіоны, назначенные на укомплектованіе 3-го корпуса, должны уже подойти къ вамъ по маршруту, присланному ко мит Виттомъ . . . . я двину гвардію, чтобы она прибыла къ Варив 29-го. Постарайтесь эвакупровать больныхъ и раненыхъ на Варну или Каварну; надъюсь также, что вы подумали обезпечить артиллерію, которую вы отсылаете. Необходимо обезпечить также дорогу на Силистрію и во всякомъ случав предупредить Рота, чтобы онъ былъ остороженъ . . . . Все это для меня крайне прискорбно, и, право, не знаю, какъ намъ удастся выйти изъ такого положенія. Сдълайте гласнымъ, что я очень недоволенъ начальниками, и что ихъ однихъ виню во всемъ.... Я подписалъ манифестъ о наборѣ четырехъ съ 500 . . . . . Вы пишете мнѣ, что вы приступите къ дѣйствію не прежде, какъ въ то время, когда я по прибытіи въ Варну найду это нужнымъ; но я предпочитаю развязать вамъ руки, чтобы вы могли предупредить событія, и не оставить вась въ неизв'єстности о томъ, что вамъ сл'єдуетъ предпринимать. И такъ, если по прибытіи графа Воронцова онъ признаетъ, что, по присоединеніи гвардіи, можно совершенно обложить крупость и надужться овладуть ею вскору, а вы не признаете опаснымъ стоять подъ Шумлою и будете имъть продовольствіе, то оставайтесь тамъ. Въ противномъ же случат, дъйствуйте по предложенному плану, но, ради Бога, спасайте больныхъ и раненыхъ, а также артиллерію. Если вы останетесь подъ Шумлою, то необходимо поднять духъ войска какимъ нибудь блистательнымъ подвигомъ. Не разъ предполагали овладъть редутомъ близъ Мараша, нельзя ли будетъ предпринять это дѣло? Если вы отойдете отъ Шумлы, то, по всей в роятности, васъ будутъ преследовать; можеть даже случиться, что сдълають это неосторожно, и представится возможнымъ воспользоваться подобнымъ обстоятельствомъ. Какъ только мы будемъ находиться въ открытомъ полѣ, то, располагая многочисленною артиллеріею и прекрасною нашей піхотою, окажется возможнымъ разбить непріятеля. Подумайте о томъ хорошенько, и да поможеть вамъ Богъ» <sup>229</sup>.

По получении графомъ Дибичемъ приведеннаго здёсь письма, фельдмаршаль быль сильно огорченъ, узнавъ, что онъ имёлъ несчастие навлечь

Pire.

Trive du bonteur le plus inagréciable à mon cour - celui de combattre sous s'us yeur et de donner à Notre Majeste Impéreuse de nouvelles preuses de dévouements sur le champ de bataille; qu'il me soit permis du moins, de porter à l'objectes, Nille, mes félicitations et mes soeur ardents, à l'occasion du 25. Juind!

Je n'ai point profite jusqu'à comoment,

de la permission que Notre Mujeste a daigne
m'accorder de lui écrire, parceque s'état satis.

faisant de la marche des affaires et l'esperit

calmeret tranquile de l'etersbourg, nem ont poine
fournis de sujet assez intéréssant, pour êtres

parti à la connoissance. Sout ce que je puis dire à ce sujet, c'est que tous et chacun en particulier, pinetres du sentiment de leur desoir et de l'esprets de Sotre Majesté, traspillent ance accord et confiance et redoublent de gele, pour continuer l'activité et l'energie, que Notre Majesté Impériale a su imprimer à l'expidition des affaires.

On est irredojou ici, de l'heureup début

de la campagne et du Brillant passage du Danube;

les sentemens d'attachement à Votre bersonne,

Sire; et de l'honneur national se direloppent

de la monière la plus honorable; toutes les

pensées et tous les voeup Yous accompagnent

et l'on se croit en droit de tout attendre des

glorieur travaux de Notre Majeste et de Sa

bruve elemée. It n'y a que la contenance

Ci1

des eternogers qui contratte singulierement avec la jour generale; ils paroissent effragés et joloup et du ducces qui accompanne toutes les entregrises 2. Notre Majeste et 2. l'ananimité à des vous et des pensees, qu'ils voyent regner ici. apres Your avoir porte, Sire, le plus grand sacrifice de moisse, je ferai tout ce que sero humainement possible, pour me rendr, digne de Notre confiance dans la penible Iphere d'activité où il sous a plu de me placer Je suis asec le plus profond respects Sire. de Notre Alujeste Imperiale L'sujet le plus desouré

C. A. Czerniches Juin 1828.



на себя неудовольствіе и гивать государя за двло 14-го августа подъ Шумлою. Стараясь оправдать себя въ письмв отъ 27-го августа (8-го сентября) къ императору Николаю, главнокомандующій между прочимъ замвтилъ, что онъ ни одного шагу не предпринималъ безъ соввщанія



Императоръ Николай Павловичъ и герцогъ Лейхтенбергскій (Съ литографіи того времени).

съ графомъ Дибичемъ, и въ заключение сказалъ: «Объяснивъ истину сего дѣла, я долженъ откровенно признаться предъ вами, государь, что на важномъ посту, мною занимаемомъ, должно имѣть неусыпную дѣятельность, которая, чувствую, къ несчастью, во мнѣ чрезвычайно осла-

билась, какъ отъ старости, такъ и отъ нѣсколькихъ рецидивовъ здѣшней лихорадки, которая произвела во мнѣ чрезвычайную слабость, а для того осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить ваше императорское величество, дабы не подвергнуть себя чрезъ какое либо упущеніе гнѣву вашего императорскаго величества, за что долженъ бы былъ дѣлать себѣ упреки до конца жизни моей, уволить меня отъ столь важнаго дѣла» <sup>230</sup>.

Въ отвѣтъ на это заявленіе главнокомандующаго государь выразилъ желаніе, чтобы фельдмаршаль остался на своемъ посту до конца кампанія.

Хотя извѣстія, полученныя изъ-подъ Шумлы, были весьма прискорбнаго свойства, но неудачи 14-го августа несомнѣнно благопріятно повліяли на послѣдующія рѣшенія. Отнынѣ рѣшено было обратить главныя усилія противъ Варны и двинуть туда для поддержанія осаждавшихъ ее войскъ гвардію. Шумлинскій кошмаръ наконецъ кончился <sup>231</sup>.

21-го августа (2-го сентября), послѣ обѣда, императоръ Николай отправился изъ Одессы на фрегатѣ «Флора» въ Варну <sup>232</sup>. Сначала благопріятный вітеръ позволяль разсчитывать на благополучный исходъ плаванія, но къ утру в'єтеръ, перем'єнивъ свое направленіе, перешелъ въ бурю. «Вийсто того, чтобы подвигаться впередъ,—пишетъ генералъадъютантъ Бенкендорфъ, — насъ относило назадъ, и никакое лавированіе не приносило пользы. Капитанъ предсказывалъ, что такой же вътеръ будеть продолжаться еще нёсколько дней, и предлагаль въ избёжаніе несчастія воротиться въ Одессу. Государь, нетерп'вливо желавшій поскоръе быть въ Вариъ, принялъ ръшение ъхать туда сухимъ путемъ и повелёль повернуть назадь, къ Одессё. Вётерь стремительно несь насъ къ городу, такъ что не было почти возможности держаться на всѣхъ парусахъ. Еще очень далеко отъ цѣли насъ застигла страшная темь; буря все болѣе и болѣе разыгрывалась; къ ней присоединилась гроза, и только при блескъ молніи мы иногда могли видъть берегь. Маякъ, на который мы должны были держать курсъ, по непростительной небрежности не горѣлъ; мы нашлись вынужденными дѣлать ночные сигналы брандвахтъ, которая вскоръ стала намъ на нихъ отвъчать. Одесскіе огни и дома, осв'єщенные молнією, служили намъ дальн'єйшимъ указаніемъ, и около полуночи фрегатъ бросилъ якорь.

«Государь сошель въ шлюнку, и насъ повезли къ берегу. Погода была самая ужасная; мы высадились въ совершенной темнотѣ; не встрѣчая ни души, побрели по липкой грязи къ дому графа Воронцова. У входа туда я разстался съ государемъ и пошелъ на квартиру князя Волконскаго, который страшно перепугался, увидѣвъ меня вдругъ у своей кровати, когда считалъ насъ въ морѣ и ближе къ Варнѣ, чѣмъ къ Одессѣ. Императрица и весь городъ не меньше были удивлены этимъ неожиданнымъ возвращеніемъ.

«Я немедленно занялся всёми распоряженіями къ сухопутной потадкі и посліє об'єда 23-го августа (4-го сентября) уже мчался съ государемь въ коляскі <sup>233</sup>. Одинъ фельдъегерь поскакаль впередъ для заготовленія лошадей на мое имя, другой слідоваль за нами, и ими ограничивалась вся государева свита. Прочіе остались на фрегаті, которому веліно было снова итти къ Варні, какъ только позволить вітеръ.

«24-го августа (5-го сентября), мы прівхали въ Сатуново при такой же ногоду, которая сопровождала нашъ возврать въ Одессу, и въ такую темноту, что перевздъ черезъ длинную плотину и мостъ надо было отложить до разсвёта. Въ этихъ мёстахъ, оглашавшихся при первой нашей переправ' громомъ пушекъ и кликами двухъ сражавшихся армій, царствовало теперь глубочайшее безмолвіе. По ту сторону Луная намъ пришлось довольно долго ждать лошадей. Дороги были совершенно испорчены; большой ласъ, которымъ должно было проважать, славился разбойничьимъ притономъ: насъ конвопровали всего четыре казака на дрянныхъ лошаденкахъ. Вывхавъ оттуда на открытое мъсто, мы встрътили множество болгаръ, которые, спасаясь отъ хищничества турокъ, блуждали по краю съ женами, детьми и всемъ своимъ имуществомъ. Подобно имъ, могли тутъ шататься и турецкія партіп; самые эти болгары и особенно некрасовцы, воры по ремеслу, могли напасть на нашу коляску. Государь, незнакомый со страхомъ, спокойно въ ней спалъ, или велъ со мною живую бесъду, какъ бы на переъздъ между Петербургомъ и Петергофомъ. Мнѣ же было вовсе не до сна и не до разговоровъ 234. Въ Бабадаг в государь подробно осмотрвлъ находившійся тамъ небольшой госпиталь; почти всё врачи лежали больные; смертность уже причиняла такія опустошенія, отъ которыхъ отцовское его сердце обливалось кровью.

«Отсюда на клячахъ и съ ничтожнымъ конвоемъ отправились въ Кюстенджи. На пути къ этой крѣпости насъ застигла ночь. По скверной и почти непроложенной дорогѣ надо было волочиться чуть-чуть не шагомъ. Мѣстами огни просвѣчивали сквозь мракъ, но чьи — свои или непріятельскіе? Наконецъ, по правильному ихъ расположенію мы догадались, что тутъ стоятъ наши войска, и вскорѣ признали палатки и оклики нашихъ. Мы очутились среди лагеря гвардейской легкой кавалерійской дивизіи. Государя узнали по голосу, и въ минуту всѣ генералы, офицеры и солдаты высыпали къ палаткѣ дивизіоннаго командира генералъ-адъютанта Чичерина, у которой остановилась наша коляска. Восторгъ увидѣть такъ неожиданно государя былъ неописуемъ, и еще возросъ при извѣстіи, что онъ проѣхалъ почти одинъ около 200 верстъ по непріятельской землѣ. Необходимо было поѣсть и отдохнуть. Намъ подали хорошій супъ и постали хорошія постели.

«Рано утромъ государь сдёлалъ смотръ полкамъ Драгунскому, Гусарскому и Уланскому, съ принадлежащими къ нимъ конными батареями. Конно-Егерскій, по усиленной моей просьбі, былъ посланъ къ Мангаліи, для занятія эшелонами нашей дороги. Государь остался чрезвычайно доволенъ превосходнымъ сбереженіемъ всёхъ этихъ полковъ, и, дібствительно, люди и лошади, казалось, только что выступили въ походъ. Поблагодаривъ всёхъ и езглянувъ на госпиталь и магазины въ Кюстенджи, государь поёхалъ даліве.

«Въ Мангаліи, небольшомъ городкѣ на берегу моря, онъ навѣстилъ больныхъ, которые, за недостаткомъ одного просторнаго помѣщенія, размѣщались въ пятидесяти домахъ. На обходъ ихъ, по смертельной духотѣ, потребовалось слишкомъ два часа. Для всѣхъ этихъ маленькихъ госпиталей оставалось всего лишь два медика, и изъ нихъ уже одинъ лежалъ въ горячкѣ; всѣ прочіе пали жертвами утомленія и климата. Такой же недостатокъ былъ и во всей госпитальной прислугѣ, въ людяхъ на кухняхъ и пр. Государя сильно разстроило это печальное положеніе. Къ вечеру (25-го августа) мы пріѣхали въ Каварну, гдѣ находился главный царскій обозъ. Государь и тутъ пошелъ осматривать больныхъ, а я занялся отправленіемъ обоза къ Варнѣ, куда, за два дня передъ тѣмъ, выступила гвардія 235.

«Между тѣмъ и фрегатъ, везшій свиту изъ Одессы, прибыль въ Каварну. Графъ Потоцкій сошелъ на берегъ для нужныхъ распоряженій, а вслѣдъ затѣмъ государь подъ вечеръ (26-го августа) сѣлъ въ шлюпку, которая при очень сильномъ вѣтрѣ привезла насъ на фрегатъ «Флора».

«На другое утро (27-го августа) фрегатъ бросилъ якорь посреди флота противъ Варны. Видъ на нее во многомъ измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ мы стояли тутъ въ первый разъ. Греческія церкви и магометанскія мечети, возвышавшіяся надъ прочими строеніями, были дійствіемъ нашихъ бомбъ и ядеръ или разрушены или обезображены. Отрядъ, которымъ командовалъ прежде князь Меншиковъ, и который мы оставили на высотахъ, далеко внѣ пушечныхъ выстрѣловъ, спустился внизъ и посредствомъ параллелей и траншей пододвинулся къ крѣпостнымъ ствнамъ. Демонтиръ-батареи двйствовали, съ промежутками, день и ночь; каждый изъ линейныхъ кораблей выходилъ по очереди на полъ-выстрѣла отъ города и громилъ его изъ своихъ орудій. Графъ Воронцовъ сталъ лагеремъ въ виноградникахъ и садахъ, которые давали все удобство прикрывать осадныя работы; часть экипажей съ судовъ была обращена въ прислугу на батареи; наконецъ гвардейская пѣхота занимала гребень горы. Все это вмъстъ представляло картину очень разнообразную и живую. Государь и часть его свиты пом'єстились на кораблѣ «Парижъ», а остальные въ палаткахъ возлѣ гвардейскаго лагеря, гдф расположился и обозъ.

«Государь сошель на берегь (въ день прибытія къ флоту 27-го августа) для свиданія съ княземъ Меншиковымъ, очень страдавшимъ отъ своей раны, а также для осмотра разныхъ лагерей и осадныхъ работъ и для посъщенія больныхъ и раненыхъ <sup>236</sup>. Число тъхъ и дру-



Императоръ Николай Павловичъ на охотѣ. (Съ портрета, находящагося въ музеѣ П. И. Щукина въ Москвѣ).

гихъ возрастало ежедневно, и государь съ истинно отеческою заботливостію не пропускалъ ни одного дня, чтобы ихъ не навъстить».

Императоръ Николай проводилъ ежедневно утро въ осадномъ лагерѣ, гдѣ велѣлъ раскинуть для себя палатку, и только къ закату солнца возвращался на «Парижъ». Нерѣдко, при спльномъ вѣтрѣ, спускъ на берегъ или входъ на корабль сопряжены были съ крайнею опасностью.

9-го (21-го) сентября, государь вызваль къ себѣ графа Дибича, повельвъ, однако, фельдмаршалу оставаться попрежнему подъ Шумлою <sup>237</sup>.

Несмотря на постепенное усиленіе средствъ атаки, турки съ необыкновеннымъ упорствомъ и свойственнымъ имъ искусствомъ отстанвали шагъ за шагомъ осажденную крѣпость. Наступила половина сен-

тября, а между тёмъ нельзя было еще предвидёть конца осады, тогда какъ взятіе Варны являлось необходимымъ заключительнымъ дёломъ оканчивающейся неудачной кампаніи 1828 года и залогомъ дальнёйшихъ успёховъ нашего оружія на Балканскомъ полуостровё.

Всѣ усилія атакующаго, съ самаго открытія постепенной атаки, ошибочно направлены были противъ перваго (приморскаго) бастіона Варны и не обѣщали рѣшительнаго результата. Хотя къ 12-му (24-му) сентября открыты были уже въ крѣпости двѣ бреши, одна въ первомъ бастіонѣ, а другая въ куртинѣ, примыкавшей къ второму бастіону, но существованіе ихъ нисколько не подвигало насъ къ завѣтной цѣли всѣхъ стремленій. Правда, брешь въ приморскомъ бастіонѣ была доступна для штурмующихъ колоннъ, но не подлежало сомнѣнію, что занятіе бастіона было бы сопряжено съ значительными потерями, а недавній примѣръ Браплова былъ еще у всѣхъ въ свѣжей памяти. Что же касается бреши въ куртинѣ возлѣ второго бастіона, то она независимо отъ своей неудобовсходимости еще прикрыта была находившейся во рву глубокой рытвиной, размѣры которой невозможно было изслѣдовать. Занятіе же бреши одного перваго бастіона, по мѣстнымъ особенностямъ этой части крѣпостныхъ верковъ, было бы недостаточно для овладѣнія Варною.

Въ такомъ незавидномъ положеніи находились осадныя работы, когда 12-го (24-го) сентября къ Варнѣ прибылъ командующій лейбъ-гвардіп сапернымъ баталіономъ полковникъ Шильдеръ, оставшійся по болѣзни въ Каварнѣ. Ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ, Шильдеръ предложилъ новый планъ дѣйствій, имѣвшій цѣлью вѣроятное овладѣніе крѣпостью безъ штурма. 15-го (27-го) сентября, онъ имѣлъ счастіе лично представить свои соображенія пмператору Николаю, п государь повелѣлъ немедленно приступить къ выполненію вновь предположенныхъ осадныхъ работъ.

Планъ полковника Шильдера состоялъ въ томъ, чтобы перенести атаку на середину куртины, между первымъ и вторымъ бастіонами, и, устроивъ въ куртинѣ пространный ложементъ, дѣйствовать изъ него по городу, принудивъ крѣпость къ сдачѣ безъ штурма. Но для исполненія новыхъ работь, при значительномъ ихъ количествѣ, недоставало рабочихъ, а потому было рѣшено и государемъ одобрено обратить главную атаку не на куртину, какъ предполагалъ Шильдеръ, а на второй бастіонъ, обрушивъ его минами. Къ работамъ приступлено было 15-го (27-го) же сентября. Находчивость и изобрѣтательность полковника Шильдера преодолѣли всѣ усилія храбрыхъ защитниковъ, и 22-го сентября (4-го октября) второй бастіонъ взлетѣлъ на воздухъ, и притомъ такъ, что онъ всталъ вверхъ дномъ, обратившись фронтомъ къ непріятелю; открылась здѣсь пологая брешь, и выброшенной землей засыпалась часть водяного ровика, находившагося въ глубпнѣ рытвины.

Какъ только государь получилъ донесеніе объ удачномъ взрывѣ второго бастіона, онъ послалъ полковнику Шильдеру черезъ флигель-адъютанта князя Суворова орденъ св. Георгія 4-й степени.

Продолжая преслѣдовать намѣченную пмъ цѣль, овладѣть крѣпостью безъ штурма, Шпльдеръ съ разсвѣтомъ 23-го сентября приступилъ къ веденію подступовъ по скату воронки, чтобы безъ большихъ потерь приблизиться къ ея гребню, обращенному къ непріятелю, и утвердиться на немъ.

Между тёмъ почему-то рёшено было 25-го сентября штурмовать брешь перваго бастіона, образованную въ немъ взрывомъ, произведеннымъ еще 21-го сентября. Безцёльный штурмъ стоилъ намъ до 200 человёкъ убитыми и ранеными и не привелъ къ цёли. Послё этой неудачи возвратились снова къ дальнёйшему исполненію работъ, предположенныхъ по первоначальному плану полковника Шильдера, и приступили къ заложенію минъ въ куртинё для образованія въ ней бреши.

Въ это время турки пришли наконець къ убѣжденію въ безполезности дальнѣйшаго сопротивленія и приступпли къ переговорамъ. 28-го сентября (10-го октября) повелѣно было прекратить осадныя работы.

Но передъ описаніемъ самой сдачи Варны необходимо сказать еще нѣсколько словъ о дѣйствіяхъ нашихъ на южной сторонѣ осажденной крѣпости.

По недостатку числительной силы осадныхъ войскъ, турки долгое время сохраняли свободу своихъ сообщеній въ южной части города. Только съ приходомъ гвардіи оказалось возможнымъ подумать о довершеніи обложенія и приступить къ нѣкоторымъ мѣрамъ, клонившимся къ пресѣченію неудобствъ, сопряженныхъ съ подобною обстановкою. Турки, пользуясь нашею малочисленностью, двинули войска для выручки осажденнаго города, и съ южной стороны Варны появился Омеръ-Вріоне, съ 30.000 человѣкъ. Съ нашей стороны одною изъ первыхъ мѣръ для наблюденія за сообщеніями непріятеля на этой мѣстности было расположеніе слабаго отряда генералъ-адъютанта Головина на полуостровѣ Галата, тыломъ къ мысу Галата-Бурну; занятую здѣсь позицію укрѣпили редутами.

Операціи, предпринятыя нами затѣмъ на южной сторонѣ Варны, среди лѣсистой, гористой и сильно пересѣченной мѣстности, ознаменованы были двумя неудачами: въ Гассанъ-Ларѣ и при Куртепэ.

Первое дёло происходило 10-го (22-го) сентября, въ которомъ польской армін флигель-адъютантъ графъ Залускій безцёльно погубиль, по собственной неосторожности, лейбъ-гвардін Егерскій полкъ. Послё Гассанъ-Ларскаго дёла войска генераль-адъютанта Головина были усилены до 8.000 человёкъ, начальство надъ которыми принялъ генералъадъютантъ Бистромъ. 16-го (28-го) сентября, турки атаковали занятую

нами позицію, но были отбиты, послѣ чего Омеръ-Вріоне отошель къ Куртенэ (Волчья гора), гдѣ приступиль къ устройству укрѣпленнаго лагеря. Въ это время со стороны Шумлы придвинулся принцъ Евгеній Виртембергскій; силы, которыми онъ располагаль, были весьма слабы и въ общей сложности не превосходили 8.000 человѣкъ. Императоръ Николай повелѣль принцу рѣшительно атаковать позицію Омеръ-Вріоне и соединиться съ отрядомъ генераль-адъютанта Бистрома <sup>238</sup>. 18-го (30-го) сентября, произошель въ Куртенэ кровопролитный бой, стоившій намъ до 1.400 человѣкъ; турки удержались на своей позиціи. Атака, произведенная противъ нихъ въ тотъ же день отрядомъ генераль-адъютанта Бистрома, также была отбита съ потерею 500 человѣкъ.

«Атака на Куртепэ, — пишетъ графъ Мольтке, — является однимъ изъ самыхъ блестящихъ дѣлъ похода 1828 года; хотя предположенное нападеніе и не увѣнчалось успѣхомъ, но храбрость русскихъ войскъ произвела на турокъ столь сильное впечатлѣніе, что послѣдствія этого боя существеннымъ образомъ повліяли на исходъ кампаніи. Примѣръ этотъ служитъ новымъ доказательствомъ, насколько строгое повиновеніе даже среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ представляетъ одну изъ первѣйшихъ военныхъ добродѣтелей. Вынужденный противъ своей воли руководить предпріятіемъ, успѣхъ котораго казался ему сомнительнымъ, принцъ Евгеній выполнилъ полученныя приказанія съ полною рѣшимостью и слѣпымъ повиновеніемъ. Только два баталіона оставлены были имъ въ резервѣ; всѣ прочія части выдержали кровопролитный бой, при чемъ пѣхота, почти совершенно лишенная содѣйствія кавареріи и артиллеріи, дѣйствуя какъ бы ощупью, сражалась съ истинно львиною храбростью» 239.

Послѣ боя 18-го (30-го) сентября положеніе Омеръ-Вріоне было блистательное. Насталь самый рѣшительный моментъ всей кампаніи. Освобожденіе Варны было во власти Омера и могло сопровождаться для насъ самыми плачевными послѣдствіями, даже обратнымъ движеніемъ за Дунай. Но, къ счастію, ничего подобнаго не случилось <sup>240</sup>. Омеръ-Вріоне пробылъ одиннадцать дней въ бездѣйствіи въ лѣсу; слышалъ, какъ взрывали въ Варнѣ одну мину за другою, и остался безучастнымъ свидѣтелемъ успѣховъ осаждающаго. Когда же русскія знамена взвились на развалинахъ крѣпости, онъ совершилъ поспѣшное отступленіе за Камчикъ, какъ бы пораженный событіемъ, подготовленнымъ собственнымъ бездѣйствіемъ.

3-го (15-го) октября, турки пытались перейти снова Камчикъ, но были отброшены съ большимъ урономъ <sup>241</sup>. Послѣ этого неудачнаго наступленія турки удалились въ Балканы, оставивъ противъ насъ небольшія партіи.

«Конечно, — справедливо заключаетъ графъ Мольтке, — отношенія, существующія между албанскимъ пашей и Оттоманскою Портой, не мо-

l'ist parfait, mois je vous pric de croire que je serai fort embarassé si je devais composer une lettre aussi bien écrite; bexuoe drono macmepa Soudex.

Je Sous remercie, Mon cher Comte; pour la lettre affectueuse que Vous M' avez adrepées en sote du 13. Juin eto que J'ai lue avec un véritable plaisir. J'apprecia le sacrifice que lous Me faites de Vos inclinations en de-meurante éloigne du champ des batailles. Mais un homme vraimente devouse à son pays le serte partoute avec le même xèle, quel que soite les cerele d'activité qu'il se trouve appelé à remplie : Moi même, premier berviteur de notre patrie commune, Je lui offre souvents de parcils sacrifices. D'ailleurs Votre réputation militaire este si bien éto depuis si longtemps établie parmil los compagnons d'armes, que la conviction des l'utilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux Me sonts à l'intilités réelle donts votre présence ets vos travaux mentes.

render sur le rèle des l'imployés de l'Etato et dur la tranquillité qui règne dans la fapitale. L'attitude des étrangers et les sentimens qui les animents Me donte afois indiférens : les voeux le saver fort bien de duffisents.





Императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра Сеодоровна на парадѣ Кавалергардскаго полка.

(Съ рисунка, приложеннаго къ "Исторіи Кавалергардскаго полка").

гутъ быть сравниваемы съ отношеніями европейскаго полководца къ своему державному вождю и отечеству. Дѣйствіями Омеръ-Вріоне руководили, вѣроятно, не стратегическія, но совершенно иного рода соображенія».

Между тѣмъ, какъ эти событія происходили на южной сторонѣ крѣпости Варны, Юсуфъ-паша 28-го сентября (10-го октября) вышель изъ крѣпости и предаль себя подъ покровительство императора съ своими сторонниками. «Вскорѣ вокругъ насъ,—замѣчаетъ Бенкендорфъ,—толинлось гораздо болѣе турокъ, чѣмъ русскихъ». Капуданъ-паша Изетъ-Мегметъ сначала не хотѣлъ присоединиться къ капитуляціи. Онъ удалился въ цитадель внутри города и тамъ грозилъ взорвать себя на воздухъ съ остатками вѣрныхъ защитниковъ крѣпости. Начатый тогда, по совѣту Юсуфа-паши, сильный огонь съ флота и съ батарей побудилъ, однако, остатокъ гарнизона и многихъ жителей со своими семействами выйти изъ города, а затѣмъ 29-го сентября (11-го октября), когда капуданъ-пашѣ съ вооруженнымъ конвоемъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ обѣщанъ былъ свободный выходъ изъ города, крѣпость покорилась пмператору Николаю. Остальной гарнизонъ, до 6.000 человѣкъ, сдался военно-плѣннымъ.

Государь, прибывъ утромъ въ лагерь, видёлъ уже турецкій гарнизонъ, выходившій изъ крёпости <sup>242</sup>, и затёмъ отправился осматривать осадныя работы; спустившись въ ровъ, изъ котораго ведены были минныя работы, и осмотрѣвъ тщательно все сдѣланное нашими саперами, Николай Павловичъ поднялся на Варнскія твердыни, увѣнчанныя турами атакующаго. Турки, по свидѣтельству Бенкендорфа, спокойно сидѣли за трубками и равнодушно глядѣли на побѣдителей.

Прославившимся въ эту войну своими подвигами 13-му и 14-му Егерскимъ полкамъ предоставлено было первымъ вступить въ сдавшуюся крѣпость; за ними слѣдовалъ лейбъ-гвардіи Саперный баталіонъ, а за нимъ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ—почесть, оказанная войскамъ, наиболѣе отличившимся при осадѣ Варны.

30-го сентября (12-го октября), свободнымъ войскамъ осаднаго корпуса повельно было собраться въ лагерь для принесенія благодарственнаго молебствія. По прибытіи императора Николая началось богослуженіе. Громъ орудій полевой артиллеріи и съ кораблей возв'єстиль славное окончаніе кровавой борьбы подъ Варною. Послі молебствія государь объёзжаль войска и милостиво привётствоваль каждый полкъ. Когда потомъ его величество подошелъ къ гвардейскимъ саперамъ, августъйшій шефъ самъ привязалъ къ ихъ знамени георгіевскій крестъ, говоря: «Вы это заслужили; мнѣ пріятно, что не забыли вы словъ покойнаго государя, когда дано было вамъ это знамя, что при первомъ случав промвияете его на Георгіевское, — осада Варны оправдала мои ожиданія». Завязавъ ленту, государь поцеловаль кресть. На глазахъ многихъ навернулись слезы, и самъ императоръ прослезился. Осмотрѣвъ всѣ другія войска, снова приблизился онъ къ лейбъ-гвардіи Саперному баталіону и сказаль: «Поздравляю вась съ георгіевскимъ знаменемъ. Вы мнъ, старому своему товарищу, дали этимъ прекрасный праздникъ» 243.

Командующій баталіономъ полковникъ Шильдеръ былъ произведенъ въ генералъ-майоры и утвержденъ командиромъ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона. Съ этого времени во все продолженіе своей службы генералъ Шильдеръ пользовался непзмѣннымъ довѣріемъ и высокимъ расположеніемъ императора Николая.

Императоръ Николай щедро наградилъ всѣхъ участниковъ славной осады Варны. Графъ Воронцовъ получилъ шпагу съ алмазами съ надписью: «За взятіе Варны», а графъ Дибичъ орденъ св. Андрея Первозваннаго. Государь не позабылъ также въ эти радостныя минуты раненаго князя Меншикова и пожаловалъ ему турецкую пушку.

Графу Воронцову повельно было возвратиться къ мъсту своего прежняго служенія. Въ то же время онъ получиль слъдующій рескрипть:

«Графъ Михаилъ Семеновичъ! Воздавъ жертву должной хвалы и благодаренія Богу, поборающему правдѣ и увѣнчавшему оружіе россійское новымъ блистательнымъ успѣхомъ, я желаю почтить память моего предшественника, утратившаго побѣду и жизнь, но не славу, подъ стѣ-



Форма офицеровъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 1826 году. (Съ литографіи Мюнстера, сдѣланной съ рисунка Теребенева).

нами покоренной нынѣ Варны. Здѣсь палъ, ратуя подъ знаменемъ Христовымъ, мужественный сынъ Ягайлы, Владиславъ, король польскій. Мѣсто его погребенія незнаемо, но да будетъ ему воздвигнутъ въ самой столицѣ Польши памятникъ, его достойный. Назначивъ для сего ей въ даръ 12 турецкихъ пушекъ изъ числа найденныхъ въ Варнѣ орудій, я поручаю вамъ немедленно выбрать и отправить ихъ въ Варшаву, гдѣ оныя будутъ поставлены на приличномъ мѣстѣ, по распоряженію его императорскаго высочества цесаревича, въ честь герою и въ честь храбрымъ

россійскимъ войскамъ, отомстившимъ побѣдою за его паденіе. Возлагая на васъ исполненіе моей воли, пребываю вамъ всегда благосклонный».

Цесаревичу Константину Павловичу государь писаль: «Я жалую Варшавь 12 орудій, какъ замѣчательное историческое воспоминаніе, ибо достойно вниманія, что здѣсь явилась именно русская армія съ польскимъ королемъ, чтобы отомстить смерть другого польскаго короля 244... Да сблизятся поляки и русскіе все болѣе другъ съ другомъ. Вотъ въ чемъ цѣль всѣхъ моихъ желаній и всѣхъ стремленій моего разума. Выть можетъ, подаренныя пушки докажутъ то, что я высказываю вамъ здѣсь этими словами» 245. Вмѣстѣ съ тѣмъ императоръ Николай въ письмѣ къ брату отозвался съ величайшей похвалой о польскихъ офицерахъ, прикомандированныхъ къ арміи; находившагося при немъ полковника Гауке назначилъ своимъ флигель-адъютантомъ.

Торжественный въйздъ императора Николая въ Варну въ сопровождени всего штаба и иностранныхъ дипломатовъ состоялся 1-го (13-го) октября. «Смерть Владислава отомщена», — сказалъ государь, въйзжая въ крѣпость <sup>246</sup>.

«Насъ обдало, — пишетъ генералъ-адъютантъ Венкендорфъ, — такимъ невыносимымъ смрадомъ отъ безчисленнаго множества падали всякаго рода и человъческихъ тълъ, такъ дурно похороненныхъ, что у иныхъ торчали ноги, а другія едва прикрыты были несколькими лопатками земли. Страшная неопрятность еще болъе заражала воздухъ. Не возможно описать положенія, въ которое приведень быль городь бомбардированіемъ. Везд'в встрівчались полуразрушенныя мечети; дома, пронизанные ядрами или обрушившеся отъ разрыва бомбъ; цълые кварталы, обращенные въ груды развалинъ, безъ всякаго почти следа бывшихъ тутъ прежде зданій. Какимъ-то чудомъ только уцілівла греческая церковь, хотя именно та часть города, въ которой она находилась, наиболже пострадала отъ огня нашего флота и сухопутныхъ батарей. Государь, остановпвшись передъ этою церковью, очень маленькою, мрачною и построенною во дворѣ, велѣлъ отслужить въ ней благодарственное молебствіе. Это священнослуженіе, посреди смерти и развалинь, въ мусульманскомъ краж, въ православномъ, угнетенномъ полулуніемъ храмѣ имѣло что-то неописуемо поразительное».

Утромъ, 2-го (14-го) октября, императоръ Николай прибыль на южную сторону крѣпости Варны къ отряду генералъ-адъютанта Бистрома. Онъ благодарилъ войска, обнялъ предводителя ихъ и самъ повелъ находившіеся здѣсь полки гвардейскаго корпуса, съ распущенными знаменами, черезъ крѣпость на сѣверную сторону, гдѣ они расположились лагеремъ <sup>247</sup>.

Въ виду предстоящаго отъёзда изъ арміи, по случаю окончанія кампаніи 1828 года, императоръ Николай лично распорядился относительно разм'єщенія арміи по зимнимъ квартирамъ, устройства госпиталей



Обученіе рекруть въ Николаевское время.

(съ рисуша А. Васильска).

и магазиновъ, а также исправленія варнскихъ укрупленій. Гвардію рушено было немедленно отправить на зимнія квартиры въ Подольскую губернію, въ Тульчинъ 248. Въ особомъ рескриптѣ отъ 2-го (14-го) октября, на имя главнокомандующаго, императоръ Николай ввёриль ему ближайшее исполнение всёхъ распоряжений, связанныхъ съ зимнимъ расквартированіемъ войскъ; графъ Дибичъ долженъ былъ оставаться при фельдмаршалѣ еще нѣкоторое время до полнаго устройства дѣлъ и окончанія похода. Нам'треніе государя было возвратиться въ Россію сухимъ путемъ, но адмиралъ Грейгъ и генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ склонили его отправиться моремъ; онъ пересѣлъ на корабль «Императрица Марія», который 2-го (14-го) октября подняль паруса при столь попутномъ вътръ, что можно было надъяться черезъ три дня прибыть въ Одессу. Корабль сопровождали яхта «Утѣха» и пароходъ «Метеоръ». Въ тотъ же день отплылъ и фрегатъ «Пантелеймонъ», на которомъ помѣщены были иностранные дипломаты, находившіеся при государѣ въ армін 249.

Императора Николая сопровождали: графъ Воронцовъ, графъ Нессельроде, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, графъ Орловъ и Адлербергъ, графъ Станиславъ Потоцкій и прусскій генералъ Ностицъ. Кораблемъ «Императрица Марія» командовалъ капитанъ Папа-Христо.

По снятін съ якоря, попутный вѣтеръ, продолжавшійся до полудня 3-го (15-го) октября, довелъ суда благополучно до высоты Георгіевскихъ дунайскихъ гирлъ. Послѣ того сдѣлался совершенный штиль, который продолжался до десятаго часа вечера. Поднявшійся въ то время свѣжій противный вѣтеръ (NO) мало-по-малу сталъ крѣпчать и въ полночь 4-го (16-го) октября обратился въ сильный штормъ; дождь лилъ, какъ изъ ведра. Штормъ свирѣпствовалъ 36 часовъ сряду и началъ стихать только 5-го (17-го) октября, пополуночи въ шестомъ часу. Наконецъ корабль «Императрица Марія», пробывъ въ морѣ семь дней, бросилъ якорь на Одесскомъ рейдѣ ночью на 8-е (20-е) октября <sup>250</sup>.

По поводу этого страшнаго перевзда очевидець, генераль-адъютанть Бенкендорфъ, пишеть:

«Мы были уже на половинѣ дороги къ Одессѣ, какъ вдругъ началась буря, превратившаяся вскорѣ въ совершенный штормъ. Въ нѣсколько минутъ у насъ совсѣмъ сломало бизанъ-мачту, повредило и другія, и порвало снасти. Волненіе сдѣлалось такъ сильно, что невозможно было ни предупреждать, ни исправлять поврежденій; оставалось закрѣпить руль и отдаться на произволь волнамъ. Всѣ особы свиты легли по койкамъ; большая часть прислуги и даже экипажа страдала морскою болѣзнію. Только государь, графъ Потоцкій и я были здоровы и на ногахъ, цѣпляясь за все встрѣчное, когда хотѣли передвинуться съ одного мѣста на другое. Вѣтеръ такъ ревѣлъ, что нельзя было раз-

слышать другь друга иначе, какъ крича на ухо, а въ прибавокъ ко всему этому и воздухъ охладился до нестерпимости. Насъ неудержимо гнало къ враждебнымъ берегамъ Босфора. Въ продолжение двадцати часовъ корабль уже уклонился въ этомъ направленіи отъ настоящаго курса слишкомъ на 60 миль, и не было никакого средства бороться противъ этой новой опасности. Еще сутки такой же бури, и русскаго монарха выбросило бы на турецкую землю! Государь, остававшійся неизмѣнно твердымъ и снисходительнымъ, упрекнулъ меня въ данномъ мною совътъ плыть моремъ лишь словами, что ему непремънно хотълось поспъть въ Петербургъ къ 14-му октября, т.-е. къ рожденію его матушки, но теперь эта задержка, в роятно, тому воспрепятствуеть. Наконецъ, послъ 26-ти-часовой бури, вътеръ, перемънивъ отчасти направленіе, сталь нісколько ослабівать и позволиль намь, по крайней мірів, не пятиться назадъ. Люди принялись за работу со всёмъ жаромъ, который имъ внушало присутствіе государя, главнейшія поврежденія были по возможности исправлены, и корабль сталь слушаться руля. Къ послѣобъденной поръ вътеръ стихъ и принялъ попутное намъ направленіе; но на моръ была еще такая зыбь, что огромный нашъ линейный корабль качало, какъ бы легкій яликъ. Къ Одессѣ мы подошли только съ наступленіемъ ночи (8-го октября). Надо было обратиться къ помощи ночныхъ сигналовъ и бросить якорь довольно далеко отъ города, чтобы избѣжать несчастія, если бы мы слишкомъ приблизились къ рейду. Погода была ужасная. Несмотря на холодный, пронзительный вътеръ, государь сѣлъ въ шлюпку, которая отвезла его къ одесской пристани <sup>251</sup>. Онъ явился въ домъ графа Воронцова къ восхищенію жителей всего города, страшившихся за дни своего монарха. Въсть объ отправленіи его въ такую бурю моремъ и, слѣдственно, о грозившей ему опасности привезъ за нѣсколько часовъ до того адъютантъ Михаила Павловича, посланный великимъ княземъ изъ Варискаго лагеря за извѣстіями о государѣ сухимъ путемъ. Буря перепугала и армію и флотъ; послѣдній при всей удобности своей стоянки довольно пострадаль, а въ лагерѣ сорвало и разнесло палатки.

«На дорожныя наши приготовленія потребовалось немного времени, и въ четыре часа утра я уже сидёль въ коляскё рядомъ съ государемъ. Онъ остановился у собора помолиться. Лишь его и мои шаги раздавались подъ церковными сводами. Въ соборё находился только одинъ священникъ, и нёсколько свёчей, зажженныхъ у иконъ, освёщали царствовавшую въ немъ глубокую темноту. Этотъ отъёздъ былъ печаленъ, и хотя мы только что освободились отъ смертельной опасности, впереди все еще чудилось какое-то новое несчастіе».

Императора Николая тяготило въ то время предчувствіе близости великаго несчастія, хотя онъ не отдавалъ себѣ отчета, какое именно горе готово

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

поразить его. Государь признался въ этихъ чувствахъ цесаревичу по прівздѣ въ Петербургъ и писалъ: «Quelque chose d'irrésistible me poussait vers ici».

Мрачное предчувствіе государя, которое сообщилось и генеральадьютанту Бенкендорфу, въ минуту отъёзда изъ Одессы, скорё объяснилось: Николая Павловича ожидало въ столицё великое семейное горе.

## V.

Когда пмператоръ Николай на кораблѣ «Императрица Марія» отправился въ Россію, кампанія 1828 года была закончена <sup>252</sup>. Отъѣзжая, государь оставилъ графа Дибича при фельдмаршалѣ графѣ Витгенштейнѣ, чтобы помочь главнокомандующему устроить армію на зимнихъ квартирахъ.

Пока продолжалась осада Варны, Гуссейнъ-паша въ Шумлѣ не предпринималъ ничего особеннаго, за исключеніемъ поиска къ Базарджику, не увѣнчавшагося успѣхомъ, и неудачной вылазки 2-го (14-го) октября. Послѣ паденія Варны настало наконецъ время окончательно отвести войска изъ-подъ Шумлы, и оставалась еще слабая надежда овладѣтъ крѣпостью Сплистріею; но, повидимому, у исполнителей энергія стала ослабѣвать къ исходу столь трудной кампаніи.

Еще ранте, 3-го (15-го) сентября, объимъ дивизіямъ 6-го корпуса генерала Рота велёно было следовать къ Шумле, при чемъ оне подъ Силистрією были смінены войсками 2-го корпуса генераль-адъютанта князя Щербатова. Войска 7-го корпуса принца Евгенія Виртембергскаго частями двинуты были къ Варнѣ для усиленія операцій противъ этой крипости. Затимь, 4-го (16-го) октября, началось отступательное движеніе нашихъ войскъ изъ-подъ Шумлы: 6-й корпусъ генерала Рота отошель въ Козлуджу, а генералъ Рудзевичь съ 3-мъ корпусомъ двинулся къ Силистрін. Посл'єдній былъ слабо пресл'єдуемъ непріятелемъ, и только 7-го (19-го) октября завязались жаркія арьергардныя дёла въ Айдоадской лощинъ съ восьмитысячнымъ турецкимъ отрядомъ. Дороги сдълались непроходимыми вследствіе проливныхъ дождей, и 3-му корпусу, при изнуренныхъ лошадяхъ и истощенныхъ въ силахъ людяхъ, лишенныхъ надлежащаго продовольствія, пришлось бороться съ неимов'єрными затрудненіями, въ особенности въ Айдоадской лощинъ, изъ которой приходилось подниматься на крутизны, простирающіяся на дв версты. Артиллерію удалось спасти, но въ виду натиска турокъ пришлось пожертвовать обозомъ. Генералъ Рудзевичъ роздалъ людямъ, что они могли взять, а затъмъ истребиль большую часть своихъ обозовъ, застрявшихъ въ лощинъ. Въ этомъ дълъ мы понесли потерю болъе 700 человъкъ:



Великій князь Михаилъ Павловичъ. (Съ лиотграфіи того времени).

По прибытін генерала Рудзевича къ Силистрін, силы облегавшихъ ее войскъ возрасли до 30.000 человѣкъ, но благопріятное время для рѣшительныхъ дѣйствій противъ крѣпости прошло. Проливные дожди наводнили траншей и затопили мѣстность, по которой надлежало вести подступы. Вскорѣ дождь смѣнился мятелью, при восьми-градусномъ морозѣ; снѣгомъ занесло землянки и батарей. На Дунаѣ сталъ уже появляться ледъ, грозившій совершенно прервать сообщеніе съ лѣвымъ

берегомъ и прекратить подвозъ продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ, въ которыхъ и безъ того ощущался недостатокъ. Къ тому же 3-й корпусъ нуждался въ отдыхѣ на зимнихъ квартирахъ послѣ всѣхъ трудовъ и потерь, понесенныхъ имъ въ теченіе кампаніи. Между тѣмъ, 18-го (30-го) октября, графъ Витгенштейнъ въ сопровожденіи графа Дибича прибылъ изъ Варны въ Каларашъ. Убѣдившись лично въ невозможности продолжать осаду въ столь позднее время года, главнокомандующій по совѣщаніи съ графомъ Дибичемъ рѣшился, 1-го (13-го) ноября, снять блокаду Силистріи 253. Главная квартира армін была перенесена въ Яссы, куда прибылъ фельдмаршалъ 7-го (19-го) ноября; за нимъ послѣдовалъ графъ Дибичъ. Графу Ланжерону ввѣрено было начальство надъ всѣми войсками, занимавшими лѣвый берегъ Дуная, а генералу Роту подчинены войска, предназначенныя для охраненія занятой нами части Болгаріи.

Графъ Мольтке пишетъ: «Если принять въ соображение огромныя жертвы, которыми ознаменовалась для русскихъ кампанія 1828 года, то трудно сказать, кто ее выигралъ или потерялъ: русскіе или турки? Значеніе этого похода должно было опредѣлиться второю кампаніею».

«Но, — замъчаетъ тотъ же авторъ, — если кампанія получила сносный исходъ, то въ этомъ нисколько не повинны соображенія русской стратегін. Кампанія была подготовлена неудовлетворительно, начата недостаточными средствами и открыта слишкомъ поздно; направленіе же, данное главному корпусу войскъ, было такое, отъ котораго иногда нельзя было ожидать какого либо результата. Но всё эти ошибки были исправлены отличными качествами, свойственными русскимъ войскамъ, самоотверженнымъ повиновеніемъ начальникамъ, настойчивостью солдата, бодростью его духа въ перенесеніи лишеній и непоколебимымъ мужествомъ среди опасности — вотъ обстоятельства, отклонившія гибель, которая угрожала русскимъ подъ Шумлою, и удерживавшія предпріимчивость сераскира; они же побъдили всъ затрудненія и противодъйствіе, встр'яченныя подъ Варною, и въ такой степени под'яйствовали на Омеръ-Вріоне, что онъ, несмотря на одержанную имъ побъду, простояль, какъ ошеломленный, десять дней въ бездействіи, между темь какъ Варна, этотъ оплотъ Оттоманской имперіи, пала передъ его глазами. Начинанія полководцевъ должны подвергаться критическому разбору, который не всегда можеть относиться къ нимъ благопріятно; но поведеніе войскъ, отъ послёдняго солдата и кончая самымъ главнымъ начальникомъ, какъ при штурмъ Браилова, такъ и въ натискъ подъ Куртенэ, равно какъ и въ минахъ и подступахъ подъ Варною, выше всякихъ похвалъ кабинетнаго пера».

Очевидецъ заключительнаго эпизода кампаніи 1828 года, генеральадьютантъ Депрерадовичъ, писалъ фельдмаршалу графу Сакену, 16-го (28-го) ноября, изъ Тульчина:

«По слабому моему понятію о большихъ военныхъ операціяхъ, я ничего не смітю сказать о толкахь про нынітшній походь и кампанію. Кажется мнѣ, однако же, что чудесное паденіе Варны нѣсколько поправило наше неблистательное положение, бывшее до того времени, и котораго быль я свидетель. Если симъ концемъ для переду воспользуются, какъ должно полагать, то, можеть быть, и вся строгая критика уничтожится. При семъ, почитая ваше сіятельство душевно, рѣшаюсь доложить мое мижніе о двухъ важныхъ частяхъ безпорядка, какового въ пятидесятилътнюю мою службу не видывалъ и котораго причиною полагаю почти уничтожение армін безъ боя, а именно: медицинской и провіантской. У первой быль одинь лекарь на 600 человекь больныхь; въ медикаментахъ былъ еще большій недостатокъ по пропорцін слабыхъ въ искусствъ докторовъ; для раненыхъ, которыхъ число, можно сказать, было ничтожно, противу прежнихъ, вашему сіятельству изв'єстныхъ, недостатокъ во всёхъ припасахъ быль таковъ, что бинты употреблялись изъ палатокъ. Транспортировка изъ одного въ другой пунктъ госпиталя и вев распоряженія по сей части были столь слабы, что превышають всякое воображеніе. Не лучше сей части было распоряженіе господина сенатора (Абакумова) по продовольствію. Гвардія и небольшая часть арміи, находившіяся по единственной нашей довольно в рной береговой линіи, по милости флота, невзпрая на нев рность п непостоянность стихіи, были довольно счастливы и мало нуждались. Но армія, особливо подъ Шумлою, изрядно потеривла».

Въ заключение остается намъ еще вкратцѣ упомянуть о побѣдахъ, одержанныхъ графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ въ Азіатской Турціп. Совершенный имъ въ 1828 году походъ ознаменовался непрерывнымъ рядомъ блестящихъ успѣховъ; побѣды «отца командира» служили императору Николаю истиннымъ утѣшеніемъ среди невзгодъ и затрудненій, съ которыми приходилось въ то же время бороться русской арміи на Балканскомъ полуостровѣ.

Графъ Паскевичъ, едва окончивъ изнурительный персидскій походъ, имѣлъ въ своемъ распоряженіи для дѣйствій противъ Азіатской Турціи 11.000 человѣкъ, между тѣмъ какъ турки угрожали намъ вторженіемъ въ Закавказскій край. Положеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было не изъ блестящихъ, но Паскевичъ вышелъ побѣдителемъ изъ всѣхъ затрудненій и предупредилъ рѣшительностью своихъ дѣйствій всѣ намѣренія непріятеля. Окончивъ приготовленія къ походу, Паскевичъ перешелъ 14-го (26-го) іюня въ Гумрахъ границу и, двинувшись къ Карсу, взялъ его штурмомъ 23-го іюня (5-го іюля).

Послѣ этого успѣха явилось новое бѣдствіе: въ Карсѣ открылась чума. Благодаря принятымъ мѣрамъ, чумная зараза не усилилась, но вскорѣ начала ослабѣвать, и, простоявъ двадцать дней внѣ крѣпости въ

лагерѣ, Паскевичъ направился къ Ахалцыху. Затѣмъ, занявъ дорогою Ахалкалаки и Гертвизъ и разбивъ 30.000 турокъ, выступившихъ противъ него изъ Эрзерума, овладѣлъ 16-го (28-го) августа крѣпостью Ахалцыхомъ. Вслѣдъ за сими побѣдами занятъ былъ безъ боя Ацкуръ.

О движеній черезъ Саганлугскія горы на Эрзерумъ, конечно, нельзя было помышлять. Оставалось еще занять Баязетъ и Ардаганъ, что и было исполнено безъ особенныхъ затрудненій, и въ заключеніе обратить все вниманіе на устройство зимнихъ квартиръ и обезпеченіе продовольствія войскъ.

Такимъ образомъ, менѣе чѣмъ въ два мѣсяца, Паскевичу удалось съ самыми ограниченными средствами разсѣять непріятельскую армію и занять три пашалыка: Карсскій, Ахалцыхскій и Баязетскій.

Императоръ Николай наградилъ графа Паскевича-Эрпванскаго орденомъ св. Андрея Первозваннаго.

#### VI.

Желая непремѣнно поспѣть въ С.-Петербургъ къ 14-му октября, императоръ Николай совершилъ переѣздъ изъ Одессы съ необыкновенной быстротою, несмотря на темныя ночи и осенніе дожди.

Венкендорфъ пишетъ: «Мы прискакали въ Царское Село, правда измученные и полузамерзшіе, но 14-го числа утромъ. Государь остановился здѣсь, чтобы переодѣться и пріѣхать въ С.-Петербургъ именно въ то время, когда обѣ императрицы со всѣмъ дворомъ будутъ у обѣдни. Ему хотѣлось войти въ Зимній дворецъ, не бывъ никѣмъ замѣченнымъ; но, когда мы подъѣзжали почти украдкою со стороны Дворцовой набережной, его узнали въ рядахъ двухъ эскадроновъ Кавалергардскаго полка, стоявшихъ тутъ, чтобы взять и провезти по улицамъ привезенныя изъ-подъ Варны турецкія знамена. Общее «ура» прогремѣло при видѣ государя, и онъ вошелъ во дворецъ между трофеями завоеванной Варны, сопровождаемый кликами стоявшей на набережной толпы. Но по вступленіи въ царскіе чертоги, гдѣ радостно бросились ему навстрѣчу супруга и дѣти, онъ былъ жестоко пораженъ вѣстью объ опасной болѣзни императрицы Маріи Өеодоровны» 254.

Безпрестанныя тревоги, сопровождавшія тяжелую для насъ войну, опасности, которымъ подвергался государь, и радость, вызванная полученіемъ изв'єстія о взятіи Варны, потрясли кр'єпкое дотол'є здоровье ея. Сначала бол'єзнь не внушала особыхъ опасеній; императрица могла даже письменно сообщить цесаревичу изв'єстіе о возвращеніи государя въ С.-Петербургъ и о собственномъ нездоровь'є. Поэтому неудивительно,



Михайловскій дворецъ въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ литографіи того времени).

что пмператоръ Николай въ письмѣ къ Константину Павловичу отъ 21-го октября (2-го ноября) увѣдомилъ брата, что Рюль не имѣетъ ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ скораго ея выздоровленія <sup>255</sup>. Оказалось, однако, что врачь ошибся въ опредѣленіи болѣзни, и 22-го октября (3-го ноября) докторъ Крейтонъ вынужденъ былъ пустить императрицѣ кровь; тѣмъ не менѣе появились признаки паралича. Отнынѣ всѣ принятыя мѣры не могли уже привести къ цѣли, и 24-го октября (5-го ноября) 1828 года, въ два часа тридцать минутъ пополуночи, императрица Марія Өеодоровна скончалась.

Въ тотъ же день государь писалъ цесаревичу:

«Помолимся Богу за ту, которая на этой земл'я составляла для насъ все! Да будеть воля Его, и да ниспошлеть Онъ намъ силы, чтобы перенести ужаснъйшее изъ несчастій. Все кончено съ двухъ съ половиною часовъ утра. Бользнь развилась съ такою быстротою, что никакое лъкарство не могло остановить ея; такъ какъ кровь бросплась къ головъ, то третьяго дня вечеромъ пустили кровь; это, казалось, принесло пользу. Ночь была сносная; утромъ, такъ какъ голова была тяжела, попытались прибъгнуть къ слабительному; дъйствіе было таково, что доказало необходимость сдъланнаго, но силы уменьшались послъ каждаго дъйствія; языкъ повиновался плохо, и глотаніе было затруднено; врачи опасались немедленнаго паралича легкихъ; шпанская муха на спинъ не произвела никакого действія, и силы и сознаніе ослабевали. Нужно было дать ей почувствовать ея положение и склонить ее выполнить свой христіанскій долгь! О дорогой Константинь, представьте себ'я мое состояніе, когда я выполниль эту ужасную обязанность! Я даль ей понять, что наступило время подумать объ этомъ; она часто задавала мн вопросъ: «развъ я въ опасномъ положеніи?» — и сказала мнъ: «о, значитъ, я въ очень опасномъ положенін!». Я отвѣчалъ ей: «я надінось, что ніть, но я знаю ваши чувства, и хорошо почерпнуть силы въ томъ, что постоянно даетъ ихъ». Она отвѣтила мнѣ: «я сдѣлаю это завтра, я хочу приготовиться сегодня». Я сказаль ей: «зачёмь откладывать? вы постоянно готовы». Она проговорила миж: «позовите Вилламова». Онъ вошелъ, но ничего не могъ понять, такъ какъ языкъ уже повиновался съ трудомъ; затъмъ послъдовалъ моментъ возбужденія: она непрем'янно хотвла перейти въ свою постель, зат'ямъ с'ясть, и при всемъ томъ не понимая самое себя. Наконецъ, черезъ нъсколько мгновеній мні удалось заставить ее замітить духовника; тогда она снова стала спокойной и исповедалась въ полномъ сознаніи, горячо молясь. Какой назидательный и ужасный для насъ моменть! Я молился одинъ возлѣ нея, и вся семья съ моею бѣдной, моею чудной женою; я молился за вежхъ васъ, и Богъ услышитъ наши молитвы, чтобы ниспослать намъ силы, и за ту, которая соединяла въ себѣ всѣ мои привязанности! Когда

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ

это было сдѣлано, она позвала насъ къ себѣ и, не имѣя возможности говорить, взяла насъ за руки и даже съ силою; я называлъ имена всѣхъ членовъ семьи; она открыла глаза и сказала нѣсколько словъ, изъ которыхъ мы могли понять лишь «Aly»; я велѣлъ привести всѣхъ дѣтей, она крѣпко поцѣловала мою маленькую «Adine» и двухъ маленькихъ



Императоръ Николай Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ, (Съ силуэта съ натуры, сдъланнаго Лошкаревымъ и находящагося въ музеф Пажескаго корпуса).

Михаила и даже улыбнулась. Что касается другихъ, то на нихъ она могла лишь положить руку. Она не страдала; конечности холодѣли, и дыханіе учащалось, но безъ хрипѣнія и усилій; наконецъ въ два съ половиною часа <sup>256</sup>, безъ малѣйшихъ страданій и судорогъ, она послѣ нѣсколькихъ вздоховъ тихо перестала дышать.

«Вотъ мы сиротами! Намъ остаетесь лишь вы — старшій и глава нашей несчастной семьи. На васъ именно переходять наши привязанности, не отталкивайте ихъ, дорогой Константинъ, и замѣните намъ, насколько это возможно для васъ, ту, которая все время, пока Господъ хранилъ ее, составляла для насъ все.

«Я отъ глубины души благодарю Бога, что онъ даровалъ мнѣ грустное утѣшеніе имѣть возможность быть при ней въ этотъ ужасный моменть; у меня была потребность или какъ бы предчувствіе этого; что-то неотразимое влекло меня сюда. Я быль далекъ отъ мысли предвидѣть — зачѣмъ! Я выбился изъ силъ, моя бѣдная жена надломлена; да поддержить ее Господь! Что будетъ съ вами? съ моей доброй сестрой? Однако, именно на нее я разсчитываю, что она поддержитъ васъ; кто же лучше ея могъ бы сдѣлать это? Думая, что, можетъ быть, въ ваши намѣренія входитъ пріѣхать сюда, чтобы воздать матушкѣ послѣдній долгъ, я могу сообщить вамъ, что у васъ имѣется для этого вполнѣ достаточно времени, такъ какъ приготовленія потребуютъ, по крайней мѣрѣ, десять дней. Васъ не можетъ удивить, если я скажу, что быть вмѣстѣ въ такія ужасныя минуты было бы счастіемъ. Да поддержитъ насъ милосердный Богъ.

«Душею и сердцемъ обнимаю васъ и прошу у васъ благословенія, какъ я просиль его у нея, — для меня, моей жены и для моихъ добрыхъ дорогихъ д $^{257}$ .

По полученій этого письма, цесаревичь немедленно собрадся въ путь и, выёхавь изъ Варшавы 30-го октября (11-го ноября), прибыль въ Петербургъ въ субботу 3-го (15-го) ноября. На другой день, въ воскресенье, вечеромъ, Константинъ Павловичъ присутствовалъ при положеній въ гробъ и перенесеній тёла императрицы-матери изъ тронной комнаты на «Castrum doloris», устроенный съ необыкновеннымъ великолёніемъ въ Кавалергардской залѣ, обращенной въ траурную залу.

Великій князь Михаилъ Павловичь прівхаль въ Петербургъ еще ранве цесаревича; получивъ въ Кишиневв извъщеніе объ опасной бользни императрицы-матери, онъ немедленно посившилъ въ столицу.

Во время нахожденія тёла въ Зимнемъ дворцё допущены были повседневно на поклоненіе всякаго званія люди. Выносъ тёла изъ Зимняго дворца въ Петропавловскій соборъ и отпіваніе послівдовали 13-го (25-го) ноября. Процессія шествовала отъ дворца по Милліонной, Царицыну лугу, Суворовской площади и Троицкому мосту въ крівпость. За колесницею слідоваль императоръ Николай въ траурной епанчів, съ распущенною шляпою съ длиннымъ флеромъ. Это было послівднее погребеніе члена императорской фамиліп, совершенное при соблюденіи всего стариннаго церемоніала, установившагося со времени кончины Петра Великаго. Императоръ Николай выразилъ при этомъ случаї



Великій князь Михаилъ Павловичъ.

Съ портрета, писаннаго Лачурнеромъ.





Факсимиле заглавнаго листа книги «Собраніе портретовъ», изданной въ 1825 году.

желаніе, чтобы подобный церемоніалъ не былъ примѣненъ при его погребеніи.

16-го (28-го) ноября цесаревичъ Константинъ Павловичъ вы<br/>ѣхалъ обратно въ Варшаву  $^{258}$ .

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ оставилъ въ своихъ запискахъ слъдующую характеристику императрицы-матери:

«Марія Өеодоровна прожила слишкомъ 50 лѣтъ въ томъ дворцѣ, гдѣ теперь испустила духъ, и служила въ немъ живымъ урокомъ всѣхъ добродѣтелей; стараясь умягчать суровую строгость императора Павла, супруга его подавала собою примѣръ покорности его волѣ; она

даровала Россіи двухъ монарховъ; была образцомъ жены и матери; жила единственно, чтобы благодътельствовать бъднымъ, вдовамъ и сирымъ. Важнъйшія, какъ и самыя мелкія подробности надзора за воспитаніемъ принятыхъ ею подъ свое попеченіе нъсколькихъ тысячъ дътей и за устройствомъ множества больницъ занимали ее ежедневно по нъскольку часовъ, и всёмъ этимъ заботамъ она посвящала себя со всёмъ жаромъ и увлеченіемъ высоко христіанской своей души. Уже въ весьма преклонныхъ лѣтахъ, императрица никогда не отходила къ покою, не окончивъ встхъ своихъ делъ, не отвтивъ на вст полученныя ею въ тоть день письма, даже самыя малозначащія. Она была рабою того, что называла своимъ долгомъ. Науки и художества всегда находили въ ней просвъщенную и благоволительную покровительницу. Она любила чтеніе, не гнушалась рукоделіемъ и, между темь, считая обязанностію своего сана содійствовать світскимъ удовольствіямъ, съ этою цълью неръдко собирала во дворцъ многолюдное общество на театральныя представленія и на балы. Въ л'ятнюю пору пріятно развлекаль ее Павловскъ съ своими роскошными садами, въ которыхъ она занималась, съ особеннымъ знаніемъ дёла, ботаникою и садоводствомъ. Къ числу отличительныхъ ея способностей принадлежало умѣнье такъ распредѣлять свои занятія, что у нея доставало времени на все, чему способствовали необычайная дізтельность и необычайное здоровье.

«Взыскательная къ самой себѣ, она была требовательна и къ своимъ подчиненнымъ; всегда неутомимая, не жаловала, если они казались усталыми; наконецъ, любя искренно и постоянно тѣхъ, кого удостоивала своею дружбою, или кому покровительствовала по влеченію сердца или по разсудку, требовала отъ нихъ полной взаимности. Единственнымъ недостаткомъ этой необыкновенной женщины была излишняя, можетъ статься, ея взыскательность къ своимъ дѣтямъ и къ лицамъ, отъ нея зависѣвшимъ.

«Смертное ложе императрицы Маріи Өеодоровны было орошено слезами сокрушенія и благодарности. Трогательно было видѣть рыданія молодыхъ воспитанницъ ея заведеній, когда ихъ привозили на поклоненіе бездыханному тѣлу. Старые гренадеры, дѣти, сироты, придворные, вдовы и нищіе — все это плакало, ибо всѣ лишились въ ней матери и ангела хранителя».

Графиня Нессельроде въ письмахъ къ брату пишетъ:

«Для всёхъ эта ужасная потеря является кошмаромъ; для своего возраста она была свёжа, красива, никогда не болёла. Всё слои общества будутъ въ отчаяніи; это именно была евангельская жена; доброты, благотворительности болёе широкой, болёе неустанной нельзя найти; ея жизнь была благомъ, еще необходимымъ для всей семьи. Императоръ глубоко опечаленъ... Я убёждена, и это общее мнёніе, что Рюль, докторъ императрицы, не понялъ болёзни. Такова ужъ судьба, что наша

императорская фамилія окружаєть себя плохими докторами и настолько любить ихъ, что не хочеть другихъ, а этоть Рюль не поняль бользни» . .

Императрица Марія Өеодоровна оставила обширныя, многотомныя записки, но, къ сожалѣнію, повелѣла ихъ сжечь послѣ своей кончины. Для исторіи Россіи во второй половинѣ XVIII столѣтія исчезновеніе этихъ записокъ составляєть невознаградимую потерю.

14-го (26-го) января 1829 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«По ея приказанію, я быль должень лично сжечь цѣлый ящикъ, наполненный серіей томовъ, родомъ воспоминаній или дневника, писанныхъ ею собственноручно, изъ года въ годъ, восходящихъ до семидесятыхъ годовъ и оканчивающихся около 1800 года. Признаюсь, что это меня очень огорчило. Непонятно, какъ моя матушка находила время написать все то, что собственноручно начертано ею» <sup>260</sup>.

Отвѣчая государю, цесаревичъ писалъ, что ему вполнѣ понятно огорченіе, испытанное братомъ при сожженіи дневника императрицыматери. «Было бы очень любопытно прочесть его, но если уже такова была ея воля, то оставалось только въ точности ее исполнить» <sup>261</sup>,— заключаетъ Константинъ Павловичъ.

6-го (18-го) декабря 1828 года, въ день тезоименитства императора Николая, розданы были щедрыя награды многимъ сановникамъ.

Предсъдатель государственнаго совъта графъ Кочубей получиль портретъ государя, украшенный алмазами; князь А. Н. Голицынъ, графъ П. А. Толстой и генералъ-адъютантъ Васильчиковъ — алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго; графъ Нессельроде — орденъ св. Андрея Первозваннаго; генералъ-адъютанты графъ Чернышевъ и Бенкендорфъ— орденъ св. Владимира первой степени.

О принцѣ Евгеніи Виртембергскомъ вспомнили нѣсколько позже, въ 1829 году. Послѣ назначенія графа Дибича главнокомандующимъ напечатана была 1-го (13-го) апрѣля высочайшая грамота:

«Въ ознаменованіе особеннаго уваженія нашего къ благоразумнымъ распоряженіямъ и отличной храбрости, оказаннымъ вашимъ королевскимъ высочествомъ въ продолженіе кампаніи 1828 года противу турокъ, всемилостивѣйше жалуемъ вамъ препровождаемые у сего алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, пребывая навсегда императорскою нашею милостію къ вамъ благосклонны».

Кромѣ того, принцъ получилъ по этому случаю еще ранѣе особый рескриптъ государя слѣдующаго содержанія:

«Командуя въ продолжение большей части прошлой кампании 7-мъ корпусомъ, ваше королевское высочество оказали на полѣ чести отличныя заслуги во многихъ бояхъ примѣрною твердостию и храбростию и выказали себя передъ неприятельскими войсками опытнымъ и

проницательнымъ полководцемъ. Поэтому почитаю для себя пріятнымъ долгомъ выразить вашему высочеству за всё эти похвальные труды и отличныя дѣйствія мою искреннюю признательность, въ знакъ чего препровождая у сего алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный и доброжелательный».

Несмотря на всѣ старанія принца Евгенія, рескряптъ не быль обнародованъ въ Россіи. «Journal de St. Pétersbourg» отвътилъ принцу, что редакція не уполномочена принять рескрипть. «Я подозр'яваю, какъ все это случилось, — пишетъ принцъ въ своихъ запискахъ. — Первыя слова вылились у Николая отъ души, когда же затъмъ онъ подписывалъ грамоту, пущено было въ ходъ, съ вѣдома его или нѣтъ, чужое коварство. И развѣ уже во времена Александра со мною не случалось неоднократно нѣчто подобное «во имя требованій политики» <sup>262</sup>? Развѣ не могли сказать Николаю Павловичу: «Оправдывая публично своего двоюроднаго брата, вы обвиняете самого себя»? Отрекаясь теперь отъ того, что имъ было признано по чувству справедливости, императоръ служиль не своему интересу, могущему только вынграть при каждомъ благородномъ поступкъ, а явился орудіемъ мести. Мнъ извъстна пружина этой мести, но я ея не назову; скажу только, что во всёхъ странахъ люди интригуютъ, клевещутъ и злословятъ, и честные люди при дворъ бываютъ заклеймены навътами».

Недоброжелателя своего, графа Дибича, принцъ не признаетъ причастнымъ въ случившемся дѣлѣ. «Я думаю скорѣе, — пишетъ принцъ, — что Дибичъ отъ души пожелалъ бы мнѣ теперь цѣлые милліоны, даже цѣлое королевство, такъ какъ онъ не былъ завистливъ, но только честолюбивъ и жаждалъ славы». Замѣтимъ здѣсь, въ объясненіе отзыва принца Евгенія, что въ то время графъ Дибичъ былъ уже назначенъ главнокомандующимъ дѣйствующей арміи.

Немедленно послѣ кончины императрицы Маріи Өеодоровны послѣдоваль, 26-го октября (7-го ноября) 1828 года, указъ сенату, въ которомъ сказано:

«Желая, чтобъ всѣ воспитательныя и благотворительныя учрежденія, бывшія подъ управленіемъ въ Бозѣ почившей любезнѣйшей родительницы нашей, государыни императрицы Маріи Өеодоровны, и ея мудрыми попеченіями доведенныя до столь высокой степени благосостоянія, продолжали и по кончинѣ ея, руководствуясь тѣми же правилами и пользуясь тѣми же преимуществами и выгодами, дѣйствовать, какъ доселѣ, на пользу государства и человѣчества, мы признали за благо для теченія дѣлъ, къ симъ учрежденіямъ относящихся, установить предварительно слѣдующій порядокъ:

«1) Императорскій воспитательный домъ со всёми принадлежащими къ оному заведеніями, воспитательное общество благородныхъ дёвицъ, учи-

## мъсяцословъ

НА ЛЬТО ОТЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

1826,

которое есшь

ПРОСТОЕ,

содержащее вы себы 365 дней,

сочиненный

на знашивишія мвста РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

при Императорской Академіи Наукв.

Факсимиле заглавнаго листа «Мъсяцеслова» на 1826 годъ.

лище ордена св. Екатерины, Павловская больница въ Москвѣ и вообще всѣ учрежденія, въ вѣдѣніи любезнѣйшей родительницы нашей состоязшія, принимаются подъ непосредственное и особенное наше покровительство.

- «2) Составъ и порядокъ управленія сихъ учрежденій, а равно и порядокъ сношеній ихъ между собою, остаются прежнія безъ всякаго измѣненія.
- «3) Начальства каждаго изъ сихъ учрежденій представляють намъ веё дёла, кон по установленнымъ правиламъ долженствовали бы по-

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

ступить на разсмотрѣніе въ Бозѣ почивающей любезнѣйшей родительницы нашей.

«4) Для доклада по симъ дѣламъ и для объявленія нашихъ по онымъ повелѣній, назначается при насъ особенный статсъ-секретарь съ наименованіемъ статсъ-секретаря по дѣламъ управленія учрежденій императрицы Маріи».

На эту вновь созданную должность императоръ Николай назначиль долгольтняго секретаря и довъреннаго сотрудника императрицы Маріп Оеодоровны, тайнаго совътника Григорія Ивановича Вилламова; вмъсть съ тымь ему повельно было присутствовать въ государственномъ совъть. Одновременно съ этими распоряженіями канцелярія императрицы Маріи Өеодоровны была переименована въ IV-е Отдъленіе собственной его величества канцеляріи и ввърена управленію статсь-секретаря Вилламова.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### T.

Война въ Европейской Турціи въ 1828 году не привела къ какимъ либо рѣшительнымъ результатамъ; она имѣла для русской арміи одинъ почетный исходъ, не оправдавъ ожиданій императора Николая. Покореніе Браилова и Варны вмѣстѣ съ удержаніемъ Праводъ и Базарджика могло только обезпечить открытіе въ 1829 году новой кампаніи, благопріятный исходъ которой привель бы насъ къ желанному миру и позволиль бы кончить «cette guerre odieuse», какъ называль эту войну императоръ Николай въ своей перепискѣ съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ.

Между тыть духь турецкой арміи и рышимость оттоманскаго правительства возвысились послів неудачных дійствій наших войскъ противъ Шумлы и Силистріи, а также поздняго паденія Варны. Громадныя же потери среди русской арміи отъ болізней 263, соединенныя съ утратою почти всіхъ лошадей, независимо отъ частныхъ неудачъ, испытанныхъ арміею графа Витгенштейна въ открытомъ полів, должны были вселить въ Константинополів надежду на успішное продолженіе борьбы, начавшейся въ 1828 году при крайне неблагопріятной для Порты обстановкъ. Уже одно то обстоятельство, что султанъ Махмудъ безъ всякой посторонней помощи не погибъ въ единоборствів съ такимъ противникомъ, какимъ являлась Россія, должно было поднять значеніе Турціи въ глазахъ европейскихъ державъ и обрадовать всіхъ нашихъ западныхъ недоброжелателей.

Менѣе благопріятно для Оттоманской Порты сложилась кампанія на азіатскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Покореніе Карса и Ахалцыха покрыло славою графа Паскевича, обезпечивая за нимъ достиженіе столь же блестящихъ успѣховъ въ 1829 году.

Императоръ Николай немедленно занялся самымъ важнымъ въ то время для Россіи дѣломъ: реорганизаціей дѣйствующей арміи и подготовленіемъ средствъ для продолженія войны. Но ко всѣмъ этимъ заботамъ чисто военнаго характера присоединялись еще политическія соображенія: какимъ образомъ отнесется Европа къ событіямъ на Балканскомъ полуостровѣ?

При всей враждебности къ Россіи митнія западно-европейскихъ державъ относительно исхода борьбы Россіи съ Турцією расходились между собою. Неудачи наши возбудили прежде всего ликованіе въ Вѣнѣ: Турцін пророчили въ будущемъ полную поб'єду. Канцлеръ, «l'ami Metternich», по выраженію императора Николая, считаль положеніе Россіп крайне затруднительнымъ; воображенію его представлялась уже картина русскихъ войскъ, теснимыхъ турками и доведенныхъ до печальной необходимости искать убъжища на трансильванской территоріи 264. Изреченіе, встрѣчающееся въ перепискѣ того времени: «le jour où un cabinet prononcera le mot de coalition, on s'étonnera de la trouver toute prête», представляло изв'ястную долю правды 265. Недавно еще Европу пугали русскимъ исполиномъ; теперь этого исполина хотъли изобразить карликомъ. Положение русской армии стали сравнивать съ отступлениемъ французовъ въ 1812 году. Неудивительно, что при существованіи подобныхъ несбыточныхъ надеждъ Меттернихъ ласкалъ себя увфренностію, что вскорѣ ему представится случай разыграть роль посредника, чтобы явиться ръшителемъ судебъ Востока. Для обезпеченія за собою подобнаго торжества вѣнскій кабинетъ призналъ даже полезнымъ поддерживать Порту въ ея решеніи продолжать борьбу съ Россіею.

Вообще же, за исключеніемъ обычнаго коварства со стороны Австріи по отношенію къ нашимъ восточнымъ дѣламъ, случайное сочетаніе политическихъ созвѣздій намъ благопріятствовало; неудачи же наши на Балканскомъ полуостровѣ какъ бы поддерживали это счастливое сочетаніе. Посолъ нашъ при французскомъ дворѣ, графъ Поццо ди-Борго, прекрасно формулировалъ причину подобнаго явленія въ слѣдующихъ словахъ: «Смѣлость и мѣры правительствъ, враждебныхъ намъ или завистливыхъ, будутъ всегда въ противоположномъ отношеніи къ идеѣ, которую онѣ составятъ себѣ о нашемъ могуществѣ».

Въ виду роковой необходимости продолжать борьбу съ Портою для напесенія ей болѣе рѣшительныхъ ударовъ и достиженія такимъ путемъ желаемаго мира, приходилось государю, прежде всего, подумать о выборѣ новаго главнокомандующаго и обновленіи личнаго состава штаба арміи, предназначенной дѣйствовать въ 1829 году на Балканскомъ полуостровѣ.

Выше было уже не разъ указано на зависимое положеніе, въ которое былъ поставленъ фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ во время всего

## приказъ

# РОССІЙСКИМЪ ВОЙСКАМЪ.

Миръ съ Персією, славный и полезный Отечеству, не положие еще конца знаменитымъ подвигамъ Россійскаго воинства. Бра справедливая прекращена съ одной стороны: но съ другой претопить намъ новая брань, столько же справедливая, для защит чести нашей и правъ, купленныхъ цѣною крови Русской. Вели душное терпѣніе Благословеннаго АЛЕКСАНДРА было уже ист щено враждебными поступками Турецкаго Правительства: ны сіе Правительство преисполнило мѣру и явно сложило съ се личину дружелюбія, едва утвердивъ миръ священнѣйшими клятими. Мы идемъ пресѣчь смуты и убійства въ странахъ, намъ основаніяхъ.

Воины! сражаясь съ народами просвъщенными, искусными бишвъ, вы пріобръли славу неувядаемую, не одною храбрости побъждая, но и благодушіемъ. Безошвътное повиновеніе Начанивамъ, строгое соблюденіе порядва и милосердіе къ побъжденымъ, были всегда отличительною чертою Русскихъ рашнивов Оть того мирные граждане вездъ столь же радовались вашем притествію, и вами побъжденные именовали васъ избавителям Вы сохраните и нынъ сію драгоцънную славу: простирая дружлюбно руку въ единовърцамъ нашимъ, поражайте строптивых но щадите безоружныхъ и слабыхъ; щадите достояніе, домы самые храмы враговъ, хотя и другую въру исповъдающихъ. Тагвелить наша въра, Святое ученіе Спасителя! Превлонившій себъ вротостію и человъколюбіемъ ожесточенныхъ, защитивши сироту и вдовицу — наравнъ съ храбръйшимъ въ боъ будет близовъ въ Моєму сердцу.

Воины Русскіе! Вы не обманете Моихъ ожиданій. Ст на Богъ, вънчающій побъдами доблесть и правду!

На подлинномъ подписано Собсшвенною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою:

HИКОЛАЙ.





Князь Александръ Сергѣевичъ Меншиковъ. (Съ литографіи Басина, едѣланной съ портрега А. Брюлова).

похода. Рядомъ съ нимъ возседала власть какъ бы другого негласнаго главнокомандующаго, въ лицф начальника главнаго штаба его императорскаго величества, графа Дибича, который все время находился въ непосредственных сношеніях съ государемь, вель помимо фельдмаршала обширную по дъламъ армін переписку и руководилъ ходомъ операцій вполнѣ самостоятельно, будучи уполномоченъ на то высочайшимъ довфріемъ. О настоящемъ главнокомандующемъ, графф Витгенштейнъ, въ счастливую пору войны 1828 года обыкновенно какъ бы забывали; онъ вполнѣ стушевался предъ всепоглощающимъ авторитетомъ графа Дибича. Только неудачи и затрудненія, проявившіяся во время безцѣльнаго шумлинскаго сил'внія, заставляли вспоминать о лип'в офиціально отв'єтственнаго главнокомандующаго <sup>266</sup>. Укоры сыпались тогда на голову несчастнаго старца, клястицкіе лавры котораго уже сильно поблекли еще съ 1813 года, послѣ Люцена и Бауцена. «Tenez tête à votre vieux maréchal et employez mon nom quand on ne vous obéit pas», — писалъ 27-го августа (8-го сентября) императоръ Николай графу Дибичу, но просьба главнокомандующаго объ увольненія, заявленная посл'я неудачныхъ дѣлъ подъ Шумлою, тѣмъ не менѣе не была уважена 267. Въ другомъ письмѣ къ Дибичу государь еще болѣе рѣзко выразился насчетъ графа Витгенштейна, сказавъ: «Вообще глупость и безпечность фельдмаршала проглядывають во всемь, и ваша бользнь, любезный другь, открыла ему совершенный просторъ для полнаго обнаруженія своей неспособности» 238.

Послѣ паденія Варны и отъѣзда государя изъ арміи въ Россію фельдмаршаль возобновиль свою просьбу объ увольненіи, испрашивая соизволеніе на отъѣздъ въ Подольскую губернію, по отправленіи войскъ на зимнія квартиры <sup>259</sup>.

Просьба графа Витгенштейна была вторично отклонена; онъ удостоился получить изъ С.-Петербурга рескриптъ слѣдующаго содержанія, помѣченный 11-мъ (23-мъ) ноября 1828 года:

«Графъ Петръ Христіановичъ! Съ крайнимъ прискорбіемъ усмотрѣлъ я изъ письма вашего, отъ 5-го октября, намѣреніе ваше оставить командованіе дѣйствующею арміею. Предводительствуя оною въ продолженіе кампаніи столь трудной, какова настоящая, подвергаясь вліянію климата вреднаго и всѣмъ тягостямъ военнымъ, вы стяжали несомнѣнныя права на живѣйшую мою признательность и многими опытами вновь доказали, сколь полезна отечеству усердная ваша служба. Посему убѣдительно прошу васъ сохранить начальство надъ ввѣренною вамъ арміею и не оставлять оной даже временно, доколѣ не расположите войскъ на зимнія квартиры, не возстановите въ оныхъ частей, разстроенныхъ въ продолженіе настоящей кампаніи, не обезпечите успѣшнаго открытія будущей. Вы не отклоните отъ себя исполненія сего моего желанія, и

новымъ доказательствомъ постояннаго усердія вашего къ отечеству и личной ко мнѣ привязанности пріпму служеніе ваше; но, если, совершивъ труды, въ продолженіе зимы вамъ предстоящіе, вы почувствуете необходимость возвратиться въ кругъ вашего семейства на мѣсяцъ или на шесть недѣль, не слагая съ себя впрочемъ командованія арміею, то я охотно на сіе соглашаюсь, оставаясь въ совершенной увѣренности, что, собравъ временнымъ отдохновеніемъ новыя силы, вы съ полною готовностію возвратитесь къ исполненію предначертаній моихъ для будущей кампаніп.

«Пребываю къ вамъ навсегда доброжелательнымъ

«Николай» 270.

По полученіи рескрипта, столь милостиво выражавшаго волю государя, графу Витгенштейну оставалось только благодарить и съ покорностію продолжать нести почетное бремя, обратившееся для него уже давно въ терновый вѣнецъ <sup>271</sup>.

Въ половинъ декабря графъ Дибичъ прівхаль изъ арміи въ С.-Петербургъ. Для полнаго разъясненія обстоятельствъ, сопровождавшихъ возвращеніе въ столицу начальника главнаго штаба, необходимо обратиться нъсколько назадя.

Послѣ своего пріѣзда изъ Варны императоръ Николай приступиль въ письмахъ къ графу Дибичу къ обсуждению условій будущей кампаніи противъ турокъ. Первоначально она обрисовывалась государю въ следующемъ виде: онъ признавалъ невозможнымъ удержать фельдмаршала на мъстъ главнокомандующаго, въ виду выраженнаго имъ положительнаго желанія отказаться отъ командованія армією; но, конечно, отъ вздъ его долженъ будетъ последовать не ране расположенія арміи на зимнихъ квартирахъ. «Продзжая черезъ Могилевъ, писалъ императоръ Николай графу Дибичу 16-го (28-го) октября, — я видълся съ добрымъ старикомъ Сакеномъ (le bon vieux Sacken), и я опасаюсь, что слабость воспрепятствуеть ему принять то новое назначеніе, которое вообще вполнѣ соотвѣтствуетъ моимъ желаніямъ; пока Ланжеронъ можетъ оставаться, какъ старъйшій изъ генераловъ, безъ титула командующимъ войсками въ Молдавіи, а Роть въ Болгарін; если же нельзя будеть избежать второй кампаніи, то мнё придется возвратиться, и тогда я буду лично командовать, имфя подъ своимъ начальствомъ Ланжерона» 272.

Относительно плана будущей кампаніи государь подъ вліяніемъ, конечно, недавнихъ событій полагалъ полезнымъ не переходить Балканъ, находя, что здравый смыслъ и благоразуміе настоятельно требуютъ оставить всякую о томъ мысль. Признавалось достаточнымъ удержать за нами то, что было покорено, и затѣмъ овладѣть тѣми пунктами, ко-

торые еще не находились въ нашей власти <sup>273</sup>. Слѣдовательно, вторая кампанія должна была привести къ постепенному занятію одной линіи Дуная, то-есть къ плану кампаніи, примѣненному уже однажды съ такимъ неуспѣхомъ во время семилѣтней войны съ Турцією въ царствованіе пмператора Александра (съ 1806 по 1812 годъ). «Этотъ планъ кампаніи,— писалъ императоръ Николай,— докажетъ всему міру, что мы продолжаемъ дѣло, не какъ завоеватели, но какъ подобаетъ благоразумнымъ и осмотрительнымъ людямъ, преслѣдующимъ планъ, который можетъ привести насъ къ большимъ результатамъ» <sup>274</sup>.

Въ такомъ же духѣ императоръ Николай писалъ графу Паскевичу 15-го (27-го) ноября:

«Опыты настоящей кампаніи въ Европейской Турціи показали, съ какими затрудненіями и пожертвованіями по естественному положенію н состоянію сего края сопряжены въ ономъ отдаленныя предпріятія. Сюда наиболье принадлежать разрушительныя дъйствія вреднаго здоровью климата и совершенный недостатокъ мъстныхъ способовъ къ удовлетворенію потребностей многочисленной арміи, болже еще увеличивающійся по чрезвычайнымъ трудностямъ, коими перевозки и доставки всякаго рода сопровождаются. По симъ соображеніямъ и въ особенности по видамъ нынѣшняго состоянія Европы, я предполагаю въ продолженіе будущей кампаніи вести за Дунаемъ войну болье систематическую, нежели наступательную: ограничиться овладёніемъ Силистріи, Журжи и другихъ крвпостей, оставшихся доселв въ рукахъ турокъ на рѣкѣ сей, стать на оной твердой ногою и съ сего основанія дѣлать демонстраціи къ сторонъ Бургаса и, смотря по обстоятельствамъ, отъ сего рода войны перейти къ действіямъ более наступательнымъ, ежели, по соображении силъ и движений непріятеля, въ открытомъ пол'в представится тому благопріятный случай».

Для выполненія подобнаго плана кампаніи графъ Витгенштейнъ признавался вполнѣ способнымъ, и предположено его не трогать.

Графъ Дибичъ, съ своей стороны, одобрилъ всѣ предположенія государя относительно обреченія арміи на атаку дунайской оборонительной линіи, предполагая только, предварительно, при открытіи кампаніи овладѣть, во что бы то ни стало, Шумлою—при помощи штурма. Затѣмъ уже графъ находилъ возможнымъ спокойно приступить къ покоренію дунайскихъ крѣпостей. «Это движеніе главныхъ силъ вполнѣ оборонительное и даже до нѣкоторой степени отступательное,—писалъ въ заключеніе Дибичъ государю,— доказало бы самымъ очевиднымъ образомъ наши миролюбивыя намѣренія и выяснило бы принятую систему дѣйствій» <sup>275</sup>.

Но въ то время, когда графъ Дибичъ разсуждалъ такимъ образомъ, полагая, что дъйствуетъ согласно мыслямъ государя, въ Петербургъ

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

произошелъ переворотъ въ мнѣніяхъ насчетъ плана будущей кампаніи, произведенный со стороны, отъ которой никто ничего подобнаго не ожидалъ.

Генералъ-адъютантъ И. В. Васильчиковъ обратился къ императору Николаю съ прямодушною рѣчью честнаго солдата и представилъ



Императоръ Николай Павловичъ на денныхъ мановрахъ. (Съ литографіи Шмадта, сдъланной съ рисунка Шварца).

государю записку, заключающую въ себѣ самую безпощадную критику всего совершившагося въ 1828 году на европейскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій противъ Турціи. Записка Васильчикова, носящая заглавіе: «Apperçu sur la campagne de 1828», настолько важна и поучи-

тельна, что необходимо познакомиться съ ея содержаніемъ, прежде чѣмъ приступимъ къ дальнѣйшему изложенію событій этого времени.

Исходной точкой разсужденій Васильчикова была мысль, что, готовясь къ новой войнѣ, нужно воспользоваться пріобрѣтеннымъ опытомъ истекшей кампаніи, остерегаясь впасть въ тѣ же ошибки, которыя воспрепятствовали намъ въ достиженіи болѣе положительныхъ результатовъ.

«Цѣль этого обзора,— пишетъ Васильчиковъ,— заключается въ изслѣдованіи причинъ, которыя вызвали неудачный исходъ кампаніи, и въ указаніи средствъ, могущихъ обезпечить успѣхъ похода, нынѣ предстоящаго къ исполненію. Я не имѣю намѣренія представить планъ военныхъ дѣйствій и еще менѣе принять на себя роль строгаго критика. Я хочу только высказать моему государю тѣ замѣчанія, которыя я имѣлъ случай сдѣлать. Оканчивая свою военную карьеру, одержимый недугами, я не могу быть обвиненъ въ честолюбивыхъ замыслахъ или въ интригѣ. Я буду вполнѣ счастливъ, если хотя одна мысль, заключающаяся въ предлагаемомъ обзорѣ, будетъ признана полезною и послужитъ къ славѣ моего государя».

Затёмъ Васильчиковъ продолжаетъ: «Причины неудачнаго исхода этой кампаніи не слідуеть искать ни въ дурно избранной операціонной линіи, ни въ стратегическихъ или тактическихъ ошибкахъ, наконецъ ни въ превосходствъ и искусствъ непріятеля; легко прослъдить ихъ въ ошибочныхъ расчетахъ относительно численности войскъ, которыя должны были быть введены въ дёло, и въ невёрныхъ свёдёніяхъ, которыя имфлись о наступательных средствахь султана и духф, воодушевлявшемъ его войска. Пренебрегая своимъ противникомъ, возмечтали, къ несчастію, о тріумфальномъ шествіи до Константинополя и не обращали вниманія на безчисленныя затрудненія, представляемыя этой войною. Чтобы убъдиться въ сказанномъ, достаточно обратить внимание на силы, съ которыми двинули императора россійскаго для покоренія Оттоманской имперіи; при семъ окажется, что эта армія Ксеркса, какъ называли ее иностранные дипломаты въ Петербургѣ, заключала въ себъ едва 90.000 человъкъ. Этими силами предполагали занять Молдавію и Валахію, блокировать дунайскія крѣпости, предпринять осаду Браилова и двинуться противъ Варны и Шумлы. Очевидно, что надежда одержать успёхъ столь незначительными силами могла только быть основана на убъжденіи, что придунайскія крѣпости падутъ при нашемъ появленіи, и что Шумла представляеть собою открытую позицію, какъ говорили лица, утверждавшія, что обозрѣвали ее... Очевидно, что начальникъ штаба основаль приготовленія къ войнѣ на неточныхъ данныхъ, отстранивъ всякое обсуждение съ военными людьми, опытность которыхъ могла бы представить более положительныя сведенія. Даже геній не можеть все сдёлать самъ собою, и нётъ настолько талантливыхъ людей, которые

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ

могли бы обойтись безъ чужихъ мыслей. Осмѣливаюсь обратить вниманіе государя на сію истину; его императорское величество не располагаетъ въ своей арміи и въ своемъ совѣтѣ столь высокимъ геніемъ, которому онъ могъ бы всецѣло одному съ полнымъ довѣріемъ поручить разработку приготовленій ко второй кампаніи; но онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи нѣсколько талантливыхъ людей, опытностью и мнѣніемъ коихъ нельзя пренебречь. Собравъ въ комитетѣ тѣхъ изъ нихъ, достоинства которыхъ внушаютъ наиболѣе довѣрія, и поручивъ имъ въ своемъ присутствіи обсужденіе плана дѣйствій и принятіе мѣръ, обезпечивающихъ успѣшное его выполненіе, государь имѣлъ бы возможность всесторонне обсудить дѣло и остановиться на мнѣніи, отвѣчающемъ его намѣреніямъ. Частное обсужденіе въ отдѣльности съ этими же самыми лицами было бы болѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ... Нѣтъ надобности, чтобы этотъ комитетъ былъ очень многолюднымъ: достаточно призвать трехъ или четырехъ лицъ».

Указавъ на необходимость совъщанія для ръшенія столь важнаго вопроса, Васильчиковъ останавливается на разсмотрвнии другого больного мъста истекшей кампаніи и яркими красками рисуетъ неудобство, пропсходящее отъ назначенія фельдмаршала главнокомандующимъ арміею въ то время, когда императоръ лично ею предводительствуетъ. «Подобный конфликтъ власти не можетъ быть полезенъ, —пишетъ Васильчиковъ, — новъйшая исторія представляєть намъ не одинь примъръ. Дъйствительно, если фельдмаршаль даровитый и достойный человъкъ, онъ не пожелаетъ принять на себя роль подобія главнокомандующаго; если же, напротивъ того, выборъ падетъ на неспособнаго человъка, который все позволить, я не вижу пользы отъ его назначенія <sup>276</sup>. Напрасно мнѣ скажуть, что государь не можеть самь войти въ частности администраціи армін, и что именно для этого необходимо присутствіе главнокомандующаго; на подобное возражение я долженъ дать тоть же отвъть, что талантливый человъкъ не пожелаетъ ограничиться исполненіемъ обязанностей интенданта арміи, и что человѣкъ неспособный не въ состояніи управлять ею, но приведеть въ разстройство. Если даже предположить, что найдуть достойнаго челов'яка, готоваго жертвовать своимъ самолюбіемъ, то его начальникъ штаба будетъ находиться въ положеніи столь же ложномъ, какъ и трудномъ; столкновение двухъ властей: главнокомандующаго и начальника штаба императора, стёснить и затруднить его работу; онъ будеть состоять подъ руководствомъ какъ того, такъ и другого; вынужденный угождать обонмъ, онъ не дерзнетъ исполнить приказанія главнокомандующаго, не заручившись одобреніемъ начальника штаба императора; онъ будетъ терять время на пустые переговоры, дёла будуть накопляться, решенія пострадають оть слишкомь большой поспѣшности, и слѣдствіемъ всего этого явится безпорядокъ. Я имѣлъ случай

убѣдиться положительнымъ образомъ въ вѣрности того, что я здѣсь утверждаю, и поэтому я не опасаюсь возраженій. Итакъ, принимая за исходную точку принципъ, что централизація и единство власти составляють одно изъ главнѣйшихъ условій для хорошо организованной арміи, я твердо стою на томъ, что если государь командуетъ лично, главнокомандующій представляется лишнимъ колесомъ, которое затрудняетъ движеніе машины».

Всѣ эти правдивыя, но рѣзкія замѣчанія по поводу кампаніи 1828 года Васильчиковъ нѣсколько смягчиль, высказавъ въ заключеніе истину, противъ которой, какъ онъ выражается, никто не станетъ возражать, а именно: ни переходъ черезъ Дунай, ни покореніе Варны не имѣли бы мѣста безъ твердой воли и предусмотрительности государя; продолжали бы упорствовать въ штурмѣ или въ блокадѣ Шумлы, притянули бы къ ней гвардію <sup>277</sup>, а благопріятное для военныхъ дѣйствій время года было бы окончательно утрачено безъ всякаго полезнаго результата <sup>278</sup>.

Императоръ Николай оцѣнилъ по достоинству правдивое слово Васильчикова, и высказанныя имъ въ представленной запискѣ истины и полезные совѣты не остались подъ спудомъ. Государь освоился съ принципомъ, выставленнымъ Васильчиковымъ, какъ непреложная истина: на войнѣ, въ виду непріятеля, главнокомандующій долженъ руководствоваться исключительно собственными соображеніями; но, занимаясь подготовленіемъ кампаніи, слѣдуетъ призвать для обсужденія людей опытныхъ и способныхъ. Эти мысли не замедлили получить практическое примѣненіе.

19-го ноября (1-го декабря) 1828 года, подъ личнымъ председательствомъ государя, собранъ былъ комитетъ, въ которомъ приняли участіе: графъ В. П. Кочубей, графъ Чернышевъ, баронъ Толь и И. В. Васильчиковъ 279. Въ этомъ засъданіи, получившемъ несомнънно важное историческое значеніе, государь счелъ ум'єстнымъ заявить собранію, что ціль дальн виней войны съ Турцією не заключается вовсе въ покореніи Константинополя или же въ низвержении султана, но единственно въ пріобр'єтеніи возможно большихъ гарантій для принужденія Оттоманской Порты заключить миръ, могущій впредь обезпечить прочнымъ и непоколебимымъ образомъ точное выполнение преимуществъ, утвержденныхъ за Россіею прежними трактатами. Затёмъ государь присовокупилъ, что полагаетъ возможнымъ назначить для предстоявшей теперь кампаніи не болже 120.000 человжкъ, и пригласилъ собравшихся лицъ изложить свое мнѣніе о наилучшемъ употребленіи этихъ силь для достиженія результата, имѣвшагося въ виду правительствомъ при объявленіи войны Турцін 280.

Выслушавъ объясненія, данныя государемъ, всѣ присутствовавшіе на совѣщаніи сановники высказались противъ предположенной систе-

Mon Aur le Conte perous remercie de ootre lettre je suis extromemens contemps de tant vas dis pas Hion, wes du pen pour votre I Auchemen an mease pour 6 as 7 jours - Vent être jeviendre, vous rejoin dre, - autromens vous marehers sur le grend chemin de Trupes onde et de la vous faireis votre retrete, sur beibout tout nos bagages von tout drois sur Cette route. adres Jevous remergie Leany yoth ter humble Zerviteur. 1829 le 15 deu. Ciféen Con new tets d'Eniver, Comp. de tembre.





Императоръ Николай Павловичъ на ночныхъ маневрахъ, (Съ литографіи того времени).

T.11-23

матической войны на Дунав, а, напротивъ того, признали необходимымъ стараться причинить непріятелю чувствительные, сильные и неожиданные удары, могущіе ввергнуть его въ состояніе полнаго оцвпенвнія и страха; только такимъ способомъ веденія войны признавалось возможнымъ принудить султана къ уступкамъ <sup>281</sup>. Принявъ такую точку зрвнія относительно характера предстоявшихъ въ 1829 году военныхъ дъйствій, комиссія перешла къ обсужденію въ общихъ чертахъ будущаго Забалканскаго похода.

Во время засѣданія 19-го ноября былъ затронутъ весьма важный вопросъ: слѣдуетъ ли воспользоваться настроеніемъ сербовъ и содѣйствовать возстанію ихъ въ нашу пользу? Вопросъ о сербахъ былъ рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ, такъ какъ признавалось затруднительнымъ отдѣлить отъ арміи для этой цѣли 15.000 человѣкъ, и сверхъ того привлеченіе сербовъ къ войнѣ затронуло бы слишкомъ близко интересы вѣискаго кабинета, усложнивъ чрезвычайно заключеніе мира. Тѣмъ не менѣе, совѣщаніе признало, однако, что если успѣхи русскаго оружія дозволятъ предложить миръ и въ случаѣ, если умѣренность требованій государя не была бы признана Европою, то въ такомъ случаѣ это понудительное средство могло бы быть употреблено безъ неудобства; никто не имѣлъ бы тогда права протестовать 282.

Когда все это совершилось, и императоръ Николай уже освоился съ новымъ взглядомъ на задачи предстоявшей кампаніи, графъ Дибичъ появился въ Петербургъ. Нужно полагать, что онъ былъ немало удквленъ перемѣною, совершившейся въ воззрѣніяхъ государя; но Дибичъ съ присущею ему ловкостью тотчасъ примѣнился къ новымъ требованіямъ. Незамѣтнымъ образомъ онъ постепенно отступился отъ своихъ прежнихъ заявленій и, сдѣлавшись сторонникомъ Забалканскаго похода, пересталъ признавать запятіе Шумлы необходимымъ условіемъ завершенія кампаніи; когда же рѣчь заходила объ ошибкахъ прошлогодней кампаніи, онъ постоянно повторялъ: «я это прекрасно знаю, это ужасно, это постыдно».

Всего важнѣе, по свопмъ послѣдствіямъ, было рѣшеніе, принятое государемъ, отказаться отъ личнаго предводительствованія армією. Впослѣдствіи Николай Павловичъ, придавая своему рѣшенію религіозный оттѣнокъ, любилъ говорить: «que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se distingue à la tête de ses armées» 283. При такой постановкѣ дѣла рѣшеніе вопроса, кому быть главнокомандующимъ, стало на первой очереди.

Графъ Дибичъ повель дѣло съ больнимъ искусствомъ. Прежде всего онъ вспомнилъ о своемъ бывшемъ главнокомандующемъ, при которомъ онъ нѣкогда состоялъ начальникомъ штаба. Поднятъ былъ вопросъ о замѣнѣ графа Витгенштейна такой же развалиной: «се bon vieux Sacken». 31-го декабря, графъ Дибичъ поручилъ генералъ-адъютанту Толю на-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

писать въ этомъ смыслѣ частное письмо въ Могилевъ <sup>284</sup>. 4-го (16-го) января 1829 года фельдмаршалъ Сакенъ отвѣчалъ, что старость и недуги его, конечно, требуютъ снисхожденія, но что уже одно предполагаемое присутствіе въ арміи государя воодушевитъ его и обезиечитъ успѣхъ; содѣйствіе же со стороны барона Толя послужитъ ему существенною поддержкою.

На это письмо Толь сообщилъ Сакену, что онъ доложилъ графу Дибичу содержаніе полученнаго письма, но еще рѣшительнаго отвѣта не послѣдовало, а поэтому онъ полагаетъ, что почтенные годы фельдмар-шала все-таки будутъ приняты въ соображеніе <sup>285</sup>.

Между тёмъ графъ Витгенштейнъ, пребывая въ своей главной квартирѣ въ Яссахъ, ничего не подозрѣвая о томъ, что творилось въ это время въ Петербургѣ, предавался мыслямъ о систематической войнѣ, предстоявшей ему въ 1829 году; спокойное теченіе его мыслей было внезапно прервано сообщеніемъ графа Дибича, что «систематическая война» отстранена, и для кампаніи 1829 года намѣченъ переходъ черезъ Балканы.

Въ отвѣтъ на это письмо фельдмаршалъ написалъ графу Дибичу 13-го (25-го) января, что для предположеннаго послѣ взятія Силистріи движенія за Балканы и занятія Бургаса, Айдоса и Карнабата потребуются большія силы (de grandes forces réunies), а потому указываль на необходимость направить гвардію въ княжества ко времени наступательнаго движенія арміи, въ противномъ же случаѣ графъ Витгенштейнъ выражалъ сомнѣніе въ успѣхѣ и отказывался отъ принятія на себя отвѣтственности (je doute du succès et je ne prends pas la responsabilité sur moi) <sup>286</sup>.

Письмо фельдмаршала развязало руки въ Петербургъ. Графъ Витгенштейнъ получилъ отвътъ, который долженъ былъ привести его въ немалое изумленіе. Въ немъ графъ Дибичъ писалъ, что государь усматриваетъ изъ разсужденій фельдмаршала, что, такъ какъ въ виду недостаточныхъ силъ арміи онъ не признаетъ возможнымъ принять на себя отвътственность за исполненіе требуемаго плана дъйствій, его величеству приходится, къ сожальнію, приступить къ выбору новаго главнокомандующаго. Преемникъ графа Витгенштейна не былъ названъ въ письмъ, но въ заключеніе графъ Дибичъ сообщалъ, что онъ въ скоромъ времени лично привезетъ въ Яссы окончательное высочайшее повельніе по этому предмету.

Участь графа Витгенштейна была рѣшена. Графъ Дибичъ достигъ наконецъ главной цѣли своихъ честолюбивыхъ стремленій, преслѣдуя которую онъ, по свидѣтельству многихъ современниковъ, подготовплъ неудачный исходъ кампаніи 1828 года. 9-го (21-го) февраля 1829 года появился слѣдующій высочайшій приказъ:

«Государь императоръ, снисходя на прошеніе генералъ-фельдмаршала, графа Витгенштейна, всемилостивѣйше соизволяеть на увольненіе его отъ командованія второю армією, по совершенно разстроенному трудами прошедшей кампаніи здоровью. Назначается начальникъ главнаго штаба его императорскаго величества, генераль отъ инфантеріи, генераль-адъютантъ графъ Дибичъ, главнокомандующимъ второю армією со всѣми правами, властію и преимуществами, главнокомандующему большою дѣйствующею армією присвоенными».

Въ тотъ же день генералъ-адъютантъ баронъ Толь назначенъ былъ начальникомъ штаба второй арміи, а генералъ-адъютантъ Киселевъ получилъ въ командованіе 4-й резервный кавалерійскій корпусъ. Съ открытіемъ же кампаніи Киселеву подчинены были всё войска, предназначенныя къ защитв верхняго Дуная; графъ Ланжеронъ удалился изъ арміи послё назначенія новаго главнокомандующаго.

Назначеніе графа Дибича главнокомандующимъ сопровождалось еще увольненіемъ генералъ-квартирмейстера второй арміи, генералъ-майора Берга, и замѣною его генералъ-майоромъ Д. П. Бутурлинымъ. Во время же кампаніи генералъ Бергъ снова занялъ прежнюю должность. Кромѣ того, еще ранѣе, 19-го января 1829 года, командиромъ второго пѣхотнаго корпуса назначенъ былъ генералъ-адъютантъ графъ Паленъ.

Ко времени открытія новой кампаніи совершились еще и другія перемѣны въ личномъ составѣ начальствующихъ лицъ въ арміи. Еще осенью 1828 года, послѣ отъѣзда принца Евгенія Виртембергскаго, генералъ-лейтенантъ Ридигеръ принялъ начальство надъ 7-мъ пѣхотнымъ корпусомъ. Затѣмъ, послѣ скоропостижной кончины генерала Рудзевича, 23-го марта (4-го апрѣля) 1829 года, генералъ-лейтенантъ Красовскій вступилъ въ командованіе 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ 287. Вмѣсто тайнаго совѣтника графа Палена полномочнымъ предсѣдателемъ дивановъ княжествъ назначенъ былъ кіевскій военный губернаторъ, генералъ Желтухинъ. Дежурный генералъ Байковъ былъ смѣненъ генераломъ Обручевымъ.

Выборъ новаго главнокомандующаго и его начальника штаба «представился миѣ наилучшимъ, — писалъ императоръ Николай къ цесаревичу, —и, признаюсь, почти единственнымъ, который можно было сдѣлать. Лишь одно сходство недостатковъ обоихъ лицъ заставляло меня опасаться, что они не сойдутся, и, чтобы быть увѣреннымъ, что я не поврежу легкомысленнымъ рѣшеніемъ столь важному дѣлу, я призналъ необходимымъ, прежде чѣмъ офиціально заговорить объ этомъ съ Толемъ, заставить ихъ сначала объясниться между собою частнымъ образомъ; Толь выказалъ себя благороднымъ человѣкомъ, обѣщавъ другому повиноваться и ревностно стараться, какъ только можетъ, помогать ему и обѣщалъ сдерживаться, чтобы не заслужить упрековъ, которые

часто дёлаютъ ему за его характеръ. Призвавъ затёмъ его къ себѣ, я предложилъ ему откровенно сказать мнѣ, сознавая затруднительность своего положенія въ отношеніи къ своему начальству въ виду ихъ характеровъ, считаетъ ли онъ возможнымъ обѣщать мнѣ принять мѣсто,



Императоръ Николай Павловичъ на бивуакћ. (Оъ литографіи, едфлавной съ рисунка Шварџа).

которое я предназначаю ему; онъ далъ мнѣ слово, и, зная его за честнаго человѣка, я убѣжденъ, что онъ не по-пустому далъ мнѣ свое слово. Съ тѣхъ поръ письмо фельдмаршала (Витгенштейна) показало мнѣ окончательно, что онъ не можетъ оставаться, и я рѣшилъ произвести

перемѣну <sup>283</sup>. Дибичъ уѣзжаетъ сегодня вечеромъ (5-то февраля). Мнѣ остается лишь молить Бога благословить это важное рѣшеніе и надѣяться, что милость свыше увѣнчаетъ мои добрыя намѣренія» <sup>289</sup>.

Получивъ изв'ящение о совершившейся перем'я десаревичъ отв'ячалъ: «Что касается назначенія Дпбича и Толя и удаленія фельдмаршала, я ничего не могу сказать, какъ выразить лишь пожеланія насчеть исполненія вашихъ повелѣній; но если уже вы соблаговолили говорить со мною объ этомъ, я пе считаю себя въ правъ обойти молчаніемъ общее недовольство, которое господствуетъ противъ генерала Дибича, въ особенности же въ армін, въ командованіе которой онъ вступить, гдё онъ сумёль, за малыми исключеніями, всёхъ нерасположить къ себё. Генералъ Толь тоже не изъ наиболъе любимыхъ, но онъ отличается лучшимъ обхожденіемъ и имфетъ болфе сторонниковъ. Я откровенно высказываю вамъ это, дорогой брать, не умън скрывать отъ васъ истину и будучи крайне огорченъ, что приходится говорить дурно о двухъ лицахъ, съ которыми я нахожусь въ наилучшихъ отношеніяхъ, и которыхъ особенно уважаю. Образъ дъйствій генерала Дибича слишкомъ оскорбляль самолюбія и личности, чтобы это могло быть тотчасъ же забыто, и ему придется вести двойной походъ: одинъ противъ турокъ, а другойчтобы снова завоевать доброе мнѣніе, уваженіе и довѣріе своей армін» 290.

Обмѣнъ мыслей между братьями по поводу новыхъ назначеній закончился слѣдующими строками императора Николая:

«Ваше мивніе о Дибичв и Толь очень вврно; я надвюсь, что первый сумветь заставить забыть прошлое, которое я настойчиво поставиль ему на видь; онь слишкомь чувствуеть тяготвющую надъ нимь отвътственность и слишкомъ любитъ самого себя, чтобы не сдълать всего для выполненія ко всеобщему удовольствію лежащей на немъ задачи» <sup>291</sup>.

Если цесаревичъ Константинъ Павловичъ не очень обрадовался новымъ назначеніямъ, то въ обществѣ появленіе графа Дибича въ роли главнокомандующаго также не было встрѣчено съ сочувствіемъ и вызывало до нѣкоторой степени скептическое къ нему отношеніе, подтверждаемое въ достаточной мѣрѣ современными свидѣтельствами. Приведемъ здѣсь отрывокъ изъ частной переписки одной близкой ко двору особы, которая пишетъ:

«Послѣ безконечныхъ разсужденій, собраній особаго комитета, массы представленныхъ записокъ кончили тѣмъ, что назначили Дибича главно-командующимъ дѣйствующей арміи, придавъ ему Толя въ качествѣ начальника штаба. Если они пожелаютъ сойтись другъ съ другомъ, дѣло можетъ пойти, но оба они—горячія головы, которыя, весьма вѣроятно, несмотря на обѣщанія, данныя каждымъ въ отдѣльности, вцѣпятся другъ другу въ волосы. Здравая часть общества желала бы

назначенія Воронцова; но государю не было угодно это; тогда захот'яли оставить фельдмаршала съ Толемъ, но и этотъ проектъ потерп'ялъ крушеніе, потому что маленькій челов'ї къ, котораго осенью я очень желала бы признать великимъ, не выпустилъ своей добычи (le petit homme que je voudrais bien surnommer le grand cet automne n'a pas laché sa prise); онъ былъ настолько умент, что, когда ему говорили объ ошибкахъ, сд'яланныхъ въ прошломъ году, онъ постоянно повторялъ: «но я это прекрасно знаю; что говорятъ — справедливо; это ужасно, это постыдно». Стали говорить: челов'якъ, который такимъ образомъ признаетъ свои промахи, не впадетъ снова въ тѣ же ошибки, и вотъ онъ держитъ въ своихъ рукахъ судьбу если не Россіи, то, вн'я всякаго сомн'янія, судьбу нашего преобладанія въ Европ'я. Вы поймете, что этотъ выборъ никого не успоконваетъ, и что мы проникнуты опасеніями, тѣмъ бол'ье, что армія снова не достаточно многочисленна... поэтому нельзя разсчитывать на блестящую кампанію» 292.

По прибытій въ Яссы, графъ Дибичъ отдаль 15-го (27-го) февраля слѣдующій собственноручно сочиненный имъ приказъ:

### «Храбрые вонны второй армін!

«Государю императору благоугодно было поручить мив главное надъ вами начальство. Чувствую всю важность монаршаго довврія и уповаю въ усивхв на благость Всевышняго. Съ полною доввренностію къ вамъ, возросши въ рядахъ вашихъ, будучи всвмъ обязанъ подвигамъ вашимъ, я знаю, чего отъ васъ ожидать можно, и не страшуся затрудненій. Въ любви къ вамъ не отступлю отъ примвра любимаго полководца, коего недуги лишаютъ насъ счастія побеждать вновь враговъ подъ отеческимъ его начальствомъ, въ коемъ я столь многократно былъ свидѣтелемъ доблестей вашихъ и вашей къ достойному вождю привязанности. Надѣюсь, что строгая справедливость и неусыпныя о васъ попеченія, сходно съ священною волею всемилостивѣйшаго нашего государя, пріобрѣтутъ и мив вашу довѣренность. Да поможетъ намъ Богъ, и докажемъ, что для русскихъ вонновъ нѣтъ ничего непреодолимаго въ подвигахъ за вѣру, царя и отечество».

Въ перепискъ одного очевидца сохранилось описаніе пріема чиновъ штаба армін новымъ начальствомъ; онъ пишетт:

«Начальникъ штаба, баронъ Толь, плотный, невысокаго роста мужчина, съ полнымъ, шпрокимъ лицомъ и яснымъ твердымъ гзоромъ. Видно по всему, что онъ гнуться не дастъ и взора не потушитъ ни передъ къмъ. Весь штабъ собрался у геперала Киселева, чтобы быть ему представленнымъ. Генералъ Киселевъ всъхъ насъ назвалъ поименно. Какъ это кончилось, думали всъ, что новый начальникъ скажетъ два

слова. Не тутъ-то было. Онъ сталъ на конецъ залы и зычнымъ голосомъ сказалъ: «Да что тутъ вамъ говорить? Познакомимся. Прощайте!»

«Вчера было зрѣлище другого рода. Мы отправились къ фельдмаршалу Витгенштейну, чтобы представиться новому главнокомандующему... Онъ говорилъ съ жаромъ и долго, но зато невнятно. Поняли мы болѣе по движеніямъ, нежели по словамъ, что онъ говорилъ о преданности къ доблестному начальнику, и какъ ему трудно будетъ замѣнить его и пр. и пр. Потомъ послѣдовали лобзанія и такъ далѣе. «А всетаки старика славно свернулъ», — сказалъ кто-то тихимъ голосомъ. Вотъ и все» <sup>293</sup>.

Остается еще замѣтить, что, если мы будемъ руководствоваться разнообразными отзывами современниковъ, личность графа Дибича по своему внѣшнему облику представится намъ вообще мало привлекательною. Небольшой ростъ, короткая шея, несоразмѣрно большая голова, длинные, рыжіе, нечесанные волосы, непріятный голосъ, неумѣніе говорить съ солдатами и воодушевлять ихъ—вотъ какими красками рисуютъ наружность Дибича его тогдашніе сослуживцы.

При вступленіи въ отправленіе своихъ новыхъ обязанностей, графъ Дибичъ вручилъ фельдмаршалу графу Витгенштейну рескриптъ императора Николая, подписанный государемъ еще 6-го (18-го) февраля 1829 года. Содержаніе рескрипта было слѣдующее:

«Графъ Петръ Христіановичъ! Соглашаясь на желанія мои, изъявленныя вамъ въ рескрипть отъ 11-го ноября прошлаго года, вы досель, невзирая на постигшіе вась недуги, сохранили начальство надъ ввъренною вамъ арміею, и я съ удовольствіемъ вижу, что предназначенія мои къ приведенію оной въ состояніе, соотв'єтствующее ц'єли и видамъ будущей кампаніи, неусыпными попеченіями вашими, большею частію, исполнены. Руководствуясь опытами многол'ятняго служенія, обезпечили вы будущіе усп'яхи оружія нашего распоряженіями вашими. Такимъ образомъ совершили вы кругъ усильнаго труда и занятій, за предѣлы коего, безъ несправедливости къ вамъ, не могу требовать продолженія д'ятельности вашей, а потому и соглашаюсь на увольненіе ваше отъ командованія д'яйствующею армією. Въ надежді, что здоровье ваше, возстановясь временнымъ отдохновеніемъ, дозволить вамъ цаки быть полезнымъ отечеству, мнъ остается только повторить вамъ при семъ случать чувства истинной благодарности за долговременное и знаменитое служение ваше на поприщъ славы, труда и опасностей.

«Вмѣстѣ съ симъ повелѣлъ я сохранить вамъ полное содержаніе, по званію главнокомандующаго вамъ производимое.

«Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ».

Разставаясь съ армією, столь долгое время имъ предводимою, графъ Витгенштейнъ, въ свою очередь, отдалъ приказъ, въ которомъ, обра-

Дворцовий мостъ и набережная Васильевскаго острова въ 1806 году. Съ акварели того времени Патерсона, принадлежащей п. Я. Дашкову.



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Цесаревичъ Александръ Николаевичъ, обозрѣвающій маневры изъ павильона Дудергофскаго дворца.

(Сь литографіи Иванова, сдёланной съ картины Чернецова).

щаясь къ своимъ бывшимъ подчиненнымъ, фельдмаршалъ между прочимъ сказалъ: «Вамъ, храбрые сподвижники, вамъ неотъемлемая хвала! И кому болѣе извѣстны подвиги ваши, если не мнѣ, ихъ давнему свидѣтелю? По бремени лѣтъ, прощаясь съ вами, я буду утѣшаться вѣстію о дѣлахъ знаменитыхъ, коихъ ожидаю отъ васъ подъ предводи-

тельствомъ достойнаго преемника моего, и которыми докажете свѣту пламенную любовь вашу къ вѣрѣ, царю и отечеству».

Графъ Дибичъ и его начальникъ штаба дѣятельно занялись приготовленіями къ задунайскому походу и реорганизацією арміи. Обращеніе съ солдатами стало вообще снисходительнѣе. Невыносимый гнетъ и неестественная выправка, по словамъ графа Мольтке, нѣсколько смягчены. Тѣмъ не менѣе, въ этомъ отношеніи оставалось сдѣлать еще многое. Такъ, напримѣръ, въ разсыпномъ строѣ все еще держались ноги и равнялись, вслѣдствіе чего ученья производились только на ровномъ мѣстѣ.

Нельзя не признать, что графъ Дибичъ пользовался, какъ главно-командующій, большимъ значеніемъ и находился въ лучшемъ положеніи, чѣмъ его предшественникъ. Опытъ прошлогодней кампаніи пришелся кстати ему и подчиненнымъ генераламъ; императорская и дипломатическая свита не была прикована къ пятамъ его, и потому свобода дѣйствій его не была стѣснена; слѣдовательно, Дибичъ могъ руководствоваться исключительно военными соображеніями и собственными убѣжденіями. 2-го (14-го) апрѣля главная квартира выступила изъ Яссъ и перешла въ Галацъ. Военныя дѣйствія должны были начаться осадою Силистріи, но подготовительныя дѣйствія потребовали много времени, такъ что обложеніе этой крѣпости главными силами арміп совершилось только 5-го (17-го) мая. Для кампаніи 1829 года Силистрія имѣла одинаковое значеніе съ Браиловымъ въ 1828 году, и покореніе ея должно было служить основаніемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ предпріятій предстоявшаго намъ новаго похода.

Что же касается императора Николая, то взгляды его въ военномъ отношеніи настолько просвѣтлѣли послѣ тяжелаго опыта прошлогодней кампаніи, что на одной запискѣ графа Дибича, въ которой будущій забалканскій герой снова заговорилъ о Шумлѣ, государь написалъ: «Повторять прошлогоднихъ глупостей я не могу дозволить» <sup>294</sup>.

До вступленія графа Дибича въ командованіе армією мы одержали надъ турками нѣкоторые успѣхи. 13-го (25-го) января 1829 года взята была штурмомъ крѣпостца Кале, а 30-го января (11-го февраля) сдалась на капитуляцію Турно; сверхъ того, 6-го (18-го) февраля удалось сжечь турецкую флотилію, зимовавшую въ устъѣ рѣки Осьмы, близъ Никополя. Такимъ образомъ за турками оставалась на лѣвомъ берегу Дуная одна крѣпость Журжа. Сдача ея послѣдовала уже при заключеніи мпра, на основаніи условій Адріаєопольскаго договора.

Остается еще упомянуть, что 3-го (15-го) февраля контръ-адмиралъ Кумани предпринялъ нечаянное нападеніе на Сизополь, находящійся въ трехъ переходахъ отъ Айдова. Городъ Сизополь былъ занятъ, и намъ удалось въ немъ удержаться, несмотря на старанія турокъ снова овладѣть этимъ пунктомъ.

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Замѣтимъ здѣсь, что нѣсколько дней до назначенія графа Дибича главнокомандующимъ послѣдовалъ указъ 5-го (17-го) февраля 1829 года, по которому командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса, графу Паскевичу-Эриванскому, повелѣно быть главнокомандующимъ тѣмъ же кор-



Матвъй Евграфовичъ Храповицкій.

(Съ портрега, находящагося въ военной галлерев Зимняго дворџа).

пусомъ, «со всѣми правами, властію и преимуществами, учрежденіемъ о большой дѣйствующей армін званію главнокомандующаго присвоенными».

Такимъ образомъ императоръ Николай позаботился о своевременномъ уравненіи правъ «отца-командпра» съ вновь назначеннымъ главнокомандующимъ дѣйствующей арміи, графомъ Дибичемъ. Новому званію, дарованному тогда графу Паскевичу, суждено было оставаться за нимъ безъ перерыва, во все продолженіе послѣдующей службы, до самой кончины его, послѣдовавшей въ 1856 году.

Въ началѣ 1829 года едеа не произошло новое столкновение съ Персіею: 30-го января (11-го февраля) посланникъ нашъ въ Тегеранъ, безсмертный авторъ «Горе отъ ума», Грибовдовъ, умерщвленъ былъ съ большею частію свиты во время возстанія столичной черни <sup>295</sup>. Уцёлёль одинъ секретарь посольства, Мальцевъ. Персидское правительство, устрашенное возможными последствіями тегеранской кровавой драмы, въ которой англійскія деньги и наущенія играли немалую роль, сообщило графу Паскевичу, что «всякаго рода возмездіе и наказаніе, согласное съ постановленіями объихъ религій, будетъ исполнено». Завязались переговоры, во время которыхъ графъ Паскевичъ, предостерегая Аббасъ-Мирзу отъ злоупотребленія терпізніємъ россійскаго императора, настаивалъ, вопреки мивнію графа Нессельроде, на присылкв лица царствующаго дома въ С.-Петербургъ съ письмомъ отъ шаха къ государю. Настойчивость графа Паскевича привела къ желаемой цели; мы избегли второй войны съ Персіею; союзъ последней съ Турцією остался только на бумагъ, и Хозревъ-Мирза, старшій сынъ наслъдника престола Аббасъ-Мирзы, прибыль въ Тифлисъ. Политика Наскевича восторжествовала надъ трепетною уступчивостью графа Нессельроде, опасавшагося возбудить возможное неудовольствіе Англіи.

Замѣшательства съ Персіею и появленіе чумы въ рядахъ нашихъ войскъ задержали нѣсколько открытіе кампаніи. Тѣмъ не менѣе, 19-го (1-го іюля) и 20-го іюня (2-го іюля) Паскевичъ нанесъ выступившему противъ насъ эрзерумскому сераскиру рѣшительное пораженіе при Каннъ-Лы и Милидюзѣ; сераскиръ бѣжалъ, Гачки-паша взятъ въ плѣнъ, а 27-го іюня (9-го іюля), въ день Полтавской битвы, Эрзерумъ былъ занятъ русскими войсками. Сераскиръ съ четырьмя пашами сдался въ плѣнъ, и стотысячное городское населеніе безмолвно приняло побѣдителей. Такимъ образомъ намѣренія турокъ возвратить себѣ области, утраченныя въ прошлогоднюю кампанію, привели только Порту къ новымъ потерямъ и пораженіямъ, между тѣмъ какъ блескъ русскаго оружія въ Азіи возсіялъ съ новой силой.

#### II.

Съ самаго воцаренія императора Николая на очереди стоялъ вопросъ о коронованіи его, какъ польскаго короля. Сначала оборотъ, принятый судомъ надъ членами польскихъ тайныхъ обществъ, а затѣмъ и война 1828 года, препятствовали императору посѣтить Варшаву и осуществить 45-й параграфъ конституціи, дарованной королевству Александромъ І-мъ, который гласилъ: «Всѣ наши преемники въ королевствѣ Польскомъ обязаны короновать себя королями польскими въ столицѣ по обряду, ко-



Князь Дмитрій Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій. (Сь портрета, принадлежащаго князю А. Б. Лобанову-Ростовскому).

торый мы установимъ, и они будутъ приносить слѣдующую присягу: «Я клянусь и обѣщаю передъ Богомъ и на Евангеліи поддерживать и всею моею властью побуждать къ выполненію констптуціонной хартіи» <sup>296</sup>.

Ръшивъ этотъ вопросъ принципіально, императоръ Александръ не установиль, однако, въ теченіе цълыхъ десяти лътъ ни способа коронованія, ни подробностей предначертаннаго имъ обряда; для преемника его остался такимъ образомъ въ силъ одинъ 45-й параграфъ конституціи.

Когда, въ 1826 году, возникъ вопросъ о коронаціи въ Варшавѣ, то разсказывали, что будто бы императоръ Николай замѣтилъ князю Кса-

верію Францовичу Друцкому-Любецкому: «Понимаю, что, короновавшись уже императоромъ русскимъ, мнѣ надо еще короноваться и королемъ польскимъ, потому что этого требуетъ ваша конституція, но не вижу, почему такая коронація должна быть непремѣнно въ Варшавѣ, а не въ С.-Петербургѣ или Москвѣ: въ конституціи сказано глухо, что этотъ обрядъ совершается въ столицѣ».

«— Такъ точно, — отвѣчалъ Любецкій въ шутку, — и нѣтъ ничего легче, какъ исполнить вашу волю: стоитъ только объявить, что конституція, въ которой это постановлено, распространяется и на русскія ваши столицы».

Но, переходя отъ анекдотпческаго міра къ міру д'єйствительному, нужно сказать, что истинныя воззрѣнія императора Николая на этотъ вопросъ слѣдуетъ искать въ письмахъ его къ цесаревичу Константину Павловичу; въ нихъ государь высказалъ вполнѣ откровенно, какъ онъ смотрѣлъ на политическій актъ, совершеніе котораго ему предстояло въ Варшавѣ.

Еще задолго до московской коронаціи императоръ Николай поручить  $\Theta$ . П. Опочинину спросить мижніе цесаревича относительно варшавской коронаціи. 24-го мая (5-го іюня) 1826 года Константинъ Павловичь писалъ государю, что онъ о коронаціи не въ состояніи высказать никакого мижнія, такъ какъ со стороны императора Александра вопросъ не былъ ржшенъ; затжиъ цесаревичъ испрашивалъ разржшенія посовжтоваться съ Новосильцевымъ <sup>297</sup>. Государь изъявилъ свое согласіе, прибавивъ: «Я очень желаю, чтобы это могло произойти съ возможно меньшими церемоніями, и въ остальномъ полагаюсь на васъ; что касается духовной церемоніи, то само собою разумжется, что это совершенно невозможно» <sup>298</sup>... «чёмъ меньше будетъ шутовства, тёмъ это будетъ лучше для меня (le moins il y aura de farces, le mieux cela vaudra pour moi)» <sup>299</sup>.

Записка, выработанная Новосильцевымъ, въ которой предлагалось разыграть церемонію на Вольскомъ полѣ, не была одобрена императоромъ Николаемъ, сдѣлавшимъ контръ-предложеніе:

«Я заранѣе принесъ присяту, требуемую закономъ; я далъ ее по собственному побужденію и добровольно, какъ лучшій залогъ искренности моихъ намѣреній въ отношеніи польскихъ подданныхъ императора и короля; поэтому я считаю себя выполнившимъ въ отношеніи ихъ все то, что статья хартіи представляетъ для меня обязательнаго по части формы; что же касается способа коронованія, то всякая церемонія, которую мнѣ заблагоразсудится избрать, будетъ имѣть силу закона; такимъ образомъ, если я созову чрезвычайный сеймъ и повторю присягу, уже данную мною народу, и если затѣмъ, въ завершеніе, предпишу отслужить по римскому обряду благодарственное молебствіе на открытомъ полѣ, чтобы избѣжать этого въ соборѣ и имѣть возможность

произвести службу въ присутствін войскъ, — всего сказаннаго довольно, какъ миѣ думается; если же прибавить еще торжественный въѣздъ и обычныя празднества въ городѣ, то оно хватитъ съ меня, вашего бѣднаго брата. Вотъ откровенное изложеніе моей мысли для васъ, которую я вамъ представляю» зоо.

Когда политическій процессъ надъ членами польскихъ тайныхъ обществъ, «сеtte éternelle et odieuse affaire», — какъ называль его императоръ Николай, — наконецъ кончился, то государь сообщилъ цесаревичу, что онъ прівдетъ въ Варшаву, «дабы не оставаться ввчно чуждымъ странв, въ которой я не могу быть ответственнымъ за что бы то ни было, такъ какъ я едва знаю ее и еще менве знаю лицъ, двйствующихъ тамъ моимъ именемъ, и, конечно, ужъ не желаніе отсутствовало у меня для сего» 301.

Когда императоръ Николай отказался отъ личнаго участія во второй турецкой кампаніи, ничто уже не могло болѣе препятствовать ему назначить, въ маѣ 1829 года, намѣченную съ самаго воцаренія коронацію въ Варшавѣ.

Готовясь къ отъёзду въ польскую столицу, императоръ Николай обратился къ брату съ слёдующими трогательными строками:

«Прошу позволенія выразить вамъ чистосердечное и горячее желаніе найти васъ въ Варшавѣ тѣмъ же по отношенію ко мнѣ, какъ и въ прошломъ: превосходнымъ братомъ и безупречнымъ другомъ (excellent frère et parfait ami); будьте снисходительны ко мнѣ и поймите всю затруднительность моего положенія, единственнаго въ мірѣ (unique au monde) и болѣе труднаго тамъ, возлѣ васъ, въ мѣстѣ вашего обычнаго пребыванія, чѣмъ каково оно уже всюду въ другихъ мѣстахт. Пусть ваша снисходительная дружба будетъ моимъ руководителемъ и моею поддержкою, чтобы я могъ черпать въ ней бодрость, и чтобы я нашелъ въ ней поощреніе, въ которомъ часто нуждаюсь, когда мой духъ слабѣетъ подъ тяжестью заботъ. Я надѣюсь на Бога; Онъ знаетъ мон добрыя намѣренія; они чисты, такъ какъ это—намѣренія брата, посвятившаго вамъ свое существованіе; Онъ вдохновить также и васъ» зога.

Незадолго до отъезда императора Николая религіозная сторона коронаціи въ Варшаве снова была затронута въ его переписке съ цесаревичемъ. Великій князь въ самыхъ решительныхъ выраженіяхъ настанваль на необходимости для государя присутствовать на молебствін въ католическомъ соборе, между темъ какъ Николай Павловичъ полагалъ возможнымъ ограничиться молебствіемъ во дворце. Константинъ Павловичъ сопровождалъ свои доводы следующими разсужденіями:

«Богъ призвалъ васъ царить надъ народомъ другой вѣры, чѣмъ ваша; поэтому вамъ слѣдуетъ защищать ее, уважать и поддерживать, а не подвергать ее, такъ сказать, съ вашей стороны запрещенію (de

votre index). Вамъ не предоставлено, какъ кому бы то ни было другому, вмѣшиваться въ споры; оставьте людямъ ихъ вѣрованія, отъ этого они не будутъ менѣе вѣрны и признательны вамъ; помимо того молебствіе не таинство, вы будете тамъ въ качествѣ присутствующаго. Вотъ мое мнѣніе, и я не могу измѣнить его» 303.

Императоръ Николай покорился желанію цесаревича и согласился на молебствіе въ католическомъ соборѣ, разъ оно со стороны брата признано было необходимымъ (dès que vous le trouvez opportun).

Въ Россіи извѣстіе о предстоявшей варшавской коронаціи не было встрѣчено съ сочувствіемъ; говорили, что не было примѣра, чтобъ два раза короновались цари, а особенно въ покоренныхъ царствахъ; въ самомъ торжествѣ усматривали умаленіе императорскаго достоинства и негодовали, что помазанника Божія коснется рука нечестивца. «Слухъ о коронаціи оживилъ новыми надеждами жителей возвращенныхъ отъ Польши губерній и не порадовалъ русскихъ», замѣчаетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ 304.

25-го апрѣля (7-го мая) императоръ Николай въ сопровожденіи великаго князя Михаила Павловича отправился изъ Царскаго Села въ Динабургъ, гдѣ по прибытіи немедленно занялся осмотромъ укрѣпленій. 29-го апрѣля (11-го мая) сюда прибыла императрица Александра Өеодоровна съ наслѣдникомъ Александромъ Николаевичемъ. При наслѣдникѣ находились генералъ Мердеръ и В. А. Жуковскій. Изъ Динабурга императрица съ сыномъ продолжали свой путь прямо на Варшаву, а государь посѣтилъ еще Вильно, Гродно и Бѣлостокъ. По свидѣтельству Бенкендорфа, «повсюду происходили представленія, парады и осмотры общественныхъ учрежденій, что значитъ, что мы ничего не видѣли. Отчасти это составляло цѣль государя, который опасался видѣть то, чего онъ не желалъ бы видѣть; нужно было пріѣхать въ Варшаву довольнымъ, и такъ оно и случилось» зоб.

Вывхавъ изъ Динабурга, государь следовалъ безостановочно до Белостока, где былъ первый ночлегъ. Затемъ императоръ Николай съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ направился къ Тыкочину, расположенному на границе имперіи съ королевствомъ.

«Хотя я не видаль этихь мѣсть съ войны 1806 и 1807 годовъ,— пишетъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ, — однако не сомнѣвался, что тотчасъ узнаю мѣстности, изъѣзженныя мною верхомъ, съ небольшимъ за двадцать лѣтъ, во всѣхъ направленіяхъ, и даже увѣрялъ государя, что объясню ему на дорогѣ всѣ позиціи, сраженія и марши нашихъ войскъ. Каково же было мое удивленіе, когда съ самаго выѣзда изъ Бѣлостока насъ, вмѣсто тогдашнихъ сыпучихъ песковъ и бездонныхъ болотъ, повезли по чудесному шоссе. Точно также измѣниласъ мѣстность передъ Тыкочиномъ; самое мѣстечко приняло видъ опрят-



HAPMBURKA FLOADIBAAR WITHDAHTAF HABOUVERRAF

Conspicate more and progression of the con-



### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ности и довольства. Все преобразилось; край самый бѣдный и самый грязный въ мірѣ, чуждый всякой промышленности, былъ превращенъ, какъ бы волшебствомъ, въ страну богатую, чистую и просвѣщенную. Роскошныя почтовыя дороги, опрятные города, обработанныя поля, фабрики, общее благосостояніе, наконецъ, все, чего мудрое и отеческое



Князь Алексъй Алексьевичъ Долгоруковъ.

(Съ портрега, приложеннаго къ "Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровъ юстицін").

правительство можетъ достигнуть развѣ послѣ полувѣковыхъ усилій, было сдѣлано императоромъ Александромъ въ пятнадцать лѣтъ. Самая закоренѣлая неблагодарность молодыхъ польскихъ патріотовъ вынуждена была очевидностью воздать дань истинѣ и сознаться, что покойный императоръ пересоздалъ эту часть Польши.

«На полѣ сраженія близъ Пултуска я не могъ въ разговорѣ съ государемъ не перенестить воображениемъ къ тому, что было двадцать три года тому назадъ, и что съ тѣхъ поръ произошло. Тогда Наполеонъ торжествоваль въ Варшавѣ и угрожалъ Россіи; поляки предавались мечтамъ о своемъ возрожденіи, а наши войска, отступавшія къ своимъ границамъ, находились въ состояніи полнаго унынія и изнеможенія. А теперь? Наполеонъ уже давно перешелъ въ область исторіи; Парижъ видълъ наши побъдоносныя знамена; поляки же — русскіе подданные, обязанные своимъ благосостояніемъ единственно великодушію русскаго императора, а я-въ коляскъ возлъ могущественнаго преемника этого государя, короля той же самой Польши, гдё въ то время я воеваль для защиты собственныхъ нашихъ границъ. Мы философствовали объ этихъ міровыхъ переворотахъ до самой той минуты, пока не остановились на городской илощади для принятія назначеннаго для встречи государя почетнаго караула. Спустя нѣсколько минутъ, пріѣхала императрица съ наследникомъ, и мы, переночевавъ въ Пултуске, на другой день все вмѣстѣ отправились въ Варшаву».

4-го (16-го) мая, цесаревичь ожидаль императора Николая въ загородномъ дворцѣ князя Понятовскаго, Яблонѣ. Сюда же прибыла княгиня Ловичь, и оба брата съ своими супругами провели здѣсь вмѣстѣ остатокъ дня; свиданіе отличалось самой сердечной другъ къ другу пріязнію. Великій князь Михаилъ Павловичъ находился также здѣсь.

На слѣдующій день, 5-го (17-го) мая, въ воскресенье, долженъ былъ произойти торжественный въдздъ императора въ Варшаву. Шествіе при звонъ колоколовъ и громъ пушекъ началось отъ пражской заставы, среди войскъ, разставленныхъ по пути шпалерами; прекраснъйшая погода благопріятствовала блеску церемоніи. По словамъ очевидца, въ ту минуту, какъ государь со всею свитою пробхалъ на мостъ, лошадь цесаревича Константина Павловича вдругъ повернула назадъ и, несмотря на всв усилія всадника, не захотвла ему повиноваться. Взбышенный великій князь должень быль сойти съ нея и слёдовать по мосту и отчасти по городу пѣшкомъ, пока привели заводную лошадь взамѣнъ той, которая теперь заупрямилась такъ некстати. Командуя парадомъ и слѣдуя за государемъ съ опущенною шпагою, цесаревичъ отъ этой непріятной случайности потеряль все удовольствіе, которое онъ ощущаль при представленіи своихъ блестящихъ польскихъ войскъ. Черты лица его совершенно изм'янились, и привычные къ вспышкамъ его гнива подчиненные легко могли угадать, что ихъ ожидаетъ. Эта нечаянная случайность, какъ она ни была маловажна сама по себф, набросила облако на все торжество и болъе или менъе всъхъ поразила.

По разсказу того же очевидца, войско и народъ встрѣчали государя радостными кликами; дамы у оконъ и на балконахъ махали платками

и казались въ восторгѣ отъ красоты императора, отъ безподобнаго личика его сына, отъ привѣтливыхъ поклоновъ и всей очаровательной осанки императрицы; однимъ словомъ, глазъ самый наблюдательный не открылъ бы въ варшавской встрѣчѣ ничего, кромѣ радости и привязанности къ своему монарху народа. «Таковъ сей послѣдній намъ представился; таковъ онъ былъ и въ сущности, по крайней мѣрѣ, относительно массы», пишетъ Бенкендорфъ.

Примасъ, окруженный духовенствомъ столицы, ожидалъ ихъ величества на паперти церкви францискановъ. Государь остановился и, выслушавъ молитвы, принялъ тутъ святую воду, къ общему удовольствію присутствовавшихъ.

Сойдя съ лошади у входа въ королевскій замокъ, императоръ Николай остановился, чтобы подождать императрицу. Княгиня Ловичъ и знатнѣйшія польскія дамы встрѣтили свою королеву внизу лѣстницы. Во дворцѣ ожидали государя сенатъ и главныя начальствующія лица. Затѣмъ ихъ величества присутствовали еще при молебствіи въ грекороссійской церкви замка.

Послѣ обѣда государь пошелъ къ цесаревичу въ Брюлевскій дворецъ пѣшкомъ, объ руку съ императрицею, одинъ, безъ всякаго конвоя или свиты. Этотъ знакъ довѣрія и эта простота очаровали всѣхъ жителей; единодушные виваты долго сопровождали августѣйшую чету по улицѣ.

На слѣдующее утро, 6-го (18-го) мая, императоръ Николай присутствоваль у развода на Саксонской площади; несмѣтная толпа ожидала тамъ прибытія государя. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ старался подавать собою примѣръ почтительности и усердія. У развода онъ суетился, какъ бы простой генералъ, устрашенный высочайшимъ присутствіемъ; при церемоніальномъ маршѣ становился самъ на правый флангъ при второмъ проходѣ войскъ шелъ въ замкѣ, съ карманною книжкою въ рукѣ, для отмѣтки тутъ же высочайшихъ приказаній.

Послѣ развода главнокомандующій польской арміи, цесаревичь, представиль государю въ залахъ замка генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Представленіе сенаторовъ, нунціевъ и депутатовъ послѣдовало тогда же. На другой день военные чины представились императрицѣ, при чемъ наслѣдникъ Александръ Николаевичъ находился предъ корпусомъ офицеровъ 1-го Конно-Егерскаго его имени полка.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни до коронаціи неизбѣжные разводы повторялись ежедневно, а 9-го (21-го) мая состоялся большой парадъ и смотръ войскамъ, собраннымъ въ Варшавѣ.

11-го (23-го) мая герольды, предводимые церемоніймейстеромъ и сопровождаемые отрядами гвардейскаго польскаго егерскаго полка, разъвзжая по улицамъ Варшавы, возв'ящали народу предстоявшее коронованіе ихъ величествъ. Въ воскресенье, 12-го (24-го) мая, совершился обрядъ коронованія въ королевскомъ замкѣ, въ залѣ сената. На одномъ концѣ ея воздвигнутъ былъ тронъ, а посреди залы возвышался крестъ. Послѣ того какъ архіепископъ примасъ произнесъ молитву, государь возложилъ на себя императорскую корону, надѣлъ порфиру, украсилъ цѣпью ордена Бѣлаго Орла императрицу и принялъ въ руки державу и скипетръ. Когда же затѣмъ, по принесеніи присяги монархомъ, примасъ провозгласилъ троекратно: «Vivat rex in aeternum», присутствовавшіе сенаторы, нунціи и депутаты воеводствъ не повторили этихъ установленныхъ обычаемъ словъ; говорили, что ихъ объ этомъ не предупредили. «Эта черта, по мнѣнію одного польскаго историка, свидѣтельствовала о холодности, которую противоставили предупредительности Николая, и соединеніе всѣхъ симптомовъ не оставляло никакого сомнѣнія какъ насчетъ настоящаго, такъ и насчетъ будущаго: разрывъ между поляками и династіей въ духовномъ отношеніи совершился» зоб.

По прочтеніи примасомъ молитвы за короля и благоденствіе его державы, ихъ величества въ коронахъ и порфирахъ, а государь съ скипетромъ и державою въ рукахъ, сопровождаемые августѣйшими братьями его, великимъ княземъ наслѣдникомъ, княгинею Ловичъ и всѣми присутствовавшими при коронаціи сенаторами, нунціями и депутатами шествовали въ соборъ св. Іоанна, гдѣ воспѣтъ былъ благодарственный молебенъ.

«Въ соборъ, —пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, —подъ древними сводами котораго столько королей воспринимали корону и столько покольній поклонялись своимъ владыкамъ, поляками не могло не овладьть нъкоторое самодовольство, при видъ потомка Петра Великаго, отдающаго почесть въропсповъданію ихъ края, и католическое духовенство не могло не ощущать страннаго чувства, вознося молитвы о возведенномъ на престолъ православномъ король. На насъ, напротивъ, все это произвело какое-то тягостное впечатльніе, какъ бы предзнаменовавшее ту неблагодарность, которою этотъ легкомысленный и тщеславный народъ отплатитъ со временемъ за довъріе и честь, оказанныя ему русскимъ императоромъ. Возвратившись во внутреннія комнаты замка, государь послалъ за мною. При видъ моего духовнаго смущенія онъ не скрылъ и своего. Онъ принесъ присягу съ чистыми помыслами и съ твердою ръшимостью свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли» зот.

Сами поляки признають теперь, что императоръ Николай не нарушилъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ, какъ конституціоннаго короля Польши. «Онъ сдѣлалъ это къ тому же съ полною предупредительностью, предоставляя полякамъ прекрасный случай загладить ихъ ошибки и съ своей стороны набросить на прошлое покровъ забвенія.







Арсеній Андреевичъ Закревскій. (Съ литографіи Смирнова, сдѣланной съ портрета Ранделя).

Онъ, сдѣлавшійся впослѣдствій столь неумолимо суровымъ въ отношеній поляковъ, тогда прилагаль всѣ усилія лично понравиться имъ, вызвать славныя воспоминанія польской исторіи и превозносить во всеуслышаніе свой титулъ короля польскаго» <sup>308</sup>.

Но всѣ эти старанія не принесли желаемыхъ плодовъ и оказались напрасными. Въ то самое время, когда Варшава, повидимому, ликовала, и все принимало обликъ преданности и восторга, существовалъ заговоръ, имѣвшій цѣлью путемъ злодѣянія разорвать на вѣчныя времена связь и единеніе между Польшею и Россіею. Но Провидѣніе спасло Польшу отъ подобнаго позора; между заговорщиками произошелъ разладъ, колебаніе, и на этотъ разъ твореніе Александра І-го уцѣлѣло отъ гибели.

Между тѣмъ балы, иллюминаціи, смотры, разводы и народныя увеселенія не прерывались и шли своимъ чередомъ.

16-го (28-го) мая устроено было для народа угощеніе на Уяздовскомъ полѣ. Государь съ императрицею изъ особой бесѣдки, украшенной цвѣтами, надъ куполомъ которой возвышался польскій орелъ, любовались зрѣлищемъ увеселенія народа. Затѣмъ императрица въ экипажѣ, а государь верхомъ, со свитою, объѣхали всю площадь; на ста длинныхъ столахъ, накрытыхъ скатертями, разставлены были кушанья всякаго рода, а напитки разливались подлѣ столовъ и били фонтанами.

При оцѣнкѣ событій, разыгравшихся въ Варшавѣ до революціи 1830 года, исторія должна принять во вниманіе особенное, вполнѣ исключительное положеніе, въ которое судьба поставила императора Николая относительно своего старшаго брата; стѣсненія, налагаемыя этими отношеніями, должны были вліять на свободу рѣшеній и дѣйствій государя, когда она касалась предѣловъ власти, предоставленной цесаревичу еще въ царствованіе императора Александра въ королевствѣ и въ прилегавшихъ русскихъ губерніяхъ.

По наружности между обоими братьями царствовало полнъйшее согласіе, и Николай Павловичь прилагаль всѣ силы, чтобы его поддерживать и ничѣмъ не поколебать. Но при всемъ томъ пребываніе государя въ Варшавѣ тяготило цесаревича, привыкшаго въ продолженіе почти пятнадцати лѣтъ не нести иныхъ обязанностей, кромѣ тѣхъ, которыя онъ самъ на себя налагалъ, и повелѣвать, какъ первое лицо, тогда какъ теперь ему приходилось, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ подавать примѣръ покорности. Очевидцы упоминаютъ о тогдашней его «humeur massacrante». Сознавая прекрасно, что не одинъ голосъ поднимется противъ его самовластнаго образа дѣйствій и противъ его произвольной, часто переходящей всякую мѣру строгости, онъ страшился проницательнаго взгляда своего брата. Ближайшіе изъ наперсниковъ цесаревича также опасались подпасть заслуженной отвѣтственности, между тѣмъ какъ

поляки разсчитывали на измѣненіе установленнаго образа управленія и въ особенности надѣялись увидѣть ограниченіе власти великаго князя. Бенкендорфъ разсказываетъ, что, когда во время торжественнаго обѣда ему пришлось сидѣть между нунціями, они жаловались ему на нестернимую грубость цесаревича и превозносили привѣтливость новаго ихъ короля, увѣряя, что они охотно отдали бы послѣднему свою конституціонную хартію со всѣми ея привилегіями, лишь бы онъ управлялъ ими непосредственно, какъ управляєть Россією зоэ.

Вся эта ненормальная обстановка крайне смущала и затрудняла императора Николая. Избрать средній путь между двумя крайними теченіями представлялось невозможнымъ: надо было или поссориться съ старшимъ братомъ, котораго самъ онъ нѣкогда призналъ своимъ монархомъ, но уступившимъ ему престолъ, или же, отдавая предпочтеніе братскимъ связямъ передъ благосостояніемъ края, уронить себя въ глазахъ своихъ польскихъ подданныхъ. Николай Павловичъ сумѣлъ, конечно, лишь временно выйти изъ этого двусмысленнаго положенія благородною твердостію въ отклоненіи разныхъ желаній своего брата и тою внимательностію, съ которою онъ занялся дѣлами по управленію королевства.

Любопытно указать здёсь, какимъ образомъ отразилось коронованіе императора въ Варшавё на настроеніи умовъ жителей австрійскихъ владёній. Въ Венгріи стало замётно нёкоторое возбужденіе умовъ, и въ большихъ собраніяхъ часто провозглашались тосты въ честь короля польскаго Николая, при чемъ памятовали Владислава, короля венгерскаго и польскаго, погибшаго, сражаясь за христіанство, и чествовали его преемниковъ; между словаками также замёчался большой энтузіазмъ <sup>310</sup>.

«Здѣсь я вполнѣ доволенъ всѣмъ, и войска дѣйствительно безподобны», писалъ императоръ Николай графу Дибичу изъ Варшавы <sup>311</sup>.

По полученіи этого милостиваго отзыва государя, графъ Дибичъ отвѣтилъ слѣдующими нравоучительными разсужденіями:

«Дай Богъ, чтобы удовольствіе, испытанное вашимъ императорскимъ величествомъ въ Варшавѣ, оставалось всегда прочнымъ и неизмѣннымъ. Я убѣжденъ въ этомъ, поскольку это касается превосходной польской арміи; но вслѣдствіе частыхъ сношеній, которыя мнѣ пришлось имѣть, я хорошо и съ различныхъ сторонъ знаю самый народъ и увѣренъ, что онъ тоже надѣленъ превосходными качествами, но въ обращеніи съ нимъ болѣе, чѣмъ въ отношеніи ко всякому другому народу, необходимо совмѣщать постоянно великодушное благородство съ большою твердостію и даже строгостію; особенно же надо остерегаться попасть въ западню, благодаря кажущемуся прямодушію высшихъ классовъ, являющемуся слѣдствіемъ громадной власти, присущей въ этой странѣ полу, который здѣсь еще болѣе, нежели въ другихъ странахъ, помимо всѣхъ свопхъ прекрасныхъ качествъ, надѣленъ чѣмъ-то въ родѣ рыцарскаго духа,

якобы народнаго, весьма мало похожаго, однако, на духъ рыцаря безъ страха и упрека. Простите мнѣ, государь, если я осмѣлился включить въ мое письмо эти разсужденія, но переживаемое время представляется мнѣ слишкомъ важнымъ, чтобы не высказать вамъ всего того, что внушаетъ мнѣ мое сердце» <sup>312</sup>.

«Я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе насчеть поляковъ» <sup>313</sup>, отвѣтилъ императоръ Николай по прочтеніи письма графа Дибича.

### III.

19-го (31-го) мая въ Варшаву прибыль принцъ прусскій Вильгельмъ; онъ привезъ извѣстіе, что король прусскій по болѣзни долженъ отказаться отъ поѣздки въ Силезію, гдѣ намѣчено было свиданіе съ государемъ и его семействомъ въ Сибилленортѣ. Императоръ Николай въ ту же минуту рѣшился, безъ всякаго предувѣдомленія, лично отправиться въ Берлинъ, чтобы навѣстить августѣйшаго своего тестя, и, какъ сказано въ офиціальныхъ извѣстіяхъ того времени: «для изъявленія симъ его величеству новаго доказательства нѣжныхъ своихъ чувствованій къ нему».

Императрица Александра Өеодоровна съ наследникомъ выехала изъ Варшавы въ Берлинъ 21-го мая (2-го іюня), а государь, неожиданно для всёхъ, отправился въ путь 22-го мая (3-го іюня). При немъ находились только генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ и графъ Орловъ. Въ Гринбергъ Николай Павловичъ встрътился съ императрицею. Во Франкфуртв на Одерв наследный принцъ прусскій съ братьями поджидали сестру и вдругъ, къ величайшей радости и удивленію, увидёли и государя. Не меньшую радость испыталъ король Фридрихъ-Вильгельмъ III, вы хавшій навстручу дочери въ Фридрихсвальде, когда 25-го мая (6-го іюня) встрѣтилъ среди своей семьи неожиданнаго гостя. «Вѣсть объ этомъ вскорѣ достигла Берлина, — пишетъ Бенкендорфъ, — и весь городъ поднялся на ноги и поб'єжаль ко дворцу; всё поздравляли другь друга, кричали и толпились на улицахъ; казалось, Пруссію посътило какое-то неожиданное счастіе. Действительно, народное самолюбіе было польщено и появленіемъ русскаго монарха, и нѣжною предупредительностью его къ королю, столь любимому своимъ народомъ. Общій кликъ радости прив'єтствоваль короля, императора и императрицу, при входѣ ихъ во дворецъ, и перешелъ почти въ неистовый вопль, когда король показался на балконт, держа за руку своего маленькаго внука, насл'ядника русскаго престола. Остановившись въ первую минуту въ гостиницѣ, я могъ, въ моей роли неизвѣстнаго зрителя, вполнѣ судить о радостномъ чувствъ, объявшемъ всъхъ жителей города до ниж-



Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ. (Съ литографіи Мишелиса, сдъланной съ портрета Крюгера).

нихъ слоевъ. Потомъ, когда пригласили меня перейти изъ гостиницы въ отведенное во дворцѣ помѣщеніе, я, пробираясь сквозь толпу пѣшкомъ, снова убѣдился въ томъ же самомъ. Это было такое наслажденіе, которымъ одинаково могли гордиться и русскіе и пруссаки» <sup>314</sup>.

Пребываніе императора Николая въ Берлинѣ ознаменовано было тотчасъ большимъ парадомъ «Подъ Липами», передъ малымъ королевскимъ дворцомъ. Фридрихъ-Вильгельмъ съ обнаженною шиагою ѣхалъ подлѣ государя и, ставъ во главѣ войскъ, провелъ ихъ мимо своего августѣйшаго зятя. На другой день состоялся еще особый смотръ потсдамскаго гарнизона.

«Что сказать вамъ о томъ, что происходитъ здѣсь? — писалъ государь къ цесаревичу: — что мы были приняты съ той сердечностью, съ тѣмъ добродушіемъ, которыя отличаютъ здѣсь всѣхъ (nous avons été reçus avec cette cordìalité, cette bonhomie qui caractérise tout le monde ici), что и не подозрѣвали о моемъ пріѣздѣ, и что король чуть не упалъ отъ удивленія, увидавъ меня позади себя! Онъ неизмѣнно превосходенъ, но онъ страдаетъ и, по своему обыкновенію, нисколько не бережетъ себя» 315.

Въ это время въ Берлинѣ готовились къ встрѣчѣ невѣсты принца Вильгельма, принцессы Саксенъ-Веймарской Августы, дочери великой княгини Маріи Павловны и слѣдовательно племянницы императора Николая. Бракосочетаніе состоялось 29-го мая (10-го іюня) 1829 года.

Дипломатическій корпусъ приглашень быль также къ этому торжеству; когда же онъ собрался въ капеллѣ вмѣстѣ съ прусскими сановниками, сюда явился министръ двора князь Волконскій и во всеуслышаніе пригласилъ французскаго посла, графа Ary (comte Agout), послѣдовать за нимъ въ кабинетъ къ императору Николаю, желавшему съ нимъ бесѣдовать.

Государь въ разговорѣ съ посломъ передалъ ему свое намфреніе продолжать войну съ Турціей соотв'єтственно т'ємь началамь, которыя были высказаны имъ въ своемъ манифестъ; что онъ ръшилъ, въ случаъ, если войнъ не суждено кончиться во время кампаніи настоящаго 1829 года, предпринять третью, четвертую, пятую и т. д.; что онъ сожалветь о необходимости пролпть столько крови и принести столько жертвъ изъза малозначащихъ, повидимому, причинъ, но что честь и достоинство его имперія, равно какъ личное положеніе его, какъ преемника императора Александра, не позволяють ему отклониться оть принятаго непоколебимаго рѣшенія; поэтому, если, съ одной стороны, онъ не можетъ положить оружія, докол'я ціль, высказанная въ его манифесті, останется не выполненною, то, съ другой стороны, онъ также ненарушимо исполнить все объщанное въ манифестъ, а именно, по окончаніи борьбы, отказываясь отъ всякихъ завоеваній, будетъ довольствоваться исключительно однимъ вознагражденіемъ за военныя издержки, которое будетъ ликвидировано особою комиссіей. Подобное принятое на себя добровольно обязательство даеть союзными съ ними монархами, а вмёстё съ тёмь и всей Европъ, гарантію въ его будущемъ образъ дъйствій. Все это, сказалъ императоръ послу, сообщается ему для донесенія королю; вмівстѣ съ тѣмъ государь изъявилъ сожалѣніе объ отсутствіи англійскаго посла, которому онъ сообщиль бы то же самое. Все это онъ не намъренъ скрывать ни отъ кого, а всего менъе отъ своего врага, султана 316.

Независимо отъ этого разговора съ французскимъ посломъ, императоръ Николай поручилъ еще генералъ-адъютанту Бенкендорфу перего-

ворить объ этомъ дёлё съ прусскимъ министромъ иностранныхъ дёлъ, графомъ Бернсторфомъ, который, по болёзни, не могъ принять участія въ придворныхъ торжествахъ. Министръ этотъ, повидимому, чрезвычайно опасался послёдствій честолюбивыхъ видовъ императора Николая, которые иностранные кабинеты не переставали упорно приписывать государю.

Беседуя съ министромъ и перечисливъ причины, вызвавшія войну съ Портой, неизбѣжность которой предвидѣлъ еще императоръ Александръ, всегда столь умъренный въ своихъ требованіяхъ, Бенкендорфъ развилъ старанія его преемника къ сохраненію мира, высказанныя имъ при Аккерманскихъ переговорахъ. Затъмъ Бенкендорфъ указалъ ему, что настойчивость императора Николая продолжать начатую войну съ усугубленною энергіею слідуеть приписать проискамь европейскихь кабинетовь и надеждамъ, которыя они подаютъ Турцін на ихъ посредничество; что если кампанія нынішняго года не увітчается полными успіхоми, то на следующій годь государь снова лично станеть во главе стоихь войскъ, за которыми, въ случав нужды, последуеть вся Россія, готовая всемь пожертвовать для славы нашего оружія; что Европа своими интригами понудить насъ дойти до Константинополя и сама вызоветь паденіе Турцін, тогда какъ сохраненіе ея входить въ обоюдные наши интересы; что если, напротивъ, кабинеты, вмѣсто ободренія султана къ борьбѣ съ Россією и об'єщанія ему или помощи, или посредничества, постараются убъдить его въ безсиліи Порты и въ необходимости просить того мира, который предложенъ ему былъ императоромъ Николаемъ еще при переходъ нашихъ войскъ черезъ Дунай, то они тотчасъ увидятъ готовность нашу предложить честныя условія и довольствоваться тіми гарантіями, какихъ необходимо требуютъ наша торговля и обезпечение нашихъ азіатскихъ границъ.

— Но вы върно оставите за собою, по крайней мъръ, Молдавію и Валахію? — возразилъ Беристорфъ.

Импровизированный дипломать отвёчаль министру, что намь нёть въ нихь ни малёйшей надобности, и что ему надлежало бы имёть болёе довёрія къ слову нашего императора, объявившаго передъ войною, что онъ начинаеть ее не для завоеваній. Въ заключеніе Бенкендорфъ сказаль, что прибытіе императора Николая въ Берлинъ даеть прусскому кабинету поводъ принять на себя въ восточномъ вопросё роль миротворца. «Тестю, — сказаль онъ, — прилично завести въ Константинополё рёчь о мирё, въ качествё услуги и своему зятю, котораго умёренныя и справедливыя требованія ему вполнё взвёстны, и доброму своему союзнику — султану. Такая миссія, не имёя вида посредничества и способствуя къ увеличенію славы Пруссіи, привела бы, по всей вёроятности, къ послёдствіямъ, одинаково полезнымъ и для Турціи, и для Россіи, и для всей Европы, желающей сохраненія мира».

Высказанная Бенкендорфомъ мысль понравилась министру. Объщаясь тотчасъ довести ее до свъдънія короля, онъ прибавилъ, что върптъ въ искренность словъ своего собесъдника и въ желаніе императора Николая окончить дружественно эту борьбу, столь опасную для политическаго равновъсія Европы.

Всѣ эти переговоры привели къ тому, что, по соглашенію императора Николая съ королемъ, рѣшено было немедленно отправить въ Константинополь съ мирными совѣтами Мюфлинга, а пока сохранить данное ему порученіе въ величайшей тайнѣ. Въ то время, когда остановились на этомъ рѣшеніи въ Берлинѣ, никто не подозрѣвалъ, что на Востокѣ произошли важныя событія, которыя дѣлали излишнимъ дипломатическое вмѣшательство Пруссіи, создавъ совершенно новую для насъ политическую обстановку.

Последній день пребыванія императора Николая въ Берлине, 31-е мая (12-е іюня), ознаменовань быль следующимь событіемь. Государь, король и великій князь насл'ядникъ отправились верхомъ черезъ Бранденбургскія ворота на смотръ уланскаго полка, коего шефомъ напменованъ быль тогда наследникъ. По прибыти къ полку, король объявилъ о семъ назначеній командиру полка и представиль его новому шефу. Въ изъявленіе благодарности великаго князя Александра Николаевича, читаемъ мы въ «Русскомъ Инвалидъ» того времени, «должная почтительность къ августъйшему дъду соединилась съ непритворною радостію, свойственною его возрасту. Сей случай произвелъ самое спльное впечатл'вніе во всёхъ собравшихся зрителяхъ, и самъ король былъ видимо тронутъ. Полкъ привътствовалъ новаго своего шефа продолжительными восклицаніями «ура», кои были повторяемы всімъ народомъ. Юный князь, обнаживъ шиагу, принялъ команду надъ полкомъ и повелъ оный мимо короля, императора и императрицы съ ловкостію и непринужденностію, восхитившими всёхъ присутствующихъ. Его императорское высочество ввелъ полкъ въ городъ и самъ проводилъ штандартъ во дворецъ» <sup>317</sup>.

31-го мая (12-го іюня), ночью императоръ Николай отправился въ обратный путь въ Варшаву. Императрица Александра Өеодоровна осталась еще на иѣкоторое время въ Берлинѣ.

Шестидневное пребываніе въ прусской столицѣ было для государя, какъ пишетъ Бенкендорфъ, отдохновеніемъ и истинною отрадою. Въ офиціальныхъ же современныхъ извѣстіяхъ разсказъ объ этомъ пребываніи сопровождался слѣдующими разсужденіями: «Сіе кратковременное его тамъ пребываніе надолго останется въ памяти. На многіе годы оставить оно воспоминаніе о непоколебимой дружбѣ и о самомъ искреннемъ союзѣ, заключенномъ между императоромъ Александромъ и королемъ прусскимъ, о союзѣ, который утвержденъ взаимнымъ уваженіемъ двухъ народовъ въ продолженіе знаменитой общей брани и увѣковѣченъ узами

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

родства между августѣйшими домами, коимъ Провидѣніе поручило судьбу сихъ народовъ».

Влизъ Вреславля, въ маленькомъ замкѣ Сибилленортъ (Sybillenort), императоръ Николай въ 9 часовъ утра сдѣлалъ смотръ кирасирскому



Заключеніе мира въ Туркманчаћ 10-го февраля 1828 года. (Съ ръдкой литографіи Бегрова, сдъланной съ каргины Машкова).

полку своего имени, явившемуся сюда по повелѣнію короля. Государь въ мундирѣ этого полка, пишетъ Бенкендорфъ, училъ его цѣлый часъ и командовалъ на нѣмецкомъ языкѣ, по прусскому воинскому уставу, ни разу не ошибаясь, какъ будто бы всю жизнь только этимъ и занимался. Полкъ и всѣ зрители не могли довольно ему надивиться и

нарадоваться. Потомъ императоръ провель полкъ церемоніальнымъ маршемъ передъ корпуснымъ командиромъ Цитеномъ и, пригласивъ всѣхъ офицеровъ къ обѣденному своему столу, пожаловалъ нѣкоторымъ изъ нихъ ордена, а нижнихъ чиновъ щедро наградилъ червонцами.

#### IV.

При въёздё въ царство Польское императоръ Николай остановился въ Калишё для осмотра въ этомъ городё кадетскаго корпуса и одной бригады конно-егерской дивизіи. Здёсь его встрётили цесаревичъ Константинъ Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ. Затёмъ, во время дальнёйшаго пути, государь сдёлалъ еще смотръ войскамъ, расположеннымъ въ Ловичё, и 4-го (16-го) іюня возвратился въ Варшаву. 6-го (18-го) іюня сюда же прибылъ изъ Берлина наслёдникъ Александръ Николаевичъ.

Въ это время года войска польской армін собирались обыкновенно въ учебный лагерь подъ Варшавой, такъ что цесаревичу представился наконецъ случай показать государю различныя части ея, доведенныя многолѣтними стараніями до рѣдкой степени совершенства, какъ въ выправкѣ, такъ и въ строевомъ обученіи. Удовольствіе, испытанное императоромъ Николаемъ видомъ столь превосходныхъ войскъ, было еще усилено полученіемъ радостнаго извѣстія изъ арміи, дѣйствовавшей на Балканскомъ полуостровѣ. 7-го (19-го) іюня изъ главной квартиры арміи прибылъ адъютантъ главнокомандующаго, капитанъ князъ Трубецкой, съ извѣстіемъ о блестящей побѣдѣ, одержанной графомъ Дибичемъ надъ верховнымъ впзиремъ, 30-го мая (11-го іюня), при Кулевчѣ.

Въ письмъ къ главнокомандующему князь Трубецкой писалъ:

«Было бы трудно описать впечатлѣніе, произведенное на императора пзвѣстіемъ, съ которымъ вамъ угодно было послать меня. На верху радости, или, вѣрнѣе, счастія, онъ осыпалъ меня поцѣлуями, бросился на колѣни, чтобы поблагодарить Бога, и тотчасъ же поздравилъ меня своимъ флигель-адъютантомъ и полковникомъ—двѣ милости, которыхъ я никоимъ образомъ не ожидалъ одновременно. Затѣмъ, не давъ мнѣ времени опоминться, онъ, такъ сказать, увлекъ меня на свои дрожки, чтобы отправиться сообщить эту пріятную новость великому князю Константину; я прибавилъ на словахъ все то, что зналъ изъ подробностей, касающихся какъ этого дня, такъ и всего нашего движенія отъ Силистріи. Императоръ не уставалъ слушать и проявлять свое крайнее удовольствіе относительно всего случившагося; особенно дѣлало его счастливымъ нахожденіе артиллеріи верховнаго визиря въ нашихъ рукахъ. Вечеромъ въ день моего пріѣзда императоръ снова призваль

меня къ себѣ въ кабинетъ и, пригласивъ меня пить съ нимъ вмѣстѣ чай, около двухъ часовъ разговаривалъ со мною наединѣ о томъ, какъ вообще у насъ обстоитъ дѣло» <sup>318</sup>.

Радостное чувство, овладѣвшее императоромъ Николаемъ при полученіи извѣстія о побѣдѣ 30-го мая, является естественнымъ послѣдствіемъ нерѣшительнаго исхода кампаніи 1828 года. Въ Вѣнѣ и въ Лондонѣ раздавались зловѣщія предсказанія насчетъ дальнѣйшихъ неудачъ, ожидавшихъ Россію въ ея борьбѣ съ Портой; по мнѣнію однихъ, война должна была затянуться на многіе годы, по мнѣнію другихъ, русскимъ войскамъ предстояло неминуемое пораженіе и во второмъ походѣ; не было также недостатка въ злорадныхъ насмѣшкахъ надъ позорнымъ уныніемъ, будто бы овладѣвшимъ Россіею. И что же оказалось въ дѣйствительности: получается вдругъ извѣстіе, что армія верховнаго визиря разбита, даже разсѣяна, утратила свою артиллерію, и что движеніе русской арміи за Балканы можетъ отнынѣ входить въ расчеты ея главнокомандующаго зія.

Императоръ Николай повелѣлъ отпраздновать Кулевчинскую побѣду торжественнымъ молебствіемъ въ лагерѣ при Повонзкахъ. Оно состоялось 9-го (21-го) іюня подъ двумя палатками, изъ которыхъ одна предназначалась для православнаго, а другая для римско-католическаго богослуженія. По окончаніи молебствія, во время пушечной пальбы, государь самъ первый закричалъ «ура», повторенное за нимъ десятками тысячъ голосовъ, къ большому неудовольствію цесаревича, очень не жаловавшаго подобной демонстраціи и даже самаго слова «ура». Затѣмъ войска проходили церемоніальнымъ маршемъ. Въ строю было болѣе 30.000 человѣкъ. Послѣ парада трофеи, знамена и штандарты, отбитые у турокъ, возимы были по лагерю и по улицамъ Варшавы, подъ прикрытіемъ эскадрона польскихъ гвардейскихъ конноегерей и потомъ поставлены въ придворной греко-россійской церкви.

Въ тотъ же день императоръ Николай писалъ графу Дибичу:

«Да будетъ Господь тысячекратъ благословенъ, и да вознаградитъ Онъ васъ, любезный другъ, въ будущей жизни за ту выдающуюся услугу, которую вы оказали нашему отечеству! Вамъ извъстны чувства, питаемыя мною къ вамъ, и вы знаете также то довъріе, которое я имъю къ вашимъ чувствамъ; я счастливъ, что вы доказали всему міру, что довъріе мое къ вамъ было справедливо. Примите мою сердечную и душевную благодарность. Отнынъ имя ваше начертано безсмертными строками въ лътописяхъ славы нашей армін! Радость здъсь была большая: вся армія подъ ружьемъ и подъ моею командою присутствовала при молебнъ, который мы отслужили сегодня по утру, при громѣ залновъ всей артиллеріи и въ присутствін всей Варшавы. Георгій 2-й степени васъ украситъ; сдѣлайте такъ, чтобы я могъ перемѣнить его на

первую степень, и никто тому не будеть радоваться болѣе меня. Что же касается возможности попытки противъ Шумлы, то я предпочитаю сомиѣваться въ ней, чѣмъ обольщать себя напрасною надеждою; впрочемъ я увѣренъ, что вы не захотите терять плодовъ побѣды, рискуя войсками безъ увѣренности въ усиѣхѣ. Шумла—полезный придатокъ, но не необходимый, между тѣмъ какъ приготовленія къ переходу черезъ Балканы представляютъ цѣль, которую вы всегда должны имѣть передъ глазами, и къ достиженію которой вамъ слѣдуетъ направить всѣ ваши усилія. Я сдѣлаю все, что возможно, чтобы облегчить вамъ усиѣхъ предпріятія» 320.

Генералъ-адъютантъ баронъ Толь, «храбрый и достойный помощникъ» главнокомандующаго, какъ его называетъ императоръ Николай въ томъ же письмѣ къ Дибичу, возведенъ былъ за Кулевчу въ графское достоинство.

Поздравляя графа Дибича съ одержанной побѣдой, генералъ-адъютантъ Адлербергъ писалъ ему изъ Варшавы одновременно съ государемъ:

«Ваши таланты, ваша настойчивость, ваша твердость, ваша предпріпмчивая рішительность не могли быть подвержены сомнічнію, такъ какъ множество фактовъ подтверждали ихъ; но счастіе могло вамъ не благопріятствовать; вы только что доказали міру, что со всімп выдающимися качествами, составляющими отличительное свойство генерала, вы соединяете еще ту столь необходимую особенность, то счастіе, которое создаеть великаго полководца. Армія, Россія, императоръ нуждались въ побёдё, чтобы занять въ глазахъ завистливой Европы ихъ прежиее положение ръшительнаго превосходства; вы сами нуждались въ ней, чтобы заставить замолчать зависть и интригу; вы блестящимъ образомъ достигли этой двойной цёли; побёдивъ визиря, уничтоживъ его армію, вы тімъ самымъ поразили вашихъ враговъ и враговъ государства, тайныхъ и явныхъ. Еще разъ поздравляя васъ съ этимъ успѣхомъ, поздравляю также и себя и всѣхъ добромыслящихъ людей! Да благословить Небо и впредь ваши усилія и даруеть вамъ возможность присоединить къ чуднымъ побъднымъ лаврамъ не менъе славные лавры миротворца. Я не буду пытаться описать вамъ радость императора; она отвъчаетъ важности событія, вызвавшаго ее, она на уровнъ его любви къ счастью и славъ его народа и его арміи, его милостивой дружбы, его безграничнаго довърія къ вамъ» 321.

Во время пребыванія императора Николая въ Варшавѣ онъ получиль также донесенія о дѣйствіяхъ Черноморскаго флота, одно радостное, а другое печальное.

Адмиралъ Грейгъ донесъ рапортомъ о подвигѣ брига «Меркурія», выдержавшаго 14-го (26-го) мая трехчасовое сраженіе съ двумя ли-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

нейными турецкими кораблями въ виду всего непріятельскаго флота, неожиданно появившагося въ Черномъ морѣ. Командиръ брига, капитанъ-лейтенантъ Козарскій, приказалъ прибить флагъ къ мачтѣ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не могло быть рѣчи о сдачѣ, офицеры же поклялись, что тотъ изъ нихъ, который останется въ живыхъ, воспламенитъ крюйтъ-камору пистолетомъ. Императоръ Николай написалъ на рапортѣ Грейга:

«Капитанъ-лейтенанта Козарскаго произвести въ капитаны 2-го ранга, дать Георгія 4-го класса, назначить въ флигель-адъютанты съ оставле-



Входъ въ Наваринскую бухту. (Съ рисунка Вебера).

ніемъ при прежней должности и въ гербъ прибавить пистолетъ. Всѣхъ офицеровъ въ слѣдующіе чины, и у кого нѣтъ Владимира съ бантомъ, то таковой дать. Штурманскому офицеру сверхъ чина дать Георгія 4-го класса. Всѣмъ нижнимъ чинамъ знаки отличія военнаго ордена и всѣмъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ двойное жалованье въ пожизненный пенсіонъ. На бригъ «Меркурій» георгіевскій флагъ».

Одновременно съ донесеніемъ о блистательномъ подвигѣ брига «Меркурія», мужественно вступившаго въ бой, предпочитая очевидную гибель безчестію плѣна, получено было извѣстіе о позорной сдачѣ фрегата «Рафаилъ», командиръ котораго, капитанъ 2-го ранга Стройниковъ, спустилъ флагъ при встрѣчѣ съ турецкимъ флотомъ.

Графъ Мольтке пишетъ: «Капуданъ-паша захватилъ призъ, самъ не вѣдая, какимъ образомъ это случилось; Аллахъ въ сущности послалъ ему даръ во снѣ. Но, тѣмъ не менѣе, эта добыча причинила туркамъ большую радость, возбудивъ въ народонаселении неосновательныя надежды. Фрегатъ «Рафаилъ» привели съ торжествомъ въ Константинополь».

4-го (16-го) іюня императоръ Николай подписаль въ Варшавѣ указъ на имя адмирала Грейга объ учрежденіи подъ его предсѣдательствомъ комиссіи для разбора обстоятельствъ, побудившихъ Стройникова къ сдачѣ фрегата. Указъ заканчивался словами: «Уповая на помощь Всевышняго, пребываю въ надеждѣ, что неустрашимый флотъ Черноморскій, горя желаніемъ смыть безславіе фрегата «Рафаилъ», не оставитъ его въ рукахъ непріятеля. Но, когда онъ будетъ возвращенъ во власть нашу, то, почитая фрегатъ сей впредь недостойнымъ носить флагъ Россійскій и служить наряду съ прочими судами нашего флота, повелѣваю вамъ предать оный огню».

Повельніе императора Николая исполнено было въ точности, почти 25 льтъ спустя, вице-адмираломъ Нахимовымъ во время Синопскаго боя 1853 года. Фрегатъ «Рафаилъ», названный турками «Фазли-Аллахъ» (данный Богомъ), зажженъ былъ во время сраженія выстрылами съ нашего флагманскаго корабля «Императрица Марія» и взлетыль на воздухъ въ виду русской эскадры.

Ободренный одержаннымъ нечаяннымъ успѣхомъ, капуданъ-паша рѣшился вторично выйти въ море, 24-го мая (4-го іюня), намѣреваясь атаковать Сизополь. Послѣ десятидневнаго плаванія турецкій флотъ показался въ виду Сизополя, но, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, столь же неожиданно возвратился въ Босфоръ. Съ этого времени адмиралъ Грейгъ блокировалъ со своимъ флотомъ Босфоръ, въ то время какъ вице-адмиралъ, графъ Гейденъ, блокировалъ Дарданеллы; они прервали по обоимъ проливамъ подвозъ жизненныхъ припасовъ къ столицѣ, захватили множество призовъ и безпокоили прибрежье. Что же касается капудана-паши, то, опасаясь утратитъ пріобрѣтенные лавры въ случаѣ новыхъ предпріятій, онъ по совершеніи прогулки въ Сизополь болѣе не покидалъ занятаго обезпеченнаго рейда.

Намѣреваясь проязвести смотръ войскамъ гвардейскаго корпуса, расположеннымъ лагеремъ въ Тульчинѣ, императоръ Николай выѣхалъ изъ Варшавы 13-го (25-го) іюня, вечеромъ. По пути слѣдованія предназначены были еще смотры въ Красноставѣ, Замосцѣ и Луцкѣ, въ присутствіи цесаревича Константина Павловича.

Во время провзда въ Красноставъ императоръ Николай имълъ встръчу, которая не осталась безъ вліянія на послъдующія событія въ Польшъ.

За станцію до Пулавъ, по разсказу Бенкендорфа, къ государю явился какой-то человѣкъ во фракѣ съ приглашеніемъ отъ княгини Чарторижской, матери князя Адама, остановиться у нея въ Пулавскомъ замкѣ. «Такой странный образъ приглашенія, — пишетъ Бенкендорфъ, — побудилъ государя къ отказу, выраженному впрочемъ въ вѣжливыхъ формахъ. Противъ самыхъ Пулавъ надо было переѣзжать черезъ Вислу на поромѣ. Мы увидѣли, что на противоположномъ берегу стоптъ много людей, и когда переѣхали рѣку, то княгиня сама подошла повторить государю свое приглашеніе. Государь, стоя, несмотря на паляшіе лучи



Битва при Наваринѣ. (Съ рисунка тушью того времени, Изъ собранія П. Я. Дашкова).

солнца, безъ фуражки, извинялся тѣмъ, что не можетъ медлить въ пути, такъ какъ цесаревичъ ожидаетъ его на ночлегѣ. Старуха, которая имѣла видъ настоящей сказочной вѣдьмы, продолжала настаивать и на повторенный отказъ сказала: «Ахъ! вы меня жестоко огорчили, и я не прощу вамъ этого вовѣкъ». Государь поклонился и уѣхалъ».

По мижнію ижкоторыхъ современниковъ, эта случайная встржча императора Николая съ княгинею Чарторижскою имжла пагубныя последствія, ускоривъ развязку польскихъ дёлъ въ революціонномъ смыслів.

Послѣ смотра въ Красноставѣ государь направился въ Замосцъ, гдѣ онъ съ особеннымъ вниманіемъ ознакомился также съ крѣпостными сооруженіями, а затѣмъ въ Луцкѣ осмотрѣлъ собранную здѣсь 25-ю

пѣхотную дивизію отдѣльнаго Литовскаго корпуса. Здѣсь цесаревичъ простился съ его величествомъ.

Послѣ отъѣзда государя изъ Варшавы генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ письмѣ къ графу Дибичу высказалъ слѣдующія заключенія по поводу польскихъ дѣлъ:

«Благодаря Богу и самообладанію императора надъ самимъ собою, все кончилось благополучно, и оба августѣйшіе брата разстались крайне довольные одинъ другимъ. Поляки въ востортѣ отъ своего короля и преисполнены довѣрія къ его мудрости. Увѣряю васъ, что невозможно быть болѣе разсудительными, чѣмъ они, и болѣе покорными волѣ Провидѣнія, подчинившаго ихъ военному вліянію великаго князя. Теперь, дорогой графъ, я видѣлъ собственными глазами и буду вѣрить лишь своимъ глазамъ. Польскія русскія провинціи заслуживаютъ еще большаго сожалѣнія; нѣтъ прибѣжища, нѣтъ конституціи, которыя можно было бы противопоставить волѣ военнаго начальника. Всѣ надѣются и съ покорностью выжидаютъ повелѣній императора» 322.

Изъ Луцка императоръ Николай провхалъ, не останавливаясь, до Тульчина, гдв нашелъ 19-го іюня (1-го іюля) свою палатку, расквнутую въ лагерв гвардейскаго корпуса, расположенномъ среди прекрасной мѣстности близъ бывшей главной квартиры второй арміи. По разсказу Бенкендорфа: «войско было въ восхищеніи, что увидѣло государя, онъ тоже былъ чрезвычайно радъ тому, что снова находился посреди своей гвардіи, въ которой зналъ не только всѣхъ генераловъ и офицеровъ, но и многихъ изъ нижнихъ чиновъ. Государь любовался своимъ войскомъ и на общихъ парадахъ, и на частныхъ смотрахъ, и на маневрахъ, и остался имъ вполив доволенъ. Гвардейскій корпусъ былъ опять такъ же хорошъ, какъ и при выступленіи изъ Петербурга. Слѣды утомленія отъ похода и военныхъ потерь совершенно исчезли: здоровый и бодрый видъ людей и лошадей не оставлялъ ничего желать».

Разставшись съ гвардіею, императоръ Николай направился черезъ Бѣлую Церковь въ Кіевъ, въ которомъ онъ не былъ съ 1816 года, когда впервые посѣтилъ этотъ городъ, будучи еще великимъ княземъ. 23-го іюня (5-го іюля), въ девятомъ часу вечера, государь съ дороги прямо подъѣхалъ къ Печерской лаврѣ, гдѣ ожидали его митрополитъ Евгеній съ духовенствомъ и всею монастырскою братіей. Множество богомольцевъ, въ эту пору года стекавшихся въ Кіевъ, наполняло всю монастырскую ограду; древній соборъ переполненъ былъ народомъ, военными и гражданскими чиновниками, городскими дамами. Выйдя изъ лавры, государь взялъ къ себѣ въ коляску находившагося здѣсь главно-командующаго первою арміею, фельдмаршала графа Сакена, и отвезъ его въ занимаемую имъ квартиру, а потомъ уже поѣхалъ въ домъ военнаго губернатора въ Лицкахъ, предназначенный для помѣщенія державнаго гостя.



Адмиралъ Кодрингтонъ. (Съ литографія начала прошлаго столѣтія).

На слѣдующій день, утромъ, здѣсь представлялись государю генералы и полковые командиры расположенныхъ въ Кіевѣ войскъ, гражданскіе чиновники, купечество и др., а затѣмъ его величество слушалъ въ Софійскомъ соборѣ литургію и прикладывался къ мощамъ. Изъ собора государь направился въ лавру для поклоненія почивающимъ въ пещерахъ угодникамъ: Въ 4 часа изъ Тульчина прибылъ великій князь Миханлъ Павловичъ, а въ 6 часовъ вечера происходилъ смотръ войскамъ.

25-го іюня (7-го іюля), въ день рожденія императора Николая, получено было отъ графа Дибича извъстіе о покореніи кръпости Силистріи, которая 18-го (30-го) іюня сдалась на капитуляцію генералу Красовскому. Силистрія взята была безъ штурма; осадными работами руководиль генераль-майоръ Шильдеръ, который благополучно довель кръпость до сдачи однъми лопатами. Побъдителю достались 220 орудій, 80 знаменъ, флотилія и гарнизонъ въ 10.000 человъкъ. Послъ развода государь слушаль объдню въ Андреевской церкви, а въ часъ пополудни присутствоваль въ Софійскомъ соборъ на благодарственномъ, по поводу взятія Силистріи, молебнъ, совершенномъ митрополитомъ Евгеніемъ.

Изъ наградъ, пожалованныхъ за покореніе Силистріи, отмѣтимъ слѣдующія: графъ Дибичъ назначенъ былъ шефомъ Черниговскаго полка, генералъ Красовскій награжденъ орденомъ св. Владимира первой степени, а генералъ Шильдеръ орденомъ св. Георгія 3-го класса.

26-го іюня (8-го іюля), государь осматривалъ крѣпостныя работы, производившіяся плѣнными турками; при этомъ онъ далъ повелѣніе избрать изъ нихъ 200 человѣкъ старшихъ и семейныхъ и отпустить ихъ въ Турцію. Въ тотъ же день государь послѣ обѣда выѣхалъ въ Козелецъ.

Генераль-адъютантъ Бенкендорфъ, неразлучный спутникъ императора Николая, во время путешествія 1829 года, пишеть въ своихъ запискахъ по поводу высочайшаго пребыванія въ Кіевѣ, что, кромѣ важнъйшихъ городскихъ церквей, государь осмотрълъ также общественныя заведенія, арсеналь и крізностныя сооруженія. «На всіз эти осмотры, при которыхъ отдавались многія приказанія объ исправленіяхъ и улучшеніяхъ, ему при обычной его д'ятельности довольно было двухъ дней, хотя въ то же время онъ нисколько не задерживалъ текущихъ дёлъ; курьеры, ежедневно прівзжавшіе, въ продолженіе высочайшаго путешествія, изъ Петербурга или изъ арміи, были отправляемы обратно въ ту же ночь. Государь ложился спать не раньше трехъ часовъ утра, чтобы только поръшить и отослать всъ безъ изъятія поступившія бумаги. Такимъ образомъ, доклады государственнаго совъта, комитета министровъ, министерствъ: иностранныхъ дълъ, военнаго и финансовъ, и начальниковъ армій возвращались точно такъ же безъ замедленія, какъ бы государь проживалъ въ Петербургѣ, свободно располагая своимъ временемъ. Кромѣ того, онъ находилъ время ежедневно писать подробныя письма къ императрицѣ, прочитывать донесенія о здоровьѣ и ходѣ уроковъ его дѣтей, перелистывать газеты и часто даже пробъгать вновь появлявшіяся въ печати книги на русскомъ и французскомъ языкахъ».

Во время пребыванія въ Козельцѣ государь дѣлалъ смотры 2-му резервному кавалерійскому корпусу и черезъ Черниговъ прибылъ 30-го іюня (12-го іюля) въ крѣпость Бобруйскъ. Здѣсь императоръ Николай,

какъ бывшій генераль-инспекторь, съ особеннымъ вниманіемъ осматриваль крѣпостныя сооруженія. Едва выйдя изъ коляски, онъ тотчась пошель по работамъ, хотѣлъ все видѣть собственными глазами, вникнуть лично во всѣ подробности, все обсудить и всему дать дальнѣйшее направленіе. Подобно тому, какъ въ Кіевѣ, здѣсь также работали плѣнные турки; государь явился среди занимаемаго ими лагеря совершенно одинъ и возвратилъ многимъ свободу. Въ Бобруйскъ къ этому времени доставлено было великое множество турецкихъ знаменъ; государь помѣстилъ часть изъ нихъ въ бобруйскій крѣпостной соборъ, въ память своего здѣсь пребыванія, а прочія отосланы были въ Петербургъ.

Императоръ Николай вспомнилъ въ Бобруйскѣ заслуги своего бывшаго ближайшаго сотрудника по управленію инженернымъ корпусомъ (съ 1818 по 1825 годъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ основателя этой крѣпости инженеръ-генерала Оппермана: 16-го (28-го) іюля 1829 года государь подписалъ въ Бобруйскѣ рескриптъ на его имя, по которому генералъ Опперманъ возведенъ былъ въ графское достоинство, «за долговременное неутомимо-дѣятельное и полезное служеніе».

Пробывъ въ Бобруйскъ три дня, императоръ Николай, направивъ свой дальнъйшій путь черезъ Могилевъ, Витебскъ, Великія Луки и Старую Руссу, прибыль 11-го (23-го) іюля вечеромъ въ Царское Село. На другой день государь съ наслъдникомъ и великими княжнами пере-ъхаль въ Петергофъ.

13-го (25-го) іюля въ Красномъ Селѣ въ присутствіи государя состоялся парадъ расположеннымъ здѣсь въ лагерѣ войскамъ. Военноплѣнные турецкіе офицеры, одинъ двухъ-бунчужный паша и двѣнадцать 
бимъ-башей были приглашены на парадъ. Имъ даны были лошади, 
осѣдланныя по-турецки, и вообще оказаны, какъ сообщалось въ современныхъ печатныхъ извѣстіяхъ, «всѣ учтивости, съ коими обходятся у насъ съ обезоруженными плѣнными непріятелями. Турки въ 
полной мѣрѣ чувствовали отличіе, имъ оказанное таковымъ пріемомъ 
при самомъ монархѣ всероссійскомъ. Но какою радостію были они поражены, когда послѣ развода, бывшаго въ лагерѣ, его императорское величество изволилъ подойти къ нимъ и объявить, что онъ даруетъ имъ 
свободу; что они могутъ возвратиться на свою родину, и что уже повелѣлъ снабдить ихъ какъ деньгами, такъ и всѣмъ нужнымъ для совершенія столь дальняго путешествія».

Въ тотъ же день императоръ Николай снова сѣлъ въ дорожную коляску съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ и скакалъ навстрѣчу императрицѣ, возвращавшейся изъ Берлина; государь имѣлъ радость встрѣтиться съ нею за двѣ станціи отъ Нарвы. 16-го (28-го) іюля ихъ величества прибыли въ Петербургъ къ молебствію въ Казанскомъ соборѣ, назначенному по случаю побѣдъ, одержанныхъ графомъ Дпбичемъ при

Кулевчё и графомъ Паскевичемъ при Милидюзѣ. Послѣ молебствія ихъ величества отправились въ Елагинскій дворецъ <sup>323</sup>.

Этимъ завершились путешествія императора Николая въ 1829 году, продолжавшіяся безъ перерыва почти три мѣсяца <sup>324</sup>.

Пока готовились громадной важности событія на Балканскомъ полуостровѣ и въ Азіп, въ Петербургъ прибылъ персидскій принцъ Хозревъ-Мпрза, который долженъ былъ исходатайствовать у подножія царскаго престола прощеніе въ убійствѣ нашего посланника въ Тегеранѣ.

Выше уже было упомянуто, что Аббасъ-Мпрза прислалъ въ Тифлисъ своего сына Хозревъ-Мпрзу. Но онъ явился къ главнокомандующему скорѣе, какъ аманатъ, чѣмъ какъ посланникъ; принцъ не былъ снабженъ письмомъ шаха къ государю и не имѣлъ даже денегъ для дальнѣйшаго путешествія. Графъ Паскевичъ распорядился тогда по-своему и разсѣкъ гордіевъ узелъ, отправивъ безъ дальнѣйшихъ переговоровъ Хозревъ-Мпрзу въ Петербургъ и увѣдомивъ Аббасъ-Мпрзу о сдѣланномъ распоряженіи. Шахъ спохватился еще во-время и немедленно отправилъ курьера съ письмомъ къ государю, исполненнымъ смиреннѣйшихъ извиненій. Этотъ курьеръ догналъ Хозревъ-Мпрзу въ Новгородѣ, и такимъ образомъ рѣшительный образъ дѣйствій Паскевича привелъ къ желаемой цѣли.

10-го (22-го) августа состоялась торжественная аудіенція персидскаго принца въ Зимнемъ дворцѣ. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа:

«Государственные сановники, дворъ, свита государева, генералы и офицеры гвардіи и городскія дамы были собраны въ Георгіевскую залу Зимняго дворца, обставленную дворцовыми гренадерами, и разм'єщены по об'єниъ ея сторонамъ, а государь съ императрицею стали на ступеняхъ, ведущихъ къ трону. Оберъ-церемоніймейстеръ ввелъ молодого принца съ его свитою и посл'є трехъ поклоновъ тому, котораго онъ прибылъ умолять о пощад'є именемъ своего д'єда, Хозревъ-Мирза прочелъ свою р'єчь съ видимымъ для вс'єхъ волненіемъ, внушеннымъ ему и ея ц'єлью и высокимъ кругомъ предстоявшихъ слушателей. Отв'єтъ нашъ, написанный въ самыхъ дружественныхъ и успоконтельныхъ выраженіяхъ, былъ прочитанъ вице-канцлеромъ графомъ Нессельроде 325.

«По волѣ государя приложено было все стараніе сдѣлать персидскому принцу пріятнымъ пребываніе его въ Петербургѣ. Его окружили всевозможнымъ почетомъ, разнообразными развлеченіями и самою нѣжною предупредительностью со стороны двора, даже ввели въ тѣснѣйшій кругъ императорскаго дома. Его возили по всѣмъ общественнымъ заведеніямъ, театрамъ, кадетскимъ корпусамъ, приглашали на разводы и на маленькіе маневры въ окрестностяхъ Царскаго Села; наконецъ, осыпали вмѣстѣ съ чинами его свиты подарками, достойными его высокаго сана и того монарха, отъ котораго они жаловались.



Графъ Логгинъ Петровичъ Гейденъ. (Съ портгета масляными красками, принадлежащаго Е. И. В. Геликому Князю Николаю Михаиловичу).

«Хозревъ-Мирза увхаль изъ Петербурга въ восторгв отъ сдвланнаго ему прієма и отъ достигнутаго черезъ его прівздъ возобновленія дружественныхъ сношеній между Россією и Персією. Дввиадцать пушекъ, посланныхъ въ даръ Аббасъ-Мирзв еще отъ имени императора Але-

ксандра и взятыхъ у персіянъ съ боя въ продолженіе минувшей войны, были замѣнены равнымъ числомъ орудій превосходнѣйшей отдѣлки и отправлены въ Тавризъ съ прочими подарками для отца принцапосланника».

#### V.

Послѣ Кулевчинской побѣды и покоренія Силпстріи императору Николаю оставалось ждать перехода русскихъ войскъ черезъ Балканы. «Подготовляйте и торопитесь приготовленіями къ переходу черезъ горы (soignez et pressez les préparatifs du passage des monts)». — писалъ императоръ Николай графу Дибичу еще 21-го іюня (3-го іюля) 1829 года изъ Тульчина. 30-го іюля (11-го августа) изв'єстіе объ этомъ счастливомъ событін обрадовало государя. Переходъ черезъ Балканы совершился благополучно <sup>326</sup>. 5-го (17-го), 6-го (18-го) и 7-го (19-го) іюля, затёмъ съ 11-го (23-го) по 31-е іюля (12-е августа) заняты были Мисемврія, Ахіоло, Бургасъ, Айдосъ, Карнабатъ, Ямболь и Сливно, а въ заключеніе 8-го (20-го) августа сдался на капитуляцію, безъ выстрела Адріанополь. Вследъ затемъ войска наши заняли 9-го (21-го) августа Люле-Бургасъ: Иніада покорена Черноморскимъ флотомъ, Демотика сдалась добровольно, а 26-го августа (7-го сентября) занять городъ Эносъ, послѣ чего армія наша вошла въ связь съ находившеюся въ Архипелагъ эскадрою графа Гейдена. Съ этого момента слава графа Дибича, какъ полководца, окончательно утвердилась, а завистники и недоброжелатели его умолкли надолго.

«Любезный другь, съ какою радостью я могу сказать вамъ: спасибо, Забалканскій, — писалъ императоръ Николай графу Дибичу 4-го (16-го) августа: — названіе это принадлежить вамъ по праву, и я дароваль его вамъ отъ всего сердца. Но прежде всего да будетъ тысячекрать благословенъ Господь за Его столь явное вамъ содъйствіе, признаемъ Его покровительство во всемъ, что случается для насъ счастливаго. Затъмъ примите полную мою благодарность за ваше движеніе, столь же счастливо, сколь искусно соображенное и отлично выполненное храбрыми помощниками вашими. Вы правы, говоря, что теперь время убъдиться, насколько върно судили тъ, которые утверждали, что было бы вполнъ ошибочно упорствовать въ овладъніи Шумлою, между тъмъ какъ настоящимъ предметомъ атаки и цълью движенія представлялись Балканы. Доказательство налицо. Побъда подъ Кулевчею положила всему основаніе, и вы пожинаете ея плоды» 327.

Нѣсколькими днями ранѣе императоръ Николай, по полученіи донесенія о взятіи Эрзерума, писалъ 30-го іюля (11-го августа) графу Паскевичу:



Графъ Петръ Христіановичъ Витгенштейнъ. (Съ гравюры Генриха Доу, сдъланной съ портрета, писаннаго его отџомъ).

«Трудио мив вамъ выразить, любезный мой Иванъ Өедоровичъ, съ какимъ душевнымъ удовольствіемъ получилъ я извѣстія, привезенныя Дадіановымъ и Фелькерзамомъ. Вы все сдѣлали, что можно было только ждать послѣ продолжительной и трудиой камианіи, и все сдѣлали въ

14 дней; вы вновь прославили имя русское, храброе наше войско, и сами пріобрѣли новую неувядаемую славу; да будетъ награда ваша—первая степень Георгія— памятникомъ для васъ и для войскъ, вами предводительствуемыхъ, славныхъ вашихъ подвиговъ и того уваженія, которое съ искренней дружбой и благодарностію моей навѣки принадлежитъ вамъ. Изъявите всѣмъ мое совершенное удовольствіе и признательность; поведеніе войскъ послѣ побѣды мнѣ столь же пріятно, сколь славнѣйшіе подвиги военные; оно стоитъ побѣдъ вліяніемъ въ пользу нашу... Сего же вечера получиль я рапортъ Ивана Ивановича изъ Айдоса... вопросъ: чего хочетъ султанъ? Казалось бы, правда, и этого довольно, но товарищъ Махмудъ упрямъ; зато мои Иванъ Өедоровичъ и Иванъ Пвановичъ его прошколятъ досыта».

Извъстія изъ дъйствующихъ армій крайне запаздывали. Когда начался Забалканскій походъ, императоръ Николай оставался въ невъдъніи о ходѣ операцій въ продолженіе четырнадцати дней. Донесеніе же о занятіи Адріанополя пришло въ С.-Петербургъ лишь 27-го августа (8-го сентября), послѣ семнадцати тревожныхъ дней, проведенныхъ государемъ въ ожиданіи курьера.

28-го августа (9-го сентября) императоръ Николай писалъ графу Дибичу Забалканскому:

«Послѣ семнадцати тревожныхъ дней я получилъ вчера, любезный другъ, ваше безподобное письмо, отъ 9-го числа, изъ Адріанополя. Да будетъ тысячекратно благословенъ Богъ за сію новую милость, вы же примите мою живѣйшую и искреннюю признательность за блестящій и прочный результатъ, достигнутый благодаря отличнымъ вашимъ распоряженіямъ и превосходному ихъ выполненію. Имя ваше, любезный другъ, отнынѣ навсегда принадлежитъ исторіи и прославитъ наши военныя лѣтописи... Богъ да наставитъ васъ и поддержитъ въ послѣднихъ трудахъ вашихъ и да сподобитъ васъ сколь возможно скорѣе подписать прекра сный Адріанопольскій миръ» 328.

Послѣ рѣшительныхъ успѣховъ русскаго оружія въ Европѣ и въ Азіп, двухлѣтняя кровавая борьба съ Портою приближалась наконецъ къ вожделѣнной развязкѣ, предвѣщавшей скорый миръ. Предвидя уже съ нѣкотораго времени подобиую развязку, императоръ Николай отправилъ въ армію графа Дибича для веденія мирныхъ переговоровъ генералъ-адъютанта графа А. Ф. Орлова, «человѣка надежнаго, умнаго и русскаго по имени» 329, и тайнаго совѣтника графа Ф. П. Палена.

Судя по письму графа Дибича къ императору Николаю отъ 9-го (21-го) августа 1829 года, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи, вступая въ Адріанополь: 12.200 человѣкъ пѣхоты, 4.500 кавалеріп и 100 орудій. Вотъ съ какими скромными силами предстояло Забалканскому принудить турокъ къ миру или же принять крайнія мѣры противъ даль-

нѣйшаго упорства Порты. Къ этому ариеметическому, такъ сказать, элементу данной минуты нужно присоединить еще и нравственный элементъ, о которомъ въ то время въ с.-петербургскихъ сферахъ, конечно, не могли составить себѣ яснаго представленія. Между тѣмъ, по свидѣтельству очевидца адріанопольскихъ событій, генерала Михайловскаго-



Графъ Петръ Александровичъ Толстой. (Съ ръдчайшей граворы Доу).

Данилевскаго <sup>330</sup>, оказывается, что графъ Дибичъ желалъ чрезмѣрно мира, потому что армія наша таяла, какъ ледъ при лучахъ солнца, и отъ невѣроятнаго количества больныхъ, ежедневно умножавшихся, по-явился какой-то духъ унынія въ войскахъ, въ особенности же среди генераловъ, — «унынія, которому подобнаго я еще въ нашей арміи не

видалъ». Приведенное нами свидътельство Данилевскаго не лишено значенія, если припомнить, что онъ прожиль въ арміи всё тяжелыя минуты, случавшіяся не разъ во время походовъ 1812, 1813 и 1814 годовъ. Къ тому же приближался сентябрь мъсяцъ, а съ нимъ вмъстъ дождливое время года, которое, делая дороги окончательно непроходимыми, возбуждало справедливыя опасенія насчеть успъшнаго хода дальнъйшихъ операцій. Виъсть съ тымь главнокомандующій не теряль изъ віду, что онъ находился съ горстью людей среди непріятельской земли, имѣя въ тылу Балканы и до 80.000 больныхъ, разбросанныхъ въ разныхъ частяхъ Турціи, изъ которыхъ многіе подверглись чумной заразъ. Неудивительно, что при подобной обстановк' наши генералы, а во главъ ихъ даже графъ Толь, мечтали болъе о миръ и скоръйшемъ возвращеній въ Россію, чамъ о пріобратеній новыхъ давровъ; у всахъ, даже среди ближайшихъ сотрудниковъ главнокомандующаго, замёчались признаки какой-то усталости, апатіи, вызванныхъ болфзненнымъ состояніемъ и лишеніями, сопряженными съ трудностями похода.

Принимая всё изложенныя нами обстоятельства во вниманіе, нельзя удивляться, что появленіе въ Адріанополії 16-го (28-го) августа уполномоченныхъ, присланныхъ султаномъ, преисполнило главную квартиру радостными чувствами <sup>331</sup>. Начатые немедленно переговоры подвигались, однако, не слишкомъ быстро впередъ, послії того какъ турки, оправившись отъ перваго испуга, нісколько осмотріїлись. Чтобы сдіїлать ихъ боліве сговорчивыми, графу Дибичу пришлось прибітнуть къ демонстраціямъ и двинуть передовыя силы арміи по направленію къ Константинополю, занявъ пространство отъ Мидіи на Черномъ морії до Родосто на Мраморномъ морії. Разъїзды, высылавшіеся изъ Чорлу, доходили до 60 версть къ Царыграду; вмієсть съ тімъ сдіїланы были всії распоряженія къ выступленію главной квартиры въ Люле-Бургасъ.

Мѣры, принятыя графомъ Дибичемъ, устрашили турокъ и привели къ миру. Вечеромъ 29-го августа (11-го сентября) пріѣхалъ курьеръ изъ Константинополя отъ прусскаго посланника Ройе (Royer) съ письмомъ къ главнокомандующему отъ французскаго и англійскаго пословъ при Оттоманской Портѣ (графа Гильемино и Р. Гордона), въ которомъ они увѣдомляли, что въ случаѣ движенія русскихъ войскъ къ Царьграду Порта перестанетъ существовать (dans се cas elle cessera d'exister), и что самое ужасное безначаліе, уничтоживъ власть ея, подвергнетъ безъ защиты самому пагубному жребію христіанъ и мусульманъ Турецкой имперін <sup>332</sup>.

«Письмо это, — пишетъ Данилевскій, — въ коемъ представители двухъ сильныхъ державъ объявляли торжественно, что Порта проситъ пощады и жребій свой предоставляетъ великодушію побѣдителей, исполнило насъ неописанною радостію. Главнокомандующій столь былъ пораженъ сло-

вами, что въ случат движенія его существованіе Турціи прекращается, что у него изъ глазъ лились ручьи слезъ». Графъ Толь также плакалъ.

Императоръ Николай назвалъ декларацію пословъ: «un certificat de ruine, signé par les ambassadeurs de France et d'Angleterre» <sup>333</sup>.

Заботливое къ намъ участіе европейскихъ дипломатовъ въ Константинополѣ не ограничилось присылкою деклараціи. 30-го августа (11-го сентября) въ Адріанополь лично явился прусскій посланникъ Ройе, котораго турецкое правительство упросило, по причинѣ тѣсныхъ связей, существовавшихъ между берлинскимъ дворомъ и русскимъ, ѣхать въ главную квартиру графа Дибича ходатайствовать о скорѣйшемъ закдюченіи мира. На рѣшеніе, принятое Портою, повліяли до нѣкоторой степени переговоры, начатые прибывшимъ въ Константинополь прусскимъ генераломъ Мюфлингомъ; но, съ другой стороны, данное ему, какъ выше упомянуто, дпиломатическое порученіе крайне облегчалось успѣхами русскаго оружія 334.

Послѣ нѣкоторыхъ попытокъ со стороны турецкихъ уполномоченныхъ въ Адріанополѣ продолжать оспариваніе предъявленныхъ нами требованій, они наконецъ покорились судьбѣ. 2-го (14-го) сентября 1829 года подписанъ былъ во дворцѣ Эски-Сарай Адріанопольскій мирный договоръ.

Главнъйшія условія этого столь желаннаго мира заключались въ слъдующемъ. Дарданеллы и Босфоръ открыты навсегда для торговли всъхъ народовъ безъ изъятія. Безопасность нашей азіатской границы до нъкоторой степени обезпечена присоединеніемъ къ имперіи кръпостей: Анапы, Поти, Ахалцыха, Ацхура и Ахалкалаки. Прежніе трактаты съ Портою признаны ею во всей силъ. Постановлена также уплата Турцією военныхъ издержекъ и убытковъ, понесенныхъ русскими подданными. Права и преимущества Сербіи и княжествъ Молдавіи и Валахіи утверждены, при чемъ Порта обязалась не оставлять за собою на лъвомъ берегу Дуная ни одного укръпленія и не дозволять своимъ мусульманскимъ подданнымъ имъть тамъ жительство. Греція признана вассальнымъ государствомъ.

Уплата военныхъ издержекъ опредѣлена была въ десять милліоновъ голландскихъ дукатовъ, а вознагражденіе русскимъ подданнымъ и негоціантамъ въ милліонъ пятьсотъ тысячъ дукатовъ.

Въ день заключенія мира, 2-го (14-го) сентября, главнокомандующій писаль графу Чернышеву:

«Адріанопольскій миръ подписанъ сегодня, семнадцать лѣтъ спустя послѣ вступленія французовъ въ Москву и пять мѣсяцевъ спустя послѣ выступленія изъ Яссъ главной квартиры второй арміи. Результатъ его — тахітит условій, которыми я долженъ быль руководствоваться,

какъ основаніемъ; вся Европа несомнѣнно усмотритъ въ мирѣ избытокъ великодушія со стороны нашего дорогого повелителя въ моментъ, когда ничто не могло бы помѣшать его побѣдоноснымъ арміямъ овладѣтъ Константинополемъ и Босфоромъ, и когда Порта при посредствѣ иностранныхъ пословъ сознавалась, что она перестанетъ существовать, если мы будемъ продолжать наше движеніе.

«Вы узнаете подробности изъ моихъ донесеній императору и Нессельроде, а сегодня миѣ невозможно писать вамъ болѣе. Въ настоящемъ случаѣ пруссаки дѣйствовали, какъ истинные и вѣрные друзья; вы можете себѣ представить, что это сдѣлало меня очень счастливымъ» <sup>335</sup>.

#### VI.

Въ то время, когда мирные переговоры въ Адріанополѣ уже приближались къ концу, въ Петербургѣ не могли еще быть увѣренными въ ихъ благополучномъ исходѣ. Нужно было готовиться ко всякимъ случайностямъ. Поэтому императоръ Николай писалъ графу Дибичу 28-го августа (9-го сентября):

«Одобряю во всёхъ отношеніяхъ принятыя вами мёры, но настаиваю, чтобы въ томъ случай, если переговоры прервутся, вы направили отрядъ войскъ къ Дарданелламъ, дабы быть увёреннымъ, что незваные гости не явились тамъ для вмёшательства и вреда дёламъ нашимъ... Наконецъ, если вы у Дарданеллъ, то положительно откажите въ пропускѣ всякому иному флоту, кромѣ нашего. Если же употребятъ силу, вы отвѣтите пушечными выстрѣлами. Но отъ сего да оборонитъ насъ Богъ» <sup>336</sup>.

Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 1-го (13-го) сентября государь коснулся Константинополя:

«Перейдемъ теперь къ случайностямъ (possibilités), осуществленія которыхъ молю Бога не допустить! Это — увидѣть насъ владыками Константинополя и тѣмъ вызвать, слѣдовательно, исчезновеніе Оттоманской имперіи въ Европѣ. Однако я не хочу оставить васъ безъ нѣкоторыхъ общихъ указаній на случай, если бы дѣйствительно дошло уже до этого. При неуспѣшности переговоровъ слѣдуетъ вамъ немедленно двинуться къ Константинополю, обезпечивъ себя со стороны Дарданеллъ; не обращайте вниманія на ваши недостаточныя численныя силы, онѣ болѣе чѣмъ уравновѣшиваются вашимъ моральнымъ превосходствомъ. Овладѣвъ Константинополемъ, вы будете ожидать новыхъ приказаній, до полученія коихъ вы положительно откажитесь войти въ какіе бы то ни было переговоры, какого рода они бы ни были и съ кѣмъ бы то ни было. Тѣмъ болѣе вы не дозволите никакому иностранному флоту





СВИДАНІЕ ГРАФА ПАСКЕВИЧА СЪ НАСЛЪДНИКОМЪ ПЕРСИДСК

Съ ръдкой литографіи Бегров



ПРЕСТОЛА, АББАЗЪ-МИРЗОЙ, ВЪ ДЕЙКАРГАНЪ, ВЪ 1828 ГОДУ. ланной съ картины Мошкова.



войти въ Дарданеллы впредь до приказанія... Полученныя мною сегодня утромъ съ курьеромъ извѣстія изъ Лондона положительно утверждаютъ, что англійское министерство совершенно поражено усиѣхами нашего оружія до такой степени, что Абердинъ сказалъ нашимъ: ради Бога не обходитесь съ нами по-дибичевски и пощадите нашу честь...



 Баронъ Жомини.

 (Съ литографіи начала прошлаго стольтія).

словомъ сказать, это — полное торжество. Богу благодареніе, а вамъ спасибо; это болѣе, чѣмъ всѣ фразы. Но затѣмъ, любезный другъ, теперь болѣе, чѣмъ когда либо, отнесемъ все Богу и да будемъ спокойнѣе, скромнѣе, великодушнѣе и послѣдовательнѣе прежняго; вотъ слава, къ которой я стремлюсь, и да хранитъ меня Господь добиваться

иной, я же увъренъ, что вы меня понимаете... Итакъ, если все кончено, возвращайтесь, если же нътъ, впередъ»  $^{337}$ .

Въ виду упоминаемыхъ императоромъ Николаемъ случайностей, къ которымъ, безъ сомненія, нужно было быть готовыми, государь учредиль особый секретный комитеть, подъ предсёдательствомъ графа Кочубея, изъ князя А. Н. Голицына, графа П. А. Толстого, графа Нессельроде, Д. В. Дашкова и графа Чернышева. Комитету поручено было выяснить положение Турціи и обсудить вопросъ о томъ, какое положеніе должна занять Россія, въ случай паденія Оттоманской Порты. Въ первомъ же засъданіи комитета, состоявшемся 4-го (16-го) сентября 1829 года, графъ Нессельроде прочелъ собранію записку, въ которой проведена была мысль о польз'в для Россіи сохранить дальн'вишее существованіе Турцін; по мижнію вице-канцлера, всякій другой порядокъ вещей, которымъ была бы заминена Турція, не можетъ поставить намъ выгодъ, сопряженныхъ съ сосъдствомъ слабой державы (qu'aucun) ordre de choses que l'on pourrait y substituer, ne saurait balancer pour nous l'avantage d'avoir pour voisin un état faible). Если же паденіе Оттоманской имперіи представляется діломъ неизбіжнымъ, если существование турокъ въ Европъ должно уступить мъсто новой политической комбинаціи, то графъ Нессельроде полагалъ, что Россія должна пригласить своихъ союзниковъ съ цёлью совмёстнаго обсужденія (à délibérer en commun) этого важнаго вопроса. Намфреваясь ръшить его безъ ихъ участія, въ то самое время, когда ихъ важнъйшіе питересы съ нимъ связаны, значило бы, по мижнію вице-канцлера, нанести самый чувствительный ударь ихъ чести и взять на себя слишкомъ большую отвътственность. (Vouloir la résoudre sans leur participation, tandis que leurs intérêts les plus puissants s'y rattachent, serait porter l'atteinte la plus sensible à leur honneur, et nous charger nousmêmes d'une trop grave responsabilité).

Комитетъ выслушаль также записку Д. В. Дашкова, близко знакомаго съ восточными дѣлами. Въ запискѣ его высказывалось убѣжденіе, что политика, поставившая себѣ цѣлью паденіе Турецкой имперіи, не соотвѣтствовала бы истиннымъ выгодамъ Россіи. Теперь, утверждалъ Дашковъ, когда границы имперіи простираются отъ Бѣлаго моря до Дуная и Аракса, отъ Камчатки до Вислы, осталось мало пріобрѣтеній, которыя могли бы ей быть полезными.

Въ этомъ же засѣданіи комитета члены его ознакомились, между прочимъ, и съ письмомъ графа Каподистріи къ императору Николаю отъ 18-го (30-го) марта 1828 года. Бывшій русскій министръ предполагаль въ случав переустройства Балканскаго полуострова обратить Константинополь въ вольный городъ, служащій вмѣстѣ съ тѣмъ центромъ конфедераціи пяти вновь образованныхъ балканскихъ госу-

дарствъ, а именно: герцогства или королевства Дакіи (Молдавія и Валахія), королевства Сербіи (Болгарія, Сербія и Боснія), королевства Македоніи, королевства Эпира и, наконецъ, Эллинскаго государства (l'état Hellénique).

Послѣ всесторонняго обсужденія всѣхъ прочитанныхъ записокъ комитетъ пришелъ единогласно къ слѣдующему рѣшенію:

- 1) Выгоды, представляемыя сохраненіемъ Оттоманской имперіи въ Европѣ, превосходятъ сопряженныя съ ея существованіемъ неудобства.
- 2) Всл'єдствіе сего паденіе Оттоманской имперіи не соотв'єтствуєть истиннымъ интересамъ Россіи.
- 3) Благоразуміе требуетъ предупредить это паденіе, изыскавъ всѣ могущія еще представиться средства для заключенія почетнаго мира.

Во второмъ засѣданіи комитета императоръ Николай лично принялъ на себя предсѣдательство; удостоивъ полнаго одобренія заключенія комитета, государь повелѣлъ сообщить ихъ графу Дибичу для руководства <sup>338</sup>.

Но пока въ Петербургѣ занимались обсужденіемъ вопроса о будущей судьбѣ Оттоманской Порты, графъ Дибичъ успѣлъ уже предупредить на мѣстѣ желаніе комитета, обезпечивъ дальнѣйшее существованіе Турецкой имперіи въ Европѣ. 30-го августа (11-го сентября), въ день тезоименитства наслѣдника и за два дня до заключенія Адріанопольскаго мира, главнокомандующій писалъ государю:

«Примите мои поздравленія и самыя искреннія пожеланія по случаю сегодняшняго торжества, въ которомъ свётлыя надежды на будущее, которое уже не можеть быть нашимъ достояніемъ, соединяются въ върныхъ сердцахъ съ настоящимъ счастіемъ и дорогими воспоминаніями. Великій Богъ, видимо благословляя оружіе вашего императорскаго величества, ниспослалъ намъ радость возв'єстить въ такой день ув'єренность въ заключеніи славнаго мира. Послі всего того, что мні писаль и говориль прусскій посоль, приглашенный Портою для ускоренія заключенія мира, и, кром'є того, при чтеніи памятнаго документа, подписаннаго сэромъ Р. Гордономъ и графомъ Гильемино и содержащаго въ себъ заявленіе Порты, подтвержденное гг. послами, что движеніе вашихъ побълоносныхъ войскъ на Константинополь положитъ конецъ существованію Оттоманской имперіи, — все это кажется мнѣ не только славнымъ памятникомъ для вашего оружія, государь, но и самою прочною гарантією для мира, ибо Порта не станеть д'ялать подобных в заявленій, если осталась еще надежда на бой. Я полагаю, что следующій фельдъегерь привезеть вашему императорскому величеству мирный трактать» <sup>339</sup>.

12-го (24-го) сентября императоръ Николай отвѣчалъ Забалканскому:

«Я не могу иначе начать мое посланіе, какъ, возблагодаривъ Бога, сказать вамъ: bravo, bravo et bravo. Мой отвѣтъ — св. Георгій первой степени, который вамъ посылаю; вы его вполнѣ заслужили. Теперь

еще разъ искренно благодарю васъ за вашъ образъ дъйствій, столь же твердый и искусный, сколь благородный и умъренный. Положеніе ваше достойно главнокомандующаго русской арміи, стоящей у воротъ Константинополя. Въ военномъ отношеніи оно баснословно, и воображеніемъ едва можно себъ его представить: правый флангъ, опирающійся на флотъ, отправленный изъ Кронштадта, лъвый — на севастопольскій флотъ; прусскій посланникъ, являющійся въ вашу главную квартиру и приносящій мольбы султана и свидътельство о гибели, подписанное послами французскимъ и англійскимъ! Послъ этого остается только сказать: великъ Богъ русскій и спасибо Забалканскому» 340.

Мирный договоръ привезъ государю въ Царское Село флигель-адъютантъ Чевкинъ <sup>341</sup>. Въ письмѣ къ графу Дибичу этотъ историческій моментъ описанъ слѣдующимъ образомъ:

«Прибывъ въ Царское Село, я прежде всего передалъ графу Чернышеву депеши на его имя; вскоръ, по счастливой случайности, притель графъ Нессельроде, коему я вручилъ привезенныя ему депеши, а затъмъ мы всъ втроемъ пошли къ государю. Его величество принялъ извъстіе о заключеніи мира съ величайшею радостію; онъ тотчасъ послаль за императрицею, которая прибъжала въ сопровождении великаго князя насл'єдника, молодыхъ великихъ княженъ и даже маленькаго великаго князя Константина. Тогда произошелъ взаимный обм'єнъ поздравленій, радости и сочувствія. Я не могу найти выраженій, чтобы высказать то глубокое впечатльніе, которое я испыталь въ эту минуту, которая, безъ сомижнія, останется въ моей памяти, какъ лучшее воспоминаніе моей жизни. Посл'я этого государь познакомился съ депешами и съ договоромъ; все удостоилось полнаго его одобренія; одна статья, казалось, возбудила въ немъ сожалѣніе: это возвращеніе Карса; я осмѣлился высказать нѣкоторыя мысли относительно незначительности выгодъ, представляемыхъ этимъ пріобретеніемъ; его величество соблаговолиль ихъ выслушать; когда же, несколько дней спустя, графъ Нессельроде, бесфдуя со мною объ этомъ, просилъ доставить ему о семъ записку, онъ высказалъ предположение, что государь не будетъ настаивать на этомъ пріобр'єтеніи, но что, повидимому, пожелаетъ им'єть Батумъ и турецкую Гурію» 342.

22-го сентября (4-го октября) государь, по случаю заключенія мира, велѣлъ собрать на Царицыномъ лугу войска, расположенныя въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ <sup>343</sup>. Посреди плаца воздвигли высокій и обширный амвонъ для императорской фамиліи, духовенства и двора. Ступени его были украшены турецкими знаменами, завоеванными въ Европѣ и Азіи, а войска расположились вокругъ густыми колоннами. По командѣ государя всѣ головы обнажились, и началось благодарственное молебствіе. Огромныя толпы народа стояли за рядами войскъ и вмѣ-

стѣ съ ними молились. Громъ орудій и многотысячнаго «ура» возвѣстиль окончаніе молебствія, какъ бы утверждая, по свидѣтельству очевидца, знаменіемъ силы прочность мира, силою же завоеваннаго. Потомъ войска прошли церемоніальнымъ маршемъ, а въ заключеніе торжества



Дмитрій Васильевичъ Дашковъ.

(Съ портрета, приложеннаго къ "Опыту біографій генераль-прокуроровь и министровъ юстиція).

турецкія знамена отнесены были въ Преображенскій соборъ <sup>344</sup>. Впослѣдствін, послѣ 1831 года, ограда этого собора украшена была еще другими турецкими трофеями, а именно орудіями, взятыми въ Варнѣ, затѣмъ подаренными въ 1828 году императоромъ Николаемъ полякамъ и отбитыми снова у нихъ гвардією во время мятежа 1831 года <sup>345</sup>.

Въ день парада императоръ Николай произвелъ графа Дибича-Забал-канскаго въ фельдмаршалы и написалъ ему следующія милостивыя строки:

«Возблагодаривъ Бога на Марсовомъ полѣ среди войскъ и огромной толпы, я обращаюсь къ вамъ, мой любезный другъ, съ душевною благодарностію за счастливый конецъ, увѣнчавшій вашу блестящую кампанію. Адріанопольскій миръ — самый славный изъ когда либо заключенныхъ, и вы сумѣли придать ему характеръ, приличный миру, заключенному послѣ такой войны; наша умѣренность зажметъ ротъ всѣмъ нашимъ клеветникамъ, а насъ самихъ миритъ съ нашею совѣстью. Еще разъ повторяю вамъ мою признательность на всю жизнь. Чинъ фельдмаршала, пожалованный вамъ сегодня, принадлежитъ вамъ по праву» 346.

Сверхъ фельдмаршальскаго званія, императоръ Николай пожаловаль еще графу Дибичу милліонъ рублей. Графъ Толь награжденъ былъ орденомъ св. Георгія второй степени, св. Владимира первой степени, назначенъ шефомъ 20-го Егерскаго полка и получилъ 300.000 рублей. Графу Чернышеву пожаловано было также 300.000 рублей, а генералъ-адъютанту Бенкендорфу аренда на 50 лѣтъ. Генералъ Канкринъ возведенъ былъ въ графское достоинство. Графъ Нессельроде и графъ Воронцовъ награждены были орденомъ св. Андрея Первозваннаго, а графъ А. Ф. Орловъ и генералъ-адъютантъ Киселевъ орденомъ св. Александра Невскаго.

Графъ Паскевичъ-Эриванскій, подобно графу Дибичу, также награжденъ былъ чиномъ фельдмаршала. 25-го сентября (7-го октября) 1829 года императоръ Николай въ собственноручномъ письмѣ возвѣстилъ «отцу командиру» новое его отличіе, приложивъ эполеты, украшенные фельдмаршальскими жезлами:

«Богъ благословилъ наше дѣло, любезный Иванъ Өедоровичъ, и славный миръ положилъ конецъ подвигамъ армій нашихъ, стяжавшихъ новые неувядаемые лавры подъ предводительствомъ вашимъ и товарища вашего въ Европѣ. Воздавъ благодареніе Всевышнему, видимо намъ помогавшему, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Иванъ Өедоровичъ, примите искреннее благодареніе стараго вашего друга, умѣющаго цѣнить ваши заслуги.

«Чинъ фельдмаршала, мною вамъ данный, принадлежитъ вамъ не по пристрастію какому, но по славнымъ дѣламъ, которыя присоединили имя ваше къ именамъ Румянцева и Суворова; съ сердечною радостью пишу вамъ это, ибо слова сіи въ моихъ устахъ не лесть, а справедливость.

«Но позвольте другу вашему сказать вамъ: ничто столько не украшаетъ величія дёла, какъ скромность, въ этомъ нахожу я величайшую красу, истинную доблесть великихъ людей. Во всякомъ дѣлѣ, нами исполняемомъ, мы должны искать помощи Божіей; Его рука насъ караетъ, Его же рука насъ возноситъ; васъ она поставила на высшую ступень славы! Да украситъ васъ и послѣдняя слава, которая истинно будеть ваша принадлежность: скромность! воздайте Богу и оставьте намъ славить васъ и дѣла ваши. Вотъ совѣтъ друга, васъ искренно любящаго и изъ глубины души благодарнаго.

«Надѣюсь, что о сю пору у васъ уже все спокойно, ибо по моему расчету офицеръ отъ Ивана Ивановича могъ до васъ доѣхать; надѣюсь также, что безъ большого затрудненія исполнено будетъ очищеніе края, котораго удерживать за собой не призналь я полезнымъ для Россіи въ строгомъ смыслѣ ея выгодъ.

«Кончивъ такимъ образомъ одно славное дѣло, предстоитъ вамъ другое, въ моихъ глазахъ столь же славное, а въ разсужденіи прямыхъ пользъ гораздо важнѣйшее, — усмиреніе навсегда горскихъ народовъ пли истребленіе непокорныхъ. Дѣло сіе не требуетъ немедленнаго приближенія, но рѣшительнаго и зрѣлаго исполненія, когда получу отъ васъ планъ вашъ, которому слѣдуя надѣетесь исполнить мое ожиданіе. Я для сего предоставляю вамъ временно всѣ войска, подъ командою вашей нынѣ находящіяся, съ тѣмъ, чтобъ ударъ былъ столь же рѣшителенъ, какъ и внезапенъ. Прочее рѣшить предоставляю вамъ.

«Жена моя вамъ сердечно кланяется. Прощайте, любезный Иванъ Өедоровичъ, вѣрьте дружбѣ искренно вамъ доброжелательнаго

«Николая.

«Прилагаемые эполеты прошу носить, меня поминая» <sup>347</sup>.

Приведенное здѣсь письмо государя, несмотря на выраженныя въ немъ глубоко дружескія чувства къ «отцу командиру», отличается, тѣмъ не менѣе, нравоучительнымъ характеромъ и напоминаетъ собою приведенное уже выше письмо императора Николая отъ 18-го (30-го) марта 1828 года, посланное послѣ заключенія Туркманчайскаго договора. Очевидно, что, несмотря на преподанные тогда совѣты, государю снова пришлось умѣрять пылкость нрава графа Паскевича; недовѣріе къ ближайшимъ помощникамъ, подозрительность, раздражительность проявились также и во время малоазіатскихъ кампаній не въ меньшей степени, чѣмъ во время персидской; многіе достойнѣйшіе генералы нашлись вынужденными искать новаго поприща дѣятельности, внѣ кавказскаго корпуса—обстоятельство, сдѣлавшееся, конечно, извѣстнымъ императору Николаю такъ же, какъ и многое другое. Для «отца командира» все кончилось дружескимъ внушеніемъ и проповѣдью о скромности и прелестяхъ этой добродѣтели.

1-го (13-го) октября императоръ Николай повелёлъ всёмъ участникамъ въ кампаніи 1828 и 1829 годовъ носить медаль на лентё св. Георгія, установленную въ этотъ день. Тогда же государь отдалъ приказъ войскамъ второй армін, отдёльнаго кавказскаго корпуса и дёйствовавшимъ эскадрамъ Балтійскаго и Черноморскаго флотовъ: «Благословеніемъ Всевышняго окончена брань, въ коей вы покрыли себя незабвенною новою славою, и трудами вашими Россія торжествуетъ миръ достославный.

«Въ двухъ странахъ свъта неумолкно раздавался громъ побъдъ вашихъ; многочисленный, упорный врагъ сокрушенъ повсюду, и пала предъ вами въковая слава неприступныхъ твердынь его, до появленія вашего не знавшихъ побъдителей. Смѣлою стопою переносились вы чрезъ хребты горъ непроходимыхъ и, поражая врага въ неприступнъйшихъ его убѣжищахъ, у вратъ Константинополя, принудили его къ торжественному сознанію, что мужеству вашему противостоять онъ не въ силахъ. Столько же отличили вы себя кроткимъ обращеніемъ съ побъжденными, дружелюбнымъ охраненіемъ мирныхъ жителей въ покоренныхъ областяхъ, постояннымъ соблюденіемъ самаго примърнаго воинскаго порядка и подчиненности и строгимъ исполненіемъ всъхъ вашихъ обязанностей. Вы истинно достойны имени русскихъ воиновъ.

«Въ ознаменованіе толикихъ заслугъ вашихъ престолу и отечеству повелѣваю: носить всѣмъ, участвовавшимъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ турокъ въ 1828-мъ и 1829-мъ годахъ, установленную мною особую медаль за Турецкую войну, на лентѣ ордена святого великомученика и побѣдоносца Георгія.

«Да будеть знакь сей памятникомь вашей славы и моей къ вамъ признательности! Да послужить онъ залогомъ и будущей в фрной вашей службы!»

Оцѣнка Адріанопольскаго мирнаго договора со стороны современниковъ сдѣлана была самая разнообразная.

Графъ Нессельроде писалъ 13-го (25-го) октября 1829 года графу Дибичу:

«Иностранныя газеты уже начинають болтать вздорь по поводу нашего мирнаго договора. Пусть себѣ болтають, всѣмъ вѣдь нельзя угодить, но всѣ люди разумные, разсуждающіе спокойно и безпристрастно, всѣ они не находять ничего, заслуживающаго возраженія, и полагають, что миръ соединяеть выгоды, требовать которыхъ дають намъ право столько побѣдъ,— съ тою умѣренностію, которая столь благороднымъ образомъ характеризуеть политику императора. Удовольствуемся же, мой дорогой фельдмаршаль, ихъ одобреніемъ и не будемъ обращать вниманія на остальное. Придерживаясь подобнаго правила, всегда бываешь увѣренъ, что дѣлаешь хорошее дѣло» <sup>348</sup>.

Самая върная оцънка Адріанопольскаго мира принадлежитъ авторитетному перу извъстнаго австрійскаго дипломата Гентца, который по поводу договора, заключеннаго 2-го (14-го) сентября, пишетъ:

«Умъренность — понятіе относительное, но въ случать, сходномъ съ настоящимъ, оно должно одинаково распространяться какъ на побъдителя,



Императоръ Николай Павловичъ. (Съ акварели съ натуры).

такъ и на побъжденнаго. Въ сравнении съ тъмъ, чего могли требовать русские и требовать безнаказанно, они требовали мало. Я не говорю, чтобы у нихъ достало силы разрушить Турецкое царство въ Европъ, не подвергаясь европейскому противодъйствию. Но они могли потребовать уступки княжествъ и Болгарии до Балканъ, половины Арменіи и вмъсто десяти милліоновъ червонцевъ—пятьдесятъ, при чемъ

ни Порта не имѣла бы власти, ни кто либо изъ добрыхъ друзей ел серьезнаго намѣренія этому воспрепятствовать. Конечно, императоръ неоднократно увѣрялъ, что онъ не хочетъ завоеваній въ этой войнѣ <sup>349</sup>. Но отъ подобныхъ увѣреній легко отречься при содѣйствіи сотни дипломатическихъ тонкостей, и если бы даже голосъ нѣсколькихъ честныхъ людей обозвалъ его вѣроломнымъ, зато несравненно сильнѣйшая часть глубоко испорченнаго общественнаго мнѣнія со всѣхъ сторонъ громко привѣтствовала бы его. Представляется вопросъ: что могло побудить императора не переступать границъ, предписанныхъ имъ его генераламъ и дипломатамъ? Любовь ли къ справедливости, великодушіе, благоразуміе, или соображенія, касающіяся отечественныхъ условій, или же другія какія либо причины? Одно остается несомнѣннымъ, что онъ могъ бы пойти далѣе, чѣмъ пошелъ въ дѣйствительности, и сторонники его политики имѣютъ поэтому полное право восхвалять его умѣренность» <sup>350</sup>.

Все сдѣланное въ Адріанополѣ было дѣйствительно безконечно великодушно, но спрашивается, оцѣнила ли Европа по достопнству умѣренность, проявленную императоромъ Николаемъ при заключеніи договора 2-го (14-го) сентября. На подобный вопросъ можно только отвѣтить отрицательно. Недруги наши были сначала лишь ошеломлены и поражены удивленіемъ отъ неожиданнаго исхода борьбы нашей съ Портой, а затѣмъ дѣла пошли по-старому, и антагонизмъ западныхъ державъ по отношенію къ Россіи продолжалъ свою подпольную работу въ Константинополѣ, успѣшно подтачивая, гдѣ можно, плоды нашихъ недавнихъ побѣдъ.

Баронъ Оттенфельсъ, занимавшій постъ австрійскаго интернунція въ Константинополь, называлъ Адріанопольскій договоръ «самымъ жестокимъ, самымъ унизительнымъ изо всьхъ когда либо исторгнутыхъ побъдителемъ у слабаго побъжденнаго». По его мньнію, заключенный нами договоръ содержаль въ себь тотъ смертельный ядъ, который рано или поздно долженъ привести къ распаденію Оттоманской имперіи. Адріанопольскимъ договоромъ Россія будто бы исключила Порту изъ числа независимыхъ державъ; въ немъ Россія найдетъ все, что захочетъ, и если гибель Порты входитъ въ ея расчеты, то она обезпечила себъ предлоги и средства къ ея осуществленію.

«L'ami Metternich» съ своей стороны громилъ своимъ перомъ Николая Павловича не менѣе внушительно и писалъ въ 1830 году: «Императоръ посредствомъ денежной сдѣлки, безъ существенныхъ жертвъ, окруживъ себя ореоломъ великодушія, доказалъ, что умѣетъ простирать далеко искусство пользоваться ложными положеніями».

Съ русской стороны нападки на Адріанопольскій договоръ выразились главнымъ образомъ въ томъ, что не одобряли возвращенія Портѣ

крѣпости Карса и, сверхъ того, сожалѣли, что трактатомъ не было выговорено присоединеніе Батума къ нашимъ владѣніямъ. Карсъ и Батумъ стоятъ нѣсколькихъ милліоновъ контрибуціи, замѣтилъ императоръ Николай въ письмѣ къ графу Дибичу зът. Между тѣмъ главнокомандующій въ особой оправдательной запискѣ оспаривалъ значеніе для насъ Карса и Батума; относительно же послѣдняго пункта находилъ сверхъ того неудобнымъ требовать отъ Турціи уступки города, которому во время кампаніи даже не угрожали наши войска. Послѣдній доводъ поражаетъ своею напвностью, если просмотрѣть 2-ю и 4-ю статьи Адріанопольскаго договора, въ которыхъ перечисленъ длинный рядъ сдѣланныхъ нами въ Европѣ и въ Азіи завоеваній, возвращаемыхъ Оттоман-



Переправа императора Николая черезъ Дунай въ 1828 году (Съ гравюры Петрова, сдъланной съ рисунка Звърева).

ской Портѣ; казалось бы, что въ виду этого списка требованіе уступки Батума не представляло бы ничего особеннаго, даже оставляя въ сторонѣ возможное уменьшеніе военной контрибуціп.

Графъ Паскевичъ смотрѣлъ на этотъ важный вопросъ территоріальнаго расширенія Россіи въ Закавказьѣ нѣсколько иначе и въ письмѣ къ графу Нессельроде сообщилъ о степени той важности, съ какою должны быть цѣнимы при заключеніи мира области, покоренныя оружіемъ нашимъ въ Азіатской Турціи. Онъ неоднократно особенно настаивалъ на удержаніи нами Карсскаго пашалыка и написалъ впцеканцлеру пророческія слова: «Остается только надѣяться, что намъ не придется раскаяться въ сдачѣ Карса и хребта Саганлутскихъ горъ, а уступка немаловажная». Къ сожалѣнію, пророчество Паскевича сбылось съ неотразимою вѣрностію, и намъ пришлось не разъ въ 1855 и 1877 го-

дахъ памятовать объ ошибкъ, учиненной графомъ Дибичемъ при заключеніи Адріанопольскаго мира.

Въ письмѣ къ вице-канцлеру графъ Дибичъ приводитъ въ свое оправданіе то обстоятельство, что записка Паскевича объ азіатскихъ границахъ, присланная графомъ Нессельроде въ Адріанополь, получена была въ главной квартирѣ, два дня спустя послѣ того, какъ турецкимъ уполномоченнымъ врученъ былъ тахітит нашихъ требованій 352.

### VII.

Напряженная д'ятельность, въ которой императоръ Николай провель весь 1829 годъ, дала себя подъ конецъ чувствовать; вечеромъ 29-го октября (10-го ноября) государь почувствоваль себя нездоровымъ. Сперва при общей ув'тренности въ крупкомъ сложении императора Николая никто даже и во дворц'в не предполагаль, что бол'взнь его можеть вызвать какія либо опасенія; но на третій день она до такой степени усилилась, что врачи испугались и потребовали консультаціи. Это были Крейтонъ, Раухъ и Арендтъ. Тогда и при дворъ и въ городъ всъ перетревожились. Входъ въ комнату, гдв лежалъ государь, былъ всвиъ воспрещенъ; толнились въ дворцовыхъ залахъ, желая получить извёстія о положенін больного; разспрашивали докторовъ, камердинеровъ; опасеніе несчастія увеличивало въ глазахъ всъхъ его возможность; всъ трепетали при мысли о потерѣ монарха, столь необходимаго для блага и славы имперіи. Невольно очевидцы кончины императора Александра Павловича припоминали недавніе еще печальные таганрогскіе дни. «Императрица, — питеть Бенкендорфъ, — съ ангельскою своею добротою выходила по временамъ изъ комнатъ своего супруга съ заплаканными глазами сообщать намъ о немъ въсти или спросить, нътъ ли чего пересказать для развлеченія. Нервическая горячка въ нісколько дней совершенно ослабила государя и физически и морально. Врачи были въ большомъ безпокойств' в и не таили его отъ меня <sup>353</sup>. Я вид'влся съ императрицею по н'вскольку разъ въ сутки и не могъ довольно надивиться ея неутомимости въ ухаживаніи за больнымъ, котораго она не покидала ни днемъ, ни ночью; не могъ также не удивляться точности ея разума и правильности сужденій въ дізахъ, съ которыми въ эту болізнь государя многіе приходили, чтобы узнавать ея о нихъ мивніе. Наконецъ, послів двінадцати томительных дней, проведенных между страхом и надеждою и лучше всего доказавшихъ искреннюю и общую привязанность къ государю, врачи объявили, что онъ начинаетъ выздоравливать, но что это выздоровление будетъ итти очень медленно, и больному легко

можетъ сдѣлаться снова хуже при малѣйшемъ возбужденіи, о чемъ мы и были предваряемы неоднократно передъ допускомъ къ нему.

«Первымъ удостоился этой чести князь А. Н. Голицынъ, на условін не говорить ни слова о дёлахъ. Вторымъ ввели въ спальню меня, и я былъ глубоко пораженъ найденною въ государѣ перемѣною. Кромѣ того, что онъ страшно исхудалъ, во всѣхъ чертахъ его отражались страданія и слабость. Онъ спросилъ меня, что новаго случилось въ его болѣзнь, и, удовлетворяя его любопытство, я долженъ былъ, однакожъ, всемѣрно стараться не проронить ни одного слова, которое дало бы работать его головѣ или имѣло бы видъ какой нибудь утайки отъ него. Разговоръ въ такомъ родѣ, продолжавшійся болѣе часа, былъ не легокъ, и по-



Видъ Рущука съ русской батареи въ 1828 году. (Съ рисунка съ натуры. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

добныя бесёды возобновлялись нёсколько дней сряду, то утромъ, то вечеромъ, соображаясь съ приговоромъ врачей о большей или меньшей степени его слабости и раздражительности. Наконецъ, онъ сталъ видимо оправляться и, съ возвращеніемъ силъ, все болёе и болёе настаивать на поставленіе его въ полную извёстность о дёлахъ.

«Однимъ утромъ, 15-го (27-го) ноября, былъ призванъ не видѣвшійся еще съ государемъ графъ П. А. Толстой. Несмотря на всѣ предупрежденія, этотъ гость на вопросъ государя, нѣтъ ли чего новаго, отвѣчалъ ему въ невинности своей души: «кажется, ничего, ваше величество, развѣ извѣстіе о томъ, что англійскій фрегатъ вошелъ въ Севастопольскую гавань» <sup>354</sup>. Государь тотчасъ весь измѣнился въ лицѣ, началъ трястись отъ досады, бранить дерзость англичанъ, отважившихся вступить въ Черное море, и глупость турокъ, имъ то дозволившихъ, и велѣлъ немедленно позвать къ себѣ графа Нессельроде и князя Меншикова. Нельзя было ослушаться, и оба приглашенные явились внѣ себя отъ неосторожности Толстого, которая могла имѣть самыя вредныя послѣдствія для государева здоровья, а вмѣстѣ и для нашихъ политическихъ сношеній. Государь принялъ ихъ въ страшномъ жару и приказалъ отправить линейный корабль и фрегатъ въ Босфоръ и потребовать объясненія отъ англійскаго кабинета, разославъ курьеровъ съ депешами о семъ непремѣнно въ тотъ же день 355.

«По выходѣ отъ государя, Нессельроде съ Меншиковымъ долго совѣщались о томъ, какимъ образомъ привести въ дѣйствіе такое строгое приказаніе, и какіе оно можетъ имѣть результаты, и порѣшили тѣмъ, что не возможно отсрочить, а тѣмъ болѣе не исполнить высочайшей воли. Къ счастію, извѣстіе объ отъѣздѣ обоихъ курьеровъ, съ нетериѣніемъ ожидаемое государемъ, тотчасъ ослабило усилившуюся въ немъ лихорадку; благодаря умнымъ мѣрамъ графа Орлова, еще находившагося въ Константинополѣ, вступленіе судовъ нашихъ въ Босфоръ не оскорбило турокъ, а Лондонскій кабинетъ удовлетвориль насъ блестящимъ образомъ, сдѣлавъ выговоръ посланнику своему при Оттоманской Портѣ и отрѣшивъ отъ службы капитана несчастнаго фрегата. Такимъ образомъ, остался въ накладѣ одинъ лишь графъ Толстой, а самое дѣло, въ сущности очень маловажное, но угрожавшее безконечною вознею съ Константинополемъ и Англією, окончилось совершенно благополучно».

Вскорѣ здоровье императора Николая совсѣмъ возстановилось, и 10-го (22-го) декабря 1829 года государь могъ уже собственноручно написать графу Дибичу:

«Наконецъ, мой любезный другъ, благодаря Богу, я самъ могу отвѣчать вамъ на ваше письмо, которое получилъ вчера. Я почти совсѣмъ оправился отъ поразившаго меня сильнаго потрясенія: милосердіе Божіе на этотъ разъ сохранило меня женѣ и дѣтямъ; чувствую только слабость въ ногахъ, однако я могъ сегодня сѣсть верхомъ и слѣдовательно готовъ на службу» 356.

Въ письмѣ къ графу Дибичу, отъ 25-го ноября (7-го декабря) 1829 года, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ написалъ фельдмаршалу слѣдующія строки насчетъ событія, взволновавшаго тогда собою всю Россію:

«Вы поймете, дорогой и высоко чтимый графъ, насколько мы должны были тревожиться здёсь насчеть здоровья императора. Зная, насколько разстояніе должно было еще болёе усиливать вашу тревогу по этому новоду, я каждый день просилъ Чернышева сообщать вамъ, насколько возможно чаще, извёстія о ходё болёзни. Теперь, слава Богу, нашъ несравненный государь чувствуеть себя совершенно хорошо, и отъ

болѣзни остались лишь слабость и худоба, служащія сильнѣйшимъ доказательствомъ опасности, которой мы подвергались. Эта мысль владѣла всѣми умами, и отъ нея волосы на головѣ становились дыбомъ. Сознавали весь ужасъ послѣдствій, которыя повлекла бы за собою потеря человѣка, котораго какъ самый злонамѣренный, такъ и самый равнодушный признаютъ необходимымъ не только для нашего счастья, но и для нашего существованія. Впечатлѣніе, которое извѣстіе объ этой болѣзни произвело въ Москвѣ и провинціи, является прекраснѣйшимъ доказательствомъ привязанности, которую императоръ сумѣлъ внушить. Все было поглощено этимъ великимъ интересомъ; только говорили что объ императорѣ; бытъ можетъ, это испытаніе было необходимо, чтобы заставить императора понять истинное значеніе заботливости, съ которою онъ долженъ относиться къ своему здоровью, и послужить поводомъ къ вознагражденію его за его труды, которое лишь одна любовь можетъ давать государю» <sup>857</sup>.

Послѣ благополучнаго исхода этого тревожнаго эпизода петербургская общественная жизнь вступила понемногу въ свою обычную колею.

«Я не припомню зимы въ Петербургъ, — писалъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ графу Дибичу, — которая была бы более наполнена балами, празднествами и удовольствіями. Благодаря вашимъ поб'єдамъ и мудрымъ распоряженіямъ, приведшимъ къ нимъ, мы наслаждаемся здёсь истинною радостью, въ цёлой Европ'в — внушительнымъ положеніемъ, а внутри — спокойствіемъ и довфріемъ къ правительству, которыя могутъ привести лишь къ хорошимъ результатамъ. Теперь мы свободны отъ какихъ бы то ни было пом'яхъ, сильны более чемъ когда бы то ни было въ мивніи всёхъ народовъ; ничто не мізшаетъ отдаться съ последовательностью улучшеніямь, новымь реформамь, въ которыхь нуждается Россія (rien n'empêche de se livrer avec suite aux améliorations, aux revirements nouveaux que demande la Russie). Это будетъ прекраснымъ плодомъ четырехъ лътъ войны и напряженія, которыми началось царствованіе нашего повелителя. Онъ также мало отступить передъ административными трудностями, какъ и передъ трудностями войны; онъ не встрътитъ въ этой области дъятелей столь блестящихъ, столь быстрыхъ въ дъйствін, какъ «Забалканскіе» и «Эриванскіе», но, если эти трудности будутъ побъждены, онъ извлечетъ изъ нихъ славу, столь же блестящую и еще болье полезную для своихъ многочисленныхъ подданныхъ» 358.

Дъйствительно, все предвъщало родъ политическаго затишья. Европа казалась до нъкоторой степени успокоенною; всъ дъла наши съ Персіею и Портою были окончательно улажены; зависть западныхъ державъ, повидимому, какъ бы умолкла предъ умъренностію и прямодушіемъ императора Николая; можно было думать, что милостивая судьба пре-

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

доставляетъ наконецъ императору Николаю возможность посвятить себя, согласно своему сердечному влеченію, исключительно д'вламъ по улучшенію внутренняго положенія своей обширной имперіи. Однако случилось какъ разъ противное. Наступилъ 1830 годъ и вмъсто успокоенія принесъ съ собою рядъ такихъ потрясающихъ событій, стеченіе которыхъ, одного вслёдъ за другимъ, создало истинно смутное время для Европы и Россін. Въ Парижф всныхнула іюльская революція со своими отраженіями въ другихъ европейскихъ государствахъ; затъмъ начался польскій мятежъ и война имперіи съ королевствомъ, созданнымъ Александромъ І-мъ, а въ довершеніе всіха біда появился непзвістный доселі зловіщій гость: холера; она посътила Москву, а затъмъ и Петербургъ, вызывая повсюду народныя волненія, а въ заключеніе кровавый бунть въ военныхъ поселеніяхъ. Подъ давленіемъ всёхъ перечисленныхъ тягостныхъ послёдствій всё «améliorations и revirements nouveaux», о которыхъ возвѣщалъ шефъ жандармовъ, отступили на задній планъ. Неумолимая сила событій толкнула правительство совсёмъ въ другую сторону; нужно было прежде всего возстановить попранный мятежемъ порядокъ и спасти имперію отъ угрожавшаго ей отторженія западныхъ ея окраинъ. Первую роль въ разыгравшейся тогда кровавой драмѣ снова пришлось играть тъмъ же «Забалканскимъ» и «Эриванскимъ», на которыхъ ссылался въ своемъ письмѣ Бенкендорфъ.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Въ началѣ 1830 года въ Петербургъ прибылъ чрезвычайный посоль султана Галиль-паша въ сопровождении Неджиба-Сулеймана-эфенди. Цѣль турецкаго посольства, во главѣ котораго стоялъ одинъ изъ любимцевъ Махмуда, заключалась въ томъ, чтобы прійти къ соглашенію относительно подробностей уплаты вознагражденія за военныя издержки; но вмѣстѣ съ тѣмъ Порта имѣла въ виду и скрытую цѣль: просить государя о смягченіи условій Адріанопольскаго договора. Въ секретной инструкціи рейсъ-эфенди, данной Галиль-пашѣ, ему поручалось представить русскому двору о неудобонсполнимости всѣхъ условій заключеннаго мпра и ходатайствовать о пересмотрѣ трактата.

Галиль-паша прибыль въ Одессу еще осенью 1829 года; внезапная болѣзнь государя задержала здѣсь посольство въ ожиданіи разрѣшенія дальнѣйшаго путешествія.

Между тѣмъ, генералъ-адъютантъ графъ А. Ф. Орловъ, посланный въ Константинополь послѣ ратификаціи Адріанопольскаго договора, давно уже съ успѣхомъ дѣйствовалъ въ турецкой столицѣ, снискавъ особенное расположеніе къ себѣ султана <sup>359</sup>. Наконецъ, 25-го января (6-го февраля) 1830 года, Галиль-паша въ свою очередь появился въ Петербургѣ и 28-го января (9-го февраля) принятъ былъ императоромъ Наколаемъ въ торжественной аудіенція въ Георгіевской тронной залѣ Зимняго дворца, въ присутствіи всего двора.

Посл'є торжественной аудіенцін государь удостоиль еще Галиля и Неджиба частной аудіенцін, которая длилась полтора часа. Въ продолжительномъ дружескомъ разговор'є императоръ Николай ознакомиль ихъ

съ своими взглядами на политическое положеніе дѣль, созданное на Востокѣ Адріанопольскимъ миромъ. Чтобы подтвердить въ турецкой памяти все сказанное, государь приказалъ Фонтону, служившему ему переводчикомъ, тотчасъ же составить очеркъ этой достопамятной бесѣды и сообщить Галиль-пашѣ.

Cоставленный тогда «précis de l'entretien particulier» 360 заключался въ слъ́дующемъ:

«По окончаніи сегодняшней аудіенціи его величество императоръ, соизволивъ удостоить частнымъ разговоромъ оттоманскихъ пословъ, началъ съ того, что выразилъ свое удовольствіе по поводу ув'треній, лично высказанныхъ султаномъ генераль-адъютанту графу Орлову, о твердомъ намфреніи своемъ въ точности выполнить обязательства, принятыя по Адріанопольскому договору; что онъ не мен'є остался доволенъ зав'єреніями, только что сдёланными самими послами именемъ и по порученію султана, но что некоторыя инструкцій, которыя, какъ изв'єстно его величеству, были даны имъ рейсъ-эфенди, — о чемъ этотъ министръ конфиденціально сообщилъ графу Орлову, — ему крайне не понравились, потому что он'в шли совершенно въ разр'язъ съ чувствами, проявленными султаномъ; что даже некоторыя места изъ частнаго письма султана, съ которымъ его величество только что ознакомился, повидимомуне вполнъ отвъчаютъ этимъ чувствамъ; что, тъмъ не менъе, будучи убъжденъ, что, когда дъло происходитъ между государями, и когда уже протянули другъ другу руки и обязались своимъ словомъ, то это обязательство становится священнымъ и ненарушимымъ, онъ нисколько не колеблется придать полную и безусловную в ру искренности истинныхъ намъреній султана, отвъчающихъ его собственнымъ; что, убъжденный въ этомъ, онъ поставляетъ себъ въ удовольствие объявить, что готовъ сдълать все, что могло бы быть пріятно султану, но лишь бы только Адріанопольскій договоръ продолжаль служить основаніемь будущихъ отношеній между обоими государствами, и чтобы ни въ какомъ случав не было произведено посягательство на неприкосновенность и дѣйствительность этой сдёлки, но что при этомъ онъ ставитъ одно предварительное и непремѣнное условіе, а именно, что инструкціи рейсъ-эфенди будуть признаны недібіствительными и какъ бы несуществующими, и что о нихъ не будетъ болве и рвчи.

«Оттоманскіе послы посп'ємили возразить, что въ нам'єренія султана, ихъ повелителя, отнюдь не входило оказать хоть мал'ємшее посягательство на д'ємствительность Адріанопольскаго договора, что этотъ актъ, торжественно признанный и ратификованный имъ, былъ и долженъ остаться обязательнымъ; что, преисполненный дов'єрія къ справедливости и ум'єренности его императорскаго величества, султанъ далъ имъ спеціальное порученіе къ императору псключительно лишь для того, чтобы

во имя великодушной дружбы исходатайствовать у него нѣкоторыя льготы, нѣкоторыя измѣненія, внѣ договора; что, въ виду этого только, сообразуясь съ приказаніями и намѣреніями его императорскаго величе-



Видъ крѣпости Варны въ 1828 году. (Съ рисунка съ натуры генерала К. А. Шильдера).

ства, они могли бы приступить къ изложенію ходатайствъ, которыя имъ предписано представить ему.

«Мић пріятно слышать эти рѣчи,—возразиль императоръ,—и я не могь бы слышать чего либо другого. Разсматриваемое съ этой точки

зрѣнія порученіе, данное этимъ господамъ, крайне пріятно для меня; я съ особеннымъ удовольствіемъ готовъ дать султану доказательства моей искренней дружбы и моего желанія быть пріятнымъ ему. Я прошу немного терпівнія, такъ какъ наміренъ изложить историческій ходъ моего образа дъйствій съ самаго начала, чтобы доказать, насколько мое отношеніе къ Оттоманской имперіи было неизмѣнно одно и то же. Какъ только началось мое царствованіе, тѣ, которые величають себя друзьями Порты, и которые доказали, что они за друзья, выставили меня, какъ государя честолюбиваго, какъ подражателя Наполеона, мечтающаго только о побъдахъ и захватахъ. Дъло, однако, въ томъ, что, вступая на престоль, я взошель на него со славнымъ наслѣдствомъ, состоявшимъ изъ благородныхъ и великодушныхъ принциповъ, неизмѣнно руководившихъ политикою покойнаго императора Александра, теривніе и кротость котораго, — надо признаться въ этомъ, — были подвергнуты чрезмърному пспытанію вслідствіе дурных поступков Порты. Въ моменть моего воцаренія я быль слишкомъ исключительно поглощень внутренними ділами имперіи, чтобы им'єть возможность посвящать свои заботы интересамъ внъшней политики. Но, нъсколько времени спустя, осложненія на Восток' привлекли мое исключительное вниманіе. Я желалъ предотвратить несчастія, которыя, какъ я предвидёль, должны были явиться следствіемъ этого, и начались Аккерманскіе переговоры. Результатомъ ихъ явилась конвенція, приличнымъ образомъ рішившая всі спорные вопросы и подавшая намъ надежду, что миръ и спокойствіе упрочатся. Эта надежда не просуществовала долго. Вскоръ, вслъдствіе прискорбнаго заблужденія, Порта сама порвала всі узы, связывавшія ее съ Россіей. Слишкомъ пресловутый фирманъ, широко распространенный, открыто указываль на насъ, какъ на неумолимыхъ враговъ Оттоманской имперіи. Я быль вынуждень прибъгнуть къ оружію; но, подчиняясь необходимости войны, я въ то же время решилъ испытать всё средства, чтобы воспрепятствовать ей сдёлаться продолжительной. Я лично отправился по ту сторону Дуная во глав' корпуса, численный составъ котораго самъ по себѣ доказывалъ, что онъ не предназначался для завоеванія Турціп. Вступая такимъ образомъ во владінія султана, я льстиль себя мыслью, что найду случай вступить съ нимъ въ непосредственныя сношенія, чтобы выяснить ему положеніе его, уб'ядить его въ моемъ расположении и тъмъ покончить нашу распрю. Въ этихъто видахъ я и объяснялся откровенно сначала съ Гассанъ-нашею и Эюбъ-пашею шакчинскими, затъмъ съ Джаферъ-пашею мачинскимъ, а еще позднѣе въ Варнѣ съ капуданъ-пашею и Юсуфъ-пашею. Всѣ эти попытки оказались безплодными. Не поздиже еще, какъ въ концж 1828 года, когда, по некоторымъ сведеніямъ, явился поводъ думать, что въ Конетантинопол'в желають вступить въ переговоры, я не колебался позво-

лить послать туда парламентера, который по прибытіи быль почти позорно отослань обратно. Началась кампанія 1829 года, и ея первыя событія позволили мит судить о б'єдствіяхь, которыя явятся ея сл'єдствіемь для Оттоманской имперіи. Я пожелаль сд'єлать посл'єднее усиліе, чтобы предотвратить ихъ. Находясь въ Варшав'є, я про'єхаль до Берлина и побудиль его величество короля Прусскаго, моего тестя, послать въ Константинополь генерала Мюфлинга, чтобы попытаться вразумить султана и заставить его оц'єнить мои истинныя нам'єренія. Т'ємь временемь наши войска вступили въ Адріанополь, и сл'єдствіемь сего явился миръ.

«Теперь я спрашиваю, съ какой стороны находятся друзья, и съ какой—враги? Кто пытался спасти Порту отъ грозившей ей опасности?



Взятіе крѣпости Варны въ 1828 году. (Съ рисунка съ натуры того времени. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

Тѣ лп, которые вѣроломными совѣтами, гнусными наущеніями старались поощрять ее къ сопротивленію, или же тѣ, которые миролюбивымъ образомъ дѣйствій и благоразумными увѣщаніями не переставали стремиться къ тому, чтобы предотвратить опасность?

«Такимъ образомъ, среди самой войны я поставиль себѣ задачею доказать, что я не былъ, какъ пытались меня выставить, неумолимымъ врагомъ Оттоманской имперіп, съ остервенѣніемъ думавшимъ о ея разрушеніи. Повсюду, гдѣ были мои войска, мы никогда не пытались возмущать населеніе противъ султана. Нигдѣ недовольные янычары не могли замѣтить ни поддержки, ни поощренія. Даже христіанъ, нашихъ единовѣрцевъ, мы не переставали убѣждать оставаться спокойными и покорными. Султанъ можетъ быть увѣренъ, что всюду, гдѣ еще мон

войска временно остаются, его власть останется неприкосновенной. Пусть же султанъ убѣдится, что его друзья находятся въ Петербургѣ, а не гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, и что одинъ изъ этихъ друзей и самый вѣрный это — я. Не нужно, чтобы между нами находился кто либо: будь то Англія, Австрія, Франція или даже рейсъ-эфенди. Да сохранитъ насъ Богъ отъ новой войны, но если иностранцы будутъ мѣшаться въ наши дѣла, они въ концѣ концовъ снова поссорятъ насъ. Итакъ, я не желаю имѣть какого-либо посредника между султаномъ и мною, даже въ лицѣ рейсъ-эфенди съ его инструкціями.

«Когда его величество кончилъ свою рѣчь, оттоманскіе послы снова повторили прежнія увѣренія относительно намѣреній султана. Они подтвердили, что именно въ видахъ воздать блестящую дань чувствамъ императора, всю искренность которыхъ ихъ повелитель признаетъ въ настоящее время, и чтобы высказать высокое довѣріе, которое они внушаютъ ему, султану и было угодно поручить имъ, его посланнымъ, выразить его мысль во всемъ объемѣ. Они прибавили, что имъ не остается ничего другого, какъ умолять его императорское величество дать полную свободу великодушнымъ порывамъ своей души, и что въ воздаяніе своихъ благодѣяній онъ соберетъ всеобщія молитвы и благодарность.

«Однимъ словомъ, —продолжалъ императоръ, —я хочу быть другомъ султана и сдѣлаю для него все, что возможно. Онъ предпринялъ важныя реформы и преобразованія въ своемъ государствѣ. Чтобы окончить и упрочить свое твореніе, ему необходимы время и спокойствіе, тогда какъ въ случаѣ новаго разрыва, если бы по несчастью онъ снова пронзошелъ между нами, все было бы ниспровергнуто и сопровождалось бы для Турціи самыми пагубными послѣдствіями. Пусть же султанъ предохранитъ себя отъ этого несчастія, пусть онъ предохранитъ отъ него меня самого. Онъ можетъ разсчитывать на меня. Я хочу, чтобы Оттоманская имперія была сильна и спокойна. Но нужно также принять во вниманіе, что каждый государь имѣетъ обязанности въ отношеніи своей страны. У меня есть свои обязанности, которыя я долженъ выполнить, и поэтому я не могу отказаться отъ всѣхъ выгодъ, постановленныхъ Адріанопольскимъ трактатомъ послѣ столькихъ потерь и жертвъ.

«Императоръ положилъ конецъ этому свиданію, обратившись къ турецкимъ посланнымъ со словами, пріятными лично для нихъ, и милостиво отпустилъ ихъ, извиняясь за то, что такъ долго задержалъ ихъ».

Вечеромъ того же дня (28-го января) состоялся балъ въ Бѣлой залѣ, какъ пишетъ графъ Чернышевъ, «самый многолюдный и самый красивый изъ всѣхъ, которые давались когда либо; по собственному признанію турокъ, имъ казалось, что они перенесены въ область тысячи и одной ночи» <sup>361</sup>.

Въ 1830 году турецкіе посланные впервые явились въ Петербургѣ не въ традиціонномъ національномъ костюмѣ, но въ формѣ, придуманной султаномт, имѣя на головѣ феску вмѣсто азіатской чалмы. Галиль-паша объѣздилъ всѣ общественныя заведенія въ столицѣ, присутствовалъ ежедневно при разводѣ, а также при возвращеніи въ столицу изъ похода различныхъ полковъ гвардіи, посѣщалъ театры, а также собранія частныхъ лицъ. Вообще онъ остался чрезвычайно доволенъ оказаннымъ ему пріемомъ и тронутъ былъ въ особенности милостями государя, который, вручивъ ему богатъе дары для султана, надѣлилъ какъ пашу, такъ и свиту его щедрыми подарками.

Послъ категорическихъ объясненій, сдъланныхъ императоромъ Николаемъ въ день первой же аудіенціи, турки отказались отъ всякой мысли возможнаго пересмотра Адріанопольскаго договора. Но Галиль-паша получиль другія доказательства благосклоннаго расположенія государя къ побъжденной Турцін. 14-го (26-го) апрыля 1830 года въ Петербургъ заключена была конвенція, по которой императоръ Николай уменьшиль военную контрибуцію на два милліона червонцевъ и остальную сумму въ восемь милліоновъ червонцевъ разр'вшилъ выплачивать ежегодными взносами по одному милліону каждый. Сверхъ сего императоръ Николай добровольно отказался отъ выговореннаго въ Адріанопол'я десятил'ятняго права оккупаціи придунайскихъ княжествъ русскими войсками, об'іщая вывести ихъ тотчасъ послѣ уплаты Портою вознагражденія за убытки русскихъ подданныхъ. До окончательной же расплаты контрибуціи Россія удерживала за собою только одну Силистрійскую кріность, съ правомъ пользоваться проложенною черезъ княжества военною дорогою и Дунаемъ 362. Но этимъ не исчерналось великодушное отношеніе императора Николая къ своему недавнему врагу: государь объщаль уступить еще одинъ милліонъ червонцевъ, если Порта признаетъ постановленія Лондонской конференціи, то-есть полную независимость Греціи. Объ этомъ сообщено было Галиль-пашѣ особой нотой.

Въ это время распространился слухъ, что будто султанъ Махмудъ, встрѣтивъ въ своихъ преобразованіяхъ противодѣйствіе со стороны высшаго магометанскаго духовенства и всѣхъ приверженцевъ старины, помышлялъ будто бы о принятіи христіанства и объявленіи христіанской вѣры господствующимъ исповѣданіемъ въ имперіи. Какъ все это ни
представлялось сказочнымъ, но въ то время подобному слуху придавали,
повидимому, вѣру. Во время прощальной аудіенціи Галиль-паши императоръ Николай призналъ возможнымъ затронуть въ разговорѣ этотъ замысловатый єопросъ.

Галиль-паша откланивался императору въ присутствіи дпректора азіатскаго департамента Радофиникина и старшаго драгомана министерства иностранныхъ дѣлъ Фонтона. Принявъ изъ рукъ его величества

письмо къ султану, Галиль-паша спросилъ государя, не имѣетъ ли онъ возложить на него какого либо словеснаго порученія, которое не можетъ быть довѣрено бумагѣ, обязуясь въ точности исполнить полученныя приказанія. Подумавъ немного, пмператоръ Николай сказалъ:

— Да, есть такія вещи, писать о которыхъ нельзя. Величайшимъ доказательствомъ дружбы моей къ вашему повелителю былъ бы именно подобный совѣтъ въ этомъ родѣ, но я сомнѣваюсь въ возможности для васъ передать его.

Галиль-паша поклонился, и государь продолжаль:

— Если такъ, то будемъ вполнѣ откровенны. Я поручаю вамъ сдѣлать словесное сообщеніе, впрочемъ условное. Вы передадите его другу моему султану, лишь при удобномъ случаѣ, если вамъ представится возможнымъ повторить мои слова его величеству, не рискуя навлечь на себя неудовольствіе его. Я нахожу, что лучшее средство для монарха утвердить свое государство, престоль, династію, состоитъ въ томъ, чтобъ исповѣдывать религію великаго большинства своихъ подданныхъ. (Je suis d'avis que pour le souverain le moyen le plus sûr de consolider l'état, le trône, la dynastie, c'est de professer la religion de la grande majorité de ses sujets).

Галиль-паша, видимо смущенный, безмолвствовалъ.

- Можете ли вы передать эти слова султану?—спросиль его государь.
- Ваше величество, возразилъ Галиль, соблаговолите дать мнѣ условное приказаніе. Быть можетъ, когда нибудь и представится случай новторить дословно моему государю эти слова, которыя запечатлѣются въ моей памяти, какъ самое очевидное доказательство благоволенія вашего величества къ моему отечеству и дружбы къ моему повелителю <sup>363</sup>.

Мы не располагаемъ никакими данными, по которымъ можно было бы судить, дошло ли до султана содержаніе приведеннаго разговора, и какимъ образомъ повелитель правов'єрныхъ отнесся къ преподанному ему сов'єту. Но зам'єчательно, что въ 1832 году императоръ Николай вторично остановился на этомъ вопрос'є, высказавъ генералу Муравьеву, при отправленіи его на Востокъ, что есть основаніе предполагать въ султан'є склонность къ принятію, въ случать крайности, христіанской в'єры.

Во время пребыванія при русскомъ дворѣ Галиль-паша встрѣтился съ своимъ константинопольскимъ знакомымъ, прусскимъ генераломъ Мюфлингомъ, который въ исходѣ 1829 года прибылъ въ Россію, сопровождая въ С.-Петербургъ младшаго брата императрицы Александры Өеодоровны, принца Альбрехта. Императоръ Николай не разъ бесѣдовалъ съ прусскимъ генераломъ о восточныхъ дѣлахъ; одна изъ такихъ бесѣдъ произвела на него особенно сильное впечатлѣніе. Приведемъ здѣсь относящійся къ ней отрывокъ изъ записокъ генерала Мюфлинга 364:

# glistes Sugar

Anish of the state of the state



«Императоръ сказалъ, что со времени паденія янычаръ Оттоманское государство утратило завоевательный характеръ. Онъ хвалилъ характеръ мусульманъ, ихъ любовь къ правдѣ, вѣрность, съ которою они держатъ данныя обѣщанія, и отсюда приходилъ къ заключенію, что онъ не можетъ и желать себѣ лучшихъ сосѣдей, поэтому онъ сдѣлаетъ все, что можетъ, чтобы поддержать ихъ неприкосновенность и, насколько



Видъ крѣпости Шумлы въ 1828 году. (Съ акварели того времени).

только возможно, предохранить ихъ отъ внутреннихъ распрей и внѣшнихъ нападеній. Если въ Европѣ иногда высказывають опасеніе, что будто бы онъ, поддаваясь любви къ войнамъ или ложному честолюбію, способенъ выступить противъ Порты въ качествѣ завоевателя, то это доказываетъ не только полное незнакомство съ направленіемъ его ума, но обусловливаетъ также предположеніе, что онъ мало вдумался и въ свое собственное положеніе и въ положеніе своего государства. Пространство

т. 1 35

подвластныхъ его скипетру земель, равно какъ ихъ населеніе, могутъ съ избыткомъ занять одну человѣческую жизнь; съ его стороны было бы безразсудствомъ стремиться къ завоеваніямъ; отъ Бога предначертанный ему путь заключается въ способствованіи благоденствію его подданныхъ, а для этого нужно прежде всего оберечь ихъ отъ легкомысленныхъ войнъ. Подобной цѣли можно достигнуть путемъ вѣрнаго выполненія обязательствъ, принятыхъ по отношенію къ другимъ государствамъ, и послѣдовательнаго воздержанія отъ вмѣшательства въ область чужихъ правъ. Это составляетъ стремленіе его жизни, и онъ молитъ Бога ниспослать ему необходимыя къ тому здоровье и силы».

«Мысли, высказанныя императоромъ, —продолжаетъ Мюфлингъ, —привели меня въ трудно поддающееся описанію волненіе. Онѣ были выражены такъ просто и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такою теплотою, что не могло явиться и мысли о чемъ либо искусственномъ или преднамѣренномъ. Благородное сердце, богато одаренная душа, свѣтлый умъ проявились съ правдивостью при важномъ, хотя и самомъ случайномъ поводѣ. Я тотчасъ же записалъ этотъ навсегда памятный для меня разговоръ, и въ теченіе моего почти пятимѣсячнаго пребыванія въ С.-Петербургѣ я не нашелъ въ дѣйствіяхъ и поступкахъ императора ничего такого, что не стояло бы въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи со словами этого разговора».

## II.

3-го (15-го) марта 1830 года императоръ Николай отправился въ сопровожденіи генераль-адъютанта Бенкендорфа для осмотра военныхъ поселеній гренадерскаго корпуса. Осмотрѣвъ тамъ нѣсколько полковъ, также госпитали и нѣкоторыя постройки, государь, по возвращеніи въ Новгородъ, вдругъ велѣлъ санямъ повернуть на московскій трактъ.

«Я чрезвычайно удивился такой внезапной перемѣнѣ, — пишетъ Бенкендорфъ, — а онъ, позабавившись моимъ смущеніемъ, разсказалъ, что еще изъ С.-Петербурга выѣхалъ съ этимъ намѣреніемъ, но сообщилъ о немъ одной лишь императрицѣ, чтобы сохранить свой маршрутъ въ совершенной тайнѣ и тѣмъ болѣе удивить Москву. Мы употребили на переѣздъ туда менѣе 34-хъ часовъ и остановились у Кремлевскаго дворца въ два часа ночи. И тамъ, и въ цѣломъ городѣ всѣ, разумѣется, спали, и по-явленіе наше представилось разбуженной придворной прислугѣ настоящимъ сновидѣніемъ. Съ трудомъ можно было допроситься свѣчи, чтобы освѣтить государеву комнату. Онъ тотчасъ пошелъ безъ огня въ придворную церковь помолиться Богу и по возвращеніи оттуда, отдавъ мнѣ приказанія для слѣдующаго дня, прилегъ на диванѣ. Я послалъ за оберъ-полицеймейстеромъ, который прискакалъ, перепуганный моимъ

неожиданнымъ прівздомъ, и совершенно остолбенвль, когда услышаль, что надъ моей комнатой почиваеть государь. Коменданть, гофмейстеръ, шталмейстеръ, полицейскіе чиновники стали появляться одинъ за другимъ съ лицами, крайне меня смѣшившими, и не дали мнѣ заснуть цѣлую ночь. Братъ императрицы, принцъ Альбрехтъ, сопровождавшій



Карлъ Андреевичъ Шильдеръ. (Съ миніатюры, принадлежащей Н. К. Шильдеру).

государя въ военныя поселенія и прівхавшій въ древнюю столицу за сутки до насъ, удивился еще болве другихъ, когда проснувшись узналъ, что въ Москвъ находится государь.

«Въ 8 часовъ утра (7-го марта) я велѣлъ поднять на дворцѣ императорскій флагъ, и вслѣдъ за тѣмъ кремлевскіе колокола возвѣстили москвичамъ прибытіе къ нимъ царя. Еще гулъ колоколовъ не замолкъ,

а уже народъ и экипажи со всёхъ сторонъ устремились ко дворцу; началась толкотня, давка; всё другь друга поздравляли съ нечаянною радостью; всё были въ восторге и удивленіи. На дворцовой площади происходило такое волнение, что можно было бы принять его за бунть, если бы на всъхъ лицахъ не изображалось благоговънія и радости, свидътельствовавшихъ, напротивъ, о народномъ счастін. Въ 11-ть часовъ государь вышелъ изъ дворца пѣшкомъ въ Успенскій соборъ; всѣ головы обнажились, загремёло многотысячное «ура», и толпа до того сгустилась, что генераль-губернаторъ, князь Д. В. Голицынъ, и я насилу могли следовать за государемъ, да и самъ онъ при всёхъ усиліяхъ народа раздаваться передъ нимъ едва могъ подвигаться впередъ. Только на какой нибудь аршинъ очищалось вокругъ него мъста; онъ безпрестанно останавливался и, чтобы пройти двёсти шаговъ, раздёляющихъ дворецъ отъ собора, употребилъ, конечно, десять минутъ. На паперти ожидали его митрополить Филареть и духовенство съ крестами; при видѣ ихъ народные клики тотчасъ смолкли. Выслушавъ краткое молебствіе и приложившись къ ракамъ св. угодниковъ и образамъ, государь вышель въ двери, противоположныя тѣмъ, которыми вошелъ, и направился къ старому дворцу. И здёсь встрётили его такое же стеченіе народа и такія же трудности добраться до Краснаго крыльца, ступени котораго были заняты сплошными рядами дамъ. Дойдя до верху, государь обернулся и прив'етливо поклонился толить, отозвавшейся на сію дарскую милость новыми, долго не умолкавшими криками. Потомъ онъ повхаль въ экзерциргаузъ, окружаемый вездв такими же толпами.

«Время пребыванія въ Москвѣ государь провель съ обычною своею дѣятельностью. Цѣлыя утра онъ проводиль въ посѣщеніи общественныхъ заведеній, училищь, госпиталей, въ пріемѣ купцовь и фабрикантовь и въ осмотрѣ произведеній мануфактурной промышленности, все болѣе и болѣе развивавшейся въ Москвѣ. Къ обѣденному столу были приглашаемы высшіе сановники и старые слуги царскіе, доживавшіе свой вѣкъ въ отставкѣ. Вечеромъ онъ появлялся въ театрѣ и на балахъ въ дворянскомъ собраніи и у военнаго генераль-губернатора. Такъ мы провели шесть дней, которые были для Москвы постояннымъ праздникомъ, а для сердца государя — истинною наградою за лежавшее на немъ бремя и за чистую его любовь къ своему народу. 12-го (24-го) марта, въ полночь, мы снова сѣли въ сани, и 14-го (26-го), въ два часа пополудни, государь былъ въ Зимнемъ дворцѣ, промчавшись 700 верстъ въ 38 часовъ».

## императоръ николай первый

#### III.

Оставаясь всегда и везд'я строгимъ исполнителемъ даннаго слова, императоръ Николай призналъ необходимымъ собрать къ 16-му (28-му) мая 1830 года польскій сеймъ. Это былъ первый сеймъ въ его царствованіе и четвертый со времени возстановленія Польскаго королевства Александромъ Первымъ. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ не сочувствовалъ этой м'яр'я, называя сеймъ «нелічной шуткой», но государь остался при своемъ мн'яніи, сказавъ: «мы существуемъ для упорядоченія общественной свободы и для подавленія злоупотребленій ею (nous sommes là pour régler l'usage des libertés publiques et pour en réprimer l'abus)».

Императоръ Николай отправился въ путь по Динабургскому тракту 2-го мая, въ полночь, въ сопровождении генералъ-адъютанта Бенкендорфа. Въ Динабургѣ государя поджидалъ великій князь Михаилъ Павловичъ; послѣ осмотра крѣпостныхъ сооруженій и находящихся здѣсь войскъ, императоръ, съ великимъ княземъ продолжая свой путь на Ковно и Остроленку, прибылъ въ Варшаву 9-го (21-го) мая. На слѣдующій день государь поскакалъ назадъ въ Пултускъ, навстрѣчу императрицѣ, которую упредилъ нѣсколькими минутами.

Отоб'єдавъ въ Пултуск'ь, по'єхали вм'єст'є въ Варшаву. Зд'єсь повторился весь образъ жизни прошедшаго года: разводы, смотры, пріемы, балы сл'єдовали одинъ за другимъ.

«Вообще въ царствъ ничего не измънилось, кромъ развъ того, что были еще недовольные самовластиемы цесаревича, — пишеты Бенкендорфы. — «Всякая надежда поляковъ на перемѣну къ лучшему исчезла, даже многіе изъ русскихъ, окружавшихъ цесаревича, приходили дов'єрять мн свои жалобы и общій ропоть. Я держался осторожно въ отношеніи этихъ откровеній; но они были такъ единодушны и такъ искренни, что невольно пробудили во мит чувство состраданія къ полякамъ, а еще болте къ трудному и жестокому положенію государя. Цесаревичь въ личномъ обращении своемъ съ нимъ всегда представлялся почтительнымъ и покорнымъ подданнымъ; но въ сношеніяхъ съ министрами и даже въ разговорахъ съ своими приближенными онъ нисколько не таилъ постоянной оппозиціи. Малѣйшее противорѣчіе причиняло ему досаду; даже похвалы государя кому либо изъ мъстныхъ чиновниковъ, военныхъ или гражданскихъ, тотчасъ возбуждали горькіе пересуды, нер'ядко и неудовольствіе его брата противъ этихъ самыхъ чиновниковъ, награжденныхъ по собственному его представленію. Можно было тогда же предугадать близость реакцін и мятежа, если бы жалобы скрывались въ тайнъ; но онъ высказывались совершенно явно.

«На государя всё смотрёли, какъ на надежду лучшей будущности, и возрастающее благосостояніе края служило важнымъ противовъсомъ тѣмъ непріятностямъ и уничиженіямъ, отъ которыхъ териѣли отдѣльныя личности, а не нація. Въ этомъ отношеніи даже самые раздраженные изъ числа недовольныхъ отдавали справедливость правительству. Прибытіе государя, императрицы, множества иностранцевъ и нунціевъ утишили ропотъ, по крайней мѣрѣ, по внѣшности, и Варшава приняла блестящій и очень оживленный видъ. Балы и праздники слѣдовали одинъ за другимъ, со всею роскошью и со всѣмъ веселіемъ богатой столицы. 16-го (28-го) мая государь велѣлъ открыть сеймъ съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ формъ, опредѣленныхъ конституцією. Цесаревичъ, засѣдая въ камерѣ нунцієвъ, въ качествѣ депутата отъ Пражскаго предмѣстья, привезъ съ собой туда и меня посмотрѣть на эту «нелѣпую шутку», какъ онъ громко называлъ сеймъ, къ крайнему неудовольствію поляковъ.

«Камера нунціевъ избрала депутацію, въ составъ которой быль выбранъ и цесаревичъ, чтобы вмѣстѣ съ депутацією отъ сената представиться королю и довести до свѣдѣнія, что оба государственныя сословія готовы его принять. Государь съ императрицею пришли въ тронную залу, за ними слѣдовали дворъ и вся военная свита, а галлереи были наполнены почетнѣйшими дамами. По занятіи всѣми своихъ мѣстъ государь открылъ собраніе рѣчью, заслужившею общее одобреніе. Всѣ любовались величественною его осанкою и звонкимъ голосомъ и казались исполненными самой ревностной къ нему привязанности».

Приведемъ здѣсь самыя выдающіяся части первой конституціонной рѣчи императора Николая, обращенной на французскомъ языкѣ къ собравшимся вокругъ него представителямъ королевства Польскаго.

«Пять лѣтъ протекло со времени вашего послѣдняго собранія,— началь свою рѣчь императоръ,—причины, не зависѣвшія отъ моей воли, помѣшали мнѣ созвать васъ раньше; но причины этого запозданія, къ счастью, миновали, и сегодня я съ неподдѣльнымъ удововольствіемъ вижу себя въ первый разъ окруженнымъ представителями народа.

«Въ этотъ промежутокъ времени Божественному Провидѣнію угодно было отозвать къ Себѣ возстановителя вашего отечества (le restaurateur de votre patrie); вы всѣ чувствовали великое значеніе этой утраты, и поэтому ощутили глубокую печаль: сенатъ, истолкователь вашихъ чувствъ, выразилъ мнѣ желаніе увѣковѣчить воспоминаніе о благороднѣйшихъ добродѣтеляхъ и о глубокой благодарности. Всѣ поляки призваны содѣйствовать сооруженію памятника, предположенія о которомъ будутъ вамъ представлены.

«Всемогущій благословиль наше оружіе въ двухъ войнахъ, которыя имперія только что должна была вести. Польшѣ не пришлось нести ихъ тягостей, однако она пользуется выгодами, которыя явились слѣд-

ствіемъ ихъ, благодаря тому братству въ славѣ и интересахъ, которое связуется отнынѣ съ ея неразрывнымъ единеніемъ съ Россіей. Польская армія не приняла активнаго участія въ войнѣ; мое довѣріе указало



Кончина императрицы Маріи Өеодоровны. (Съ гравюры того времени II. Федорова).

ей другой пость, не менѣе важный; она составляла авангардъ армін, долженствовавшей охранять безопасность имперін... Безпрерывно возрастающее развитіе промышленности, расширеніе внѣшней торговли, увеличеніе обмѣна продуктами между Польшей и Россіей являются

несомнѣными выгодами, которыми вы уже пользуетесь въ настоящую минуту, и которыя въ то же время даютъ вамъ увѣренность въ непрерывномъ возрастаніи вашего благосостоянія... Представители польскаго народа, выполняя во всемъ объемѣ 45-ю статью конституціонной хартіи, я далъ вамъ залогъ моихъ намѣреній. Теперь ваше дѣло упрочить твореніе возстановителя вашего отечества, пользуясь съ умѣренностью и благоразуміемъ правами, которыя онъ даровалъ вамъ. Пусть спокойствіе и единеніе сопутствуютъ вашимъ занятіямъ! Поправки, которыя вы найдете нужнымъ сдѣлать къ проектамъ законовъ, которые будутъ представлены вамъ, будутъ встрѣчены благопріятно, и льщу себя надеждой, что Небо благословитъ дѣянія, начатыя при столь счастливыхъ предзнаменованіяхъ».

Вообще тронная рѣчь императора Николая имѣла характеръ дѣловой рѣчи и не оживляла въ памяти ни одного тягостнаго воспоминанія. Но это была первая рѣчь къ польскому сейму, которая затрогивала вопросы внѣшней политики; что же касается внутреннихъ вопросовъ, то въ этомъ отношеніи она отличалась большею откровенностью и большею опредѣленностью, чѣмъ рѣчи Александра. Въ ней отсутствовалъ сентиментальный оттѣнокъ; никакое обѣщаніе не возбуждало угасшихъ надеждъ на присоединеніе Литвы; но король приглашалъ представителей упрочить твореніе возстановителя Польши благоразумнымъ и умѣреннымъ пользованіемъ своихъ правъ.

Въ Россіи рѣчь императора встрѣтила слѣдующую оцѣнку со стороны одного уцѣлѣвшаго екатерининскаго дѣятеля. «Странно видѣть государя самодержавнаго,—пишетъ А. М. Грибовскій,—обладающаго 50.000.000 народовъ на третьей части полушарія, говорящаго конституціоннымъ языкомъ и представляющаго власть свою ограниченною предъ горстью народа, всегда Россіи враждебнаго, въ то время, когда въ сей послѣдней указъ, не только имъ подписанный, но отъ его имени объявленный, рѣшаетъ безъ малѣйшихъ обрядовъ или формъ жизнь и участь и высшихъ и низшихъ сословій, и гдѣ за малѣйшее противъ правленія замѣчаніе со стороны частнаго человѣка можетъ онъ ужасно пострадать» 355.

Однимъ изъ первыхъ предметовъ, къ обсужденію которыхъ камера нунцієвъ приступила, было предложеніе, единогласно принятое, воздвигнуть народный памятникъ императору Александру, возстановителю отечества. Маршалъ сейма далъ большой об'єдъ вс'ємъ почетн'єйшимъ сановникамъ, находившимся въ Варшавѣ, и вс'ємъ нунціямъ. На немъ присутствовалъ и государь. Здоровье его было провозглашено при единодушныхъ кликахъ, и это пиршество, по свидѣтельству Бенкендорфа, совершилось со всевозможнымъ приличіемъ и вс'єми признаками сердечной преданности. Прекрасные балы н'єсколько разъ соединяли все



Григорій Ивановичъ Вилламовъ. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

высшее варшавское общество въ Лазенкахъ и у предсѣдателя сената, графа Замойскаго. Все по виду казалось спокойнымъ, и ни въ чемъ не обнаруживалось непріязненнаго чувства противъ особы монарха.

Государь, желая отстранить даже и тѣнь какого нибудь вліянія съ его стороны на работы сейма, оставиль на все время ихъ продолженія Варшаву и даже самые предѣлы королевства. 21-го мая (2-го іюня) императрица уфхала въ Фишбахъ въ Силезіи, гдф ожидала ее прусская королевская семья, а вечеромъ государь отправился въ Елисаветградъ.

Въ это время наша Забалканская оккупація окончилась. Порта сдѣлала второй взнось по своему денежнему долгу, и фельдмаршаль графъ Дибичъ выѣхалъ изъ Бургаса въ Россію <sup>366</sup>. Государь встрѣтился съ своимъ полководцемъ на послѣдней почтовой станціи передъ Елисаветградомъ 25-го мая (6-го іюня) и, пригласивъ его къ себѣ въ коляску, продолжалъ путь. Въ Елисаветградѣ государя ожидалъ Галиль-паша, возвращавшійся съ посольствомъ въ Константинополь.

Послѣ смотровъ въ Елисаветградѣ императоръ Николай направился черезъ Кременчугъ въ Козелецъ, гдѣ также произвелъ смотры и маневры, а затѣмъ 31-мая (12-го іюня) прибылъ въ Кіевъ. Пробывъ здѣсь два дня въ обычной дѣятельности, государь направился въ мѣстечко Кодни и послѣ нѣсколькихъ смотровъ послѣдовалъ въ Брестлитовскъ, гдѣ цесаревичъ представилъ императору собранныя здѣсь части Литовскаго корпуса. По прибытіи въ Варшаву, государь 7-го (19-го) іюня поспѣшилъ въ Ловичъ навстрѣчу императрицѣ, возвращавшейся изъ Силезіи, а затѣмъ пробылъ въ польской столицѣ до закрытія сейма, послѣдовавшаго 16-го (28-го) іюня.

Въ послѣдній разъ народные представители услышали рѣчь своего конституціоннаго короля; она заканчивалась словами: «quoique éloigné de vous, je veillerai perpétuellement à votre véritable bonheur». Впослѣдствіи императору Николаю представился еще разъ случай произнести рѣчь въ Варшавѣ; но она была уже другого содержанія и выходила на этотъ разъ изъ устъ грознаго и неумолимаго побѣдителя мятежа.

Во время занятій сейма 1830 года въ средѣ его образовалась довольно сильная оппозиція, которая даже отвергла проектъ закона, очень интересовавшій государя, объ ограниченіи удобства къ брачнымъ разводамъ; впрочемъ все это, какъ пишетъ Бенкендорфъ, было прикрыто внѣшними изъявленіями преданности и довѣрія къ монарху, удалявшими всякое подозрѣніе о разладѣ между трономъ и народнымъ представительствомъ. Все окончилось по виду миролюбиво, хотя въ сущности довольно холодно.

За нѣсколько дней до выѣзда государя изъ Варшавы пришло туда извѣстіе, что населеніе Корабельной слободки въ Севастополѣ, состоявшее большею частію изъ матросовъ съ ихъ семействами, взбунтовавшись по случаю неудачныхъ мѣръ начальства противъ чумы, открывшейся въ тамошнемъ портѣ и проникнувшей до Одессы, отважилось на самыя преступныя дѣйствія и даже убило временнаго севастопольскаго военнаго губернатора, генералъ-лейтенанта Столыпина, равно какъ и нѣсколько другихъ лицъ. Вызваны были со всѣхъ сторонъ на помощь войска, при-

быль графъ Воронцовъ, и открылись дѣйствія слѣдственной комиссіи, обнаружившей 980 человѣкъ обоего пола участниковъ бунта. Тишина и спокойствіе снова водворились въ Севастополѣ. Графу Воронцову предписано было государемъ принять мѣры «для истребленія духа своеволія и непокорности, столь неожиданно оказавшагося на самомъ дѣлѣ».

17-го (29-го) іюня вы хала въ Петербургъ императрица, въ сопровожденія прибывшаго въ Варшаву принца Карла Прусскаго. Государь же отправился въ путь 19-го іюня (1-го іюля) послѣ маневра всѣми войсками, собранными подъ Варшавою. Въ этотъ день Николай Павловичъ разставался навсегда съ цесаревичемъ: обоимъ братьямъ не суждено было болѣе встрѣтиться.

Бенкендорфъ высказываетъ следующія мысли по поводу пребыванія императора Николая въ Польшт въ 1830 году: «Не совствить довольный собою и еще менте своимъ старшимъ братомъ, государь чувствовалъ неловкость положенія русскаго монарха въ королевств' Польскомъ; чувствоваль все эло либеральной и преждевременной организацін этого края, которую охранять присягнуль самь; понимая всю тяжелость характера цесаревича, считалъ, однако же, присутствие его въ Польше необходимымъ, въ виду противовъса притязаніямъ польской аристократіи; наконецъ, всю свою надежду полагалъ единственно на будущее и какъ бы страшился дать себъ полный отчеть въ настоящемъ положении этой важной части его огромной державы. Впрочемъ ничто не указывало на въроятность близкаго взрыва, и, напротивъ, видимое матеріальное благосостояніе казалось надежнъйшимъ оплотомъ общественнаго спокойствія. Время могло устранить все непріятное въ личномъ положеніи государя, и, говоря вообще, онъ остался не совстви недоволенъ своею потадкою и націею, подвластною ему и, —прибавляеть Бенкендорфъ, —встить обязанною русскимъ царямъ».

Дорогою императоръ Николай остановился въ Дерптѣ, гдѣ въ подробности осмотрѣлъ университетъ; остальную часть пути государь совершилъ вмѣстѣ съ императрицею. 24-го іюня (6-го іюля) ихъ величества прибыли въ Петергофъ, а черезъ день въ Петербургъ; посѣтивъ Казанскій соборъ, отправились въ Елагинскій дворецъ.

Едва государь успѣлъ возвратиться въ Петербургъ, какъ вдругъ новое событіе, новая забота дали почувствовать ему, что онъ не избавился отъ несчастій, преслѣдовавшихъ его со дня вступленія на престоль. Въ имперіи показалась холера, занесенная изъ Персіи, и съ 1830 года стала подвигаться по Россіи. Эта страшная болѣзнь, извѣстная у насъ дотолѣ только по имени и по описаніямъ производимыхъ ею опустошеній, наводила повсюду тѣмъ большій ужасъ, что никто не зналъ и не могъ указать противъ нея ни медицинскихъ средствъ, ни полицейскихъ мѣръ. Общее мнѣніе склонялось, однако, въ пользу карантиновъ и оцѣ-

пленій, какъ бы противъ чумы, и въ этомъ смыслѣ правительство тотчасъ приняло всѣ нужныя мѣры, съ тою дѣятельностію, которую твердая воля государя умѣла влагать во всѣ его распоряженія. На указанные пункты направлялись войска, и изъ нихъ, равно какъ и изъ мѣстныхъ жителей, образовывались чумные кордоны для спасенія отъ этого бича внутреннихъ губерній и обѣихъ столицъ.

Къ внутреннимъ затрудненіямъ присоединились вскорѣ и внѣшнія осложненія.

## IV.

Императоръ Николай уже давно озабоченъ былъ направленіемъ, даннымъ Карломъ X своей внутренней политикѣ. Еще 22-го марта (3-го апръля) 1830 года государь въ письмъ къ графу Дибичу выражалъ свои опасенія насчеть положенія дёль во Франціи и благополучнаго исхода правительственныхъ мёропріятій, которыя заставляють трепетать за будущее (qui font trembler pour leur suite) 367. Выражая надежду, что Богъ предохранитъ Францію и Европу отъ новыхъ несчастій, Николай Павловичь прибавиль: «во всякомь случав прискорбно сказать, что сумасшествіе короля всему тому причиною (toutefois il est cruel de devoir le dire, que c'est la folie du roi qui est cause de tout cela)». Шаткое положеніе французскаго правительства тімь боліве огорчало императора Николая, въ виду того обстоятельства, что отношенія Россіи къ Франціи были самыя дружественныя. Государь съ признательностью относился къ Карлу Х за дружественную политику, которой онъ придерживался во время русско-турецкой войны; насколько Николай Павловичь относился благосклонно къ тогдашнему французскому правительству, можно видёть изъ словъ, сказанныхъ барону Бургоэну (французскому повъренному въ дълахъ) въ Красномъ Селъ во время ученія гвардейской артиллеріи: «Французы взяли Алжиръ. Напишите вашему королю, что это завоеваніе наполнило меня такою радостію, какъ бы оно было совершено пушками, выстрёлы которыхъ раздаются въ настоящій моментъ» 368.

Между тѣмъ тревожныя извѣстія изъ Парижа стали быстро слѣдодовать одни за другими и подтвердили опасенія императора Николая. Государственный переворотъ совершился: Карлъ X нарушилъ хартію и данную имъ клятву, а затѣмъ начались іюльскіе дни.

Въ это время императоръ Николай предполагалъ совершить повздку по Финляндіи, которую до сихъ поръ еще не имѣлъ времени посѣтить. Въ день отъѣзда, 30-го іюля (11-го августа), государь принималъ прибывшаго въ Петербургъ фельдмаршала графа Дибича <sup>369</sup> и барона Бур-

гоэна. Разговоръ съ французскимъ новѣреннымъ въ дѣлахъ изложенъ имъ въ своихъ заинскахъ слѣдующимъ образомъ <sup>370</sup>:

«Лишь только я вступиль въ кабинетъ императора,—пишетъ Бургоэнъ,—какъ его величество подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

«— То, что мы предвидѣли, совершилось. Сообщенія прерваны; но и этого довольно, чтобы опасаться всего. Сообщенія прерваны — дока-



Максимъ Яковлевичь фон-Фокъ. (Съ портрета, находящагося въ "Альбомъ Пушкинской выставки").

зательство, что мятежъ торжествуетъ. Какое ужасное несчастіе (quel affreux malheur)!

«Я присоединился къ сожалѣніямъ, къ печальнымъ опасеніямъ императора.

«— Чёмъ кончится все это? — сказаль онъ. — Что, по вашему мнѣнію, выйдеть изъ всего этого?

«— Увы, государь, догадки туть невозможны: въ Парижѣ мятежъ, вотъ все, что мы знаемъ. Когда страна видитъ возмущение въ своей

столицѣ, оно сходно съ умопомѣшательствомъ въ человѣкѣ, никто не можетъ сказать, что онъ предприметъ.

- «— Что произойдеть, если Карла X свергнуть? Кого посадять на его мѣсто? Не будеть ли у вась республики?
  - «— Нътъ признаковъ, чтобы думали о республикъ, отвъчалъ я.
  - «— Не изберутъ ли какого нибудь Бернадота?
  - «— Онъ слишкомъ далекъ, государь, и вполнѣ забытъ.
- «— Я не говорю о королѣ шведскомъ, но о какомъ нибудь военачальникѣ, выбранномъ преторіанцами.
- «— Нѣтъ, государь, нѣтъ, наши солдаты, славу Богу, еще никогда не покушались на такія преступныя, безумныя дѣйствія, какъ преторіанскій выборъ.
  - «— Такъ что же будеть?
  - « Подобно вашему величеству, я блуждаю во тьмѣ хаоса.

«По настоянію императора, я приступиль съ нимъ къ разсмотрѣнію различныхъ догадокъ; отреченіе въ пользу законныхъ наслѣдниковъ, примѣры котораго нашъ вѣкъ представлялъ въ минуты смутъ или анархіи, казалось намъ наиболѣе желательнымъ и наиболѣе вѣроятнымъ рѣшеніемъ. Впрочемъ, такъ какъ императоръ готовился ѣхать въ Финляндію, такъ какъ полученныя имъ извѣстія были неполны, я же не имѣлъ никакихъ и не могъ разсчитывать на скорое прибытіе курьера изъ Парижа, то настоящая бесѣда была непродолжительна. Императоръ все еще надѣялся, хотя и весьма слабо, на торжество или на долгое сопротивленіе королевской партіи или въ Парижѣ или же внѣ возмутившейся столицы. Во всякомъ случаѣ онъ полагалъ, что весь дипломатическій корпусъ послѣдуетъ за Карломъ X.

«— Станемъ, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что монархическое начало будетъ спасено, — повторилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ.

«Желаніе видѣть монархическое начало неприкосновеннымъ посреди смутъ было неоднократно выражаемо императоромъ, хотя ничего положительнаго не было высказано. Онъ произнесъ между прочимъ имя Орлеанской вѣтви, не останавливаясь, однако, на подобной гипотезѣ болѣе, чѣмъ на другихъ выставляемыхъ съ его стороны; на первомъ планѣ онъ естественно ставилъ герцога Ангулемскаго, затѣмъ герцога Бордоскаго; но всѣ эти предположенія, всѣ личные вопросы затронуты были мимоходомъ, съ непослѣдовательностью, отличающей сыстрый и отрывистый разговоръ. Передъ тѣмъ, какъ разстаться, возвращаясь къ упорному бою королевской гвардіи, императоръ сказалъ мнѣ:

«— Молодцы ваши гренадеры королевской гвардіи! Я желаль бы поставить золотую статую каждому изъ нихъ.

«Послѣ этихъ словъ, такъ благородно обрисовывающихъ свойственныя ему чувства и способъ выраженія, равно уваженіе его къ военной вѣрности и преданности, онъ простился со мною, сказавъ:

«— До свиданія черезъ шесть дней: долѣе я не пробуду въ Финляндіи, отъ поѣздки въ которую не могу отказаться; я тороплюсь возвратиться сюда для полученія извѣстій; скоро возвратится Нессельроде; пока же я поручилъ князю Ливену сообщать вамъ всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя онъ получитъ. Я понимаю вашу душевную тревогу».

Въ тотъ же вечеръ императоръ Николай съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ сѣлъ въ дрожки и направился въ Выборгъ.

«Сидя вдвоемъ въ этой ломкой повозкѣ, —пишетъ Бенкендорфъ, —мы, разумѣется, говорили только о парижскихъ происшествіяхъ и о послѣдствіяхъ, которыя они могутъ имѣть для остальной Европы. Помню, какъ, разсуждая о причинахъ этой революціи, я сказалъ, что съ самой смерти Людовика XIV французская нація, болѣе испорченная, чѣмъ образованная, опередила своихъ королей въ намѣреніяхъ и потребности улучшеній и перемѣнъ; что не слабые Бурбоны шли во главѣ народа, а что самъ онъ влачилъ ихъ за собою, и что Россію наиболѣе ограждаетъ отъ бѣдствій революціи то обстоятельство, что у насъ со временъ Петра Великаго всегда впереди націи стояли ея монархи; но что по этому самому не должно слишкомъ торопиться ея просвѣщеніемъ, чтобы народъ не сталъ по кругу своихъ понятій въ уровень съ монархами и не посягнуль тогда на ослабленіе ихъ власти».

Къ сожалѣнію, Бенкендорфъ ничего не пишеть, что отвѣтилъ императоръ Николай на историческую импровизацію своего спутника, и продолжаеть свой разсказъ:

«За нѣсколько станцій до Выборга дрожки сломались, и мы вынуждены были пересѣсть въ запасныя, менѣе покойныя и еще менѣе прочныя, чѣмъ первыя. Въ Выборгѣ мы остановились у православнаго собора (31-го іюля, въ 9 часовъ утра), на паперти котораго ожидали государя губернаторъ и всѣ власти. По осмотрѣ имъ войскъ, укрѣпленій, госпиталя и немногихъ казенныхъ зданій, украшающихъ этотъ городокъ, мы, переночевавъ въ немъ, на слѣдующій день пустились далѣе и вскорѣ очутились въ новой Финляндіи, то-есть въ той ея части, которая была завоевана императоромъ Александромъ».

Не добажая Фридрихсгама, государь въ Питтерлаксъ свернулъ въ сторону въ простой крестьянской телъжкъ для осмотра каменной ломки, гдъ приготовлялся гранитный монолитъ для намятника Александру I-му. Послъ осмотра войскъ и финляндскаго кадетскаго корпуса въ Фридрихстамъ, императоръ Николай черезъ Ловизу и Борго прибылъ 1-го (13-го) августа вечеромъ въ Гельсингфорсъ.

На другой день генераль-губернаторъ, генераль-адъютантъ Закревскій, возведенъ былъ въ графское великаго княжества Финляндскаго достоинство. Его величество, какъ сказано въ рескриптѣ, «оказываетъ сей знакъ монаршаго благоволенія тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ, что оный согласуется съ желаніемъ, изъявленнымъ финляндскимъ сенатомъ: соединить его, Закревскаго, тѣснѣйшими узами съ согражданами финляндской націи и считать его въ числѣ ея сочленовъ».

3-го (15-го) августа государь посѣтилъ Свеаборгъ и обѣдалъ на кораблѣ «Кульмъ», съ которымъ прибылъ сюда князь Меншиковъ.

Относительно пребыванія императора Николая въ Финляндіи Бенкендорфъ пишетъ: «Сердечный пріемъ, сдѣланный государю всѣми классами населенія, быстрое возрастаніе столицы, наконецъ общій видъ довольства, не оставляли сомнѣнія въ выгодахъ благого и отеческаго устройства, даннаго этому краю. Прежніе навыки, преданія и семейные союзы не могли не поддерживать еще до нѣкоторой степени симпатической связи его со Швецією; но матеріальные интересы и управленіе, столько же либеральное, сколько и національное, уже производили свое дѣйствіе, и все обѣщало Россіи въ финляндцахъ самыхъ вѣрныхъ и усердныхъ подданныхъ».

Въ ночь на 5-е (17-е) августа императоръ Николай возвратился въ С.-Петербургъ и остановился во дворцѣ на Елагиномъ острову.

Ко времени прівзда государя французскія двла окончательно разъяснились. Отреченіе Карла X въ пользу внука, герцога Бордоскаго, не доставило ему престола, и намѣстникъ королевства, герцогъ Орлеанскій, Людовикъ-Филиппъ, преобразился въ короля французовъ. Николай Павловичъ усмотрѣлъ въ устраненіи старшей линіи Бурбоновъ и законнаго короля Генриха V одно коварство и вѣроломство намѣстника королевства и рѣшился прервать сношенія съ Францією. Первый же докладъ графа Чернышева сопровождался высочайшимъ повелѣніемъ, переданнымъ имъ 5-го (17-го) августа 1830 года кронштадтскому военному губернатору, вице-адмиралу Рожнову, и гласившимъ слѣдующее:

«По случаю возникшаго во Франціи мятежа и перемѣны существовавшаго правительства, государь императоръ высочайше повелѣть соизволиль ни подъ какимъ видомъ не допускать кораблямъ сей націи, плавающимъ подъ флагомъ трехцвѣтнымъ, а не бѣлымъ, входъ въ Кронштадтскій портъ, но если бы усиливались войти въ оный, то останавливать ихъ дѣйствіемъ оружія. Его императорскому величеству равномѣрно благоугодно, чтобы всякій корабль французскій изъ остающихся нынѣ въ Кронштадтскомъ портѣ, который бы перемѣнилъ бѣлый флагъ на трехцвѣтный, немедленно быль высланъ въ море. Сообщая вашему превосходительству высочайшую волю сію къ непремѣнному и строгому исполненію, имѣю честь присовокупить, что вмѣстѣ съ симъ увѣ-



EMPERATORS TO KOTAR I

English that were the english of the Common type says and the year





Князь Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ.

(Съ портрета; приложеннаго къ "Историческому обзору дѣятельности комитета [мипистровъ").

домляю объ оной г. начальника морского штаба его императорскаго величества».

Утромъ 5-го (17-го) августа графъ Чернышевъ навѣстилъ барона Бургоэна и сказалъ ему:

— «Императоръ, зная наши короткія отношенія, полагаетъ, что сообщеніе, которое онъ хочетъ сдёлать вамъ, было бы мен'е непріятно въ устахъ друга, чѣмъ всякимъ другимъ путемъ. Вамъ, конечно, извѣстно, какъ недоволенъ его величество случившимся во Франціи. Его непоколебимыя правила не позволяютъ ему признать то, что было сдѣлано. Поэтому рѣшено прислать вамъ ваши паспорты и прервать всѣ сношенія съ Францією».

Кронштадтскія распоряженія и слова графа Чернышева служили явнымъ доказательствомъ предвзятаго намѣренія правительства довести дѣло до разрыва; поэтому баронъ Бургоэнъ немедленно испросилъ черезъ князя Ливена аудіенцію у государя и получилъ приглашеніе прибыть въ Елагинскій дворецъ въ тотъ же день (5-го августа) въ 11-ть часовъ вечера. Аудіенція сопровождалась продолжительнымъ разговоромъ, ярко обрисовавшимъ характеръ и политическіе взгляды императора Николая.

Государь принялъ Бургоэна въ своемъ маленькомъ кабинетѣ, расположенномъ во второмъ этажѣ Елагинскаго дворца; одна комнатка отдѣляла его отъ спальни императрицы. Оживленный разговоръ продолжался часъ и три четверти <sup>371</sup>. Съ первыхъ же словъ государя Бургоэнъ убѣдился въ справедливости словъ, переданныхъ ему утромъ графомъ Чернышевымъ о предстоявшемъ немедленномъ разрывѣ Россіи съ Франціею.

«Когда я вошелъ, — пишетъ Бургоэнъ, — императоръ встрѣтилъ меня на самомъ порогѣ и, ставъ передо мною, произнесъ мрачнымъ, но рѣзко отчетливымъ голосомъ слѣдующія слова:

«— Ну, что, имъете ли вы извъстія отъ вашего правительства, отъ господина намъстника королевства (de monsieur le lieutenaut général du royaume)? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кромѣ прежняго, и считаю его единственно законнымъ, потому что онъ истекаетъ изъ легитимной королевской власти.

«На обращенныя ко мн<sup>±</sup> столь р<sup>±</sup>зкія слова я отв<sup>±</sup>чаль въ томъ же дух<sup>±</sup>.

«— Признаюсь, государь, я крайне удивлень, что ваше величество смотрите такъ на вопросъ, отнынѣ безповоротно рѣшенный монмъ отечествомъ, которое всегда умѣло отстаивать то, что дѣлало.

«Мы подошли въ это время къ столу, стоявшему влѣво, въ глубинѣ комнаты. Императоръ, пдя возлѣ меня, сказалъ возвышеннымъ голосомъ:

— «Да, таковъ образъ моихъ мыслей: принципъ легитимизма, вотъ что будетъ руководить мною во всѣхъ случаяхъ (le principe de légitimité, voilà ce que me guidera en toute circonstance).

«Подойдя въ это время къ столу, императоръ, сильно ударивъ по нему, воскликнулъ:

«— Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франціи.

«Я оставался спокойнымъ въ виду этого энергическаго проявленія необдуманной воли, которую миѣ предстояло побороть.



Баронъ Карлъ Өөдөрөвичъ Толь. (Съ гравюры Райта, едъланной съ портрета, писаннаго Доу).

- «— Государь, возразиль я, нельзя говорить никогда; въ наше время слово это не можетъ быть произносимо: самое упорное сопротивленіе уступаетъ силѣ событій.
- «— Никогда, продолжаль императоръ съ тѣмъ же жаромъ, никогда не уклонюсь я отъ моихъ принциповъ: съ принципами нельзя вступать въ сдѣлку, я же не вступлю въ сдѣлку съ моею честью.

«— Знаю, — отвѣчалъ я, — что слово вашего величества свято, и что если вы принимаете на себя обязательство, то оно становится для васъ непреложнымъ закономъ; вотъ почему я и придаю столько цѣны тому, чтобы вы не связывали себя на будущее время поспѣшными заявленіями.

«То, что я предвидѣль, случилось: императоръ при самомъ началѣ нашего разговора хотѣль мнѣ показать свое неудовольствіе въ полной силѣ; но очевидно, что онъ призваль меня не для того единственно, а желаль выслушать объясненія, даже настоянія, потому что обстоятельства были равно важны и для него и для насъ. Въ своихъ чувствахъ, симпатіяхъ, принципахъ онъ былъ увѣренъ, но серіозная дѣйствительность минуты ставила его въ мучительную нерѣшимость, въ большое недоумѣніе; въ продолженіе нѣсколькихъ дней его осаждали самыми противоположными совѣтами: воинственныя подстрекательства преобладали, но онъ не пренебрегалъ соображеніями, которыя могли быть ему представлены и въ другомъ смыслѣ. Въ такомъ настроеніи духа онъ сказаль мнѣ тономъ, уже въ значительной степени смягченнымъ:

- «— Садитесь и поговоримъ спокойно, въ то же время онъ указалъ миѣ на стулъ, находящійся противъ своего по другую сторону стола, который онъ только что ударилъ своею мощною рукою.
- «— Ваше величество съ самаго начала говорили со мною такъ опредълительно, такъ рѣшительно, что и я считаю себя въ правѣ сдѣлать то же.
- «— Говорите все, возразилъ императоръ, выскажите все, что у васъ на сердцѣ, для того-то я и пригласилъ васъ; мы здѣсь вовсе не для того, чтобы обмѣниваться любезностями.
- «— Итакъ, государь, позвольте миѣ представить вамъ вполиѣ откровенно картину того, что случилось бы, если бы вы исполнили рѣшеніе, о которомъ миѣ говорилъ графъ Чернышевъ сегодня утромъ.
  - «— Хорошо, я слутаю васъ.
- «— Эта картина будеть проста; ваше величество увидите, какъ послѣдствія связываются между собою. Допустимь, что мнѣ предложили бы
  выѣхать изъ С.-Петербурга. Отъѣзжая, я отправиль бы впередъ курьера,
  который возвѣстиль бы объ удаленіи меня и объ исключеніи нашего
  національнаго флага. Неужели вы полагаете, что мы останемся спокойными при такомъ извѣстіи? Это не въ нашихъ обычаяхъ; въ тотъ же самый день мы удалили бы вашего посланника, какъ вы удалили меня. Тогда
  что случилось бы? Ваше величество знаете, какое положеніе занимаетъ
  въ Парижѣ генералъ Поццо-ди-Борго. Столько же по своему искусству,
  сколько и по могуществу монарха, котораго служитъ представителемъ,
  онъ—какъ бы опорная точка всему парижскому дипломатическому корпусу. Всѣ его товарищи пользуются его совѣтами... но если весь дипломатическій корпусъ разсѣется, то, какъ вы полагаете, какое дѣйствіе произведетъ этотъ отъѣздъ на моихъ соотечественниковъ? Вы знаете, до ка-

кой степени мы порывисты въ нашихъ рѣшеніяхъ и поступкахъ. Ваша прежияя коалиція не можетъ устрашить насъ. Мы скажемъ себѣ, что она постарается вновь образоваться, и выведемъ немедленно заключеніе, что нужно предупредить ее. Мы будемъ имѣть дѣло съ организованною массою, но располагаемъ съ нашей стороны дезорганизаціонной силой и нашей способностью быстраго расширенія; мы вынуждены будемъ бро-



Алексъй Самойловичъ Грейгъ.

(Съ литографіи Сандомури, сдёланеой съ портрета, рисованнаго съ натуры Осокинымъ).

спться на Европу, прежде нежели она будеть готова. Воть, государь, какое будеть послёдовательное сцёпленіе фактовь, если мнё не удастся убёдить вась посмотрёть на событія съ настоящей точки зрёнія.

- «— Я еще въ недоумѣніи, какъ поступлю; но какимъ образомъ вы хотите, чтобы мы стали на сторону того, что совершилось въ Парижѣ?
- «Тѣмъ лучше, государь, если вы еще не приняли рѣшенія въ виду столь важныхъ событій, это доказываетъ вашу мудрость, потому

что всѣ мы въ подобныя минуты должны усугублять спокойствіе и осторожность. Что случилось бы, если бы я самъ не подавиль въ себѣ перваго движенія, когда сегодня утромъ вашъ военный министръ сдѣлалъ мнѣ отъ вашего имени рѣшительное сообщеніе? Въ какомъ видѣ были бы теперь дѣла, если бы я принялъ это сообщеніе въ буквальномъ смыслѣ или только написалъ о немъ въ Парижъ? Полагаю, что я поступилъ согласно съ монми обязанностями, желая переговорить прежде всего съ вами, потому что вы одинъ господинъ здѣсь.

- «— Вы хорошо сдѣлали, что пожелали видѣть меня; полезно, чтобы мы имѣли настоящую бесѣду.
- «— Въ этомъ я также убъжденъ наравнъ съ вашимъ величествомъ; но къ чему послужила бы наша бесъда, если бы мнъ не удалось измънить вашихъ намъреній? Если я выйду изъ этого кабинета, не убъдивъ васъ, то послъдствіемъ будетъ война болье обширная и кровавая, чъмъ войны республики и имперіп. Разсчитаемъ, сколько милліоновъ людей погубили эти войны; а та, которую вы, государь, вызвали бы, была бы еще губительнъе, и вы отвъчали бы за нее передъ Богомъ.

«Воззваніе къ искренно-религіозному чувству императора Николая произвело свое д'Ействіе.

- «Устремивъ глаза къ небу, онъ сказалъ:
- «— Да предастъ Господь эту отвѣтственность въ руки достойнѣе монхъ.
- «— Отклонить отвётственности вы не можете, государь: она—естественное послёдствіе того высокаго положенія, которое вы занимаете на землё. Я счель, однако, своимь долгомь напомнить вамь всю важность того, что мы говоримь и обсуждаемь въ настоящую минуту.
- «— Повторяю, отвѣчалъ императоръ, я еще не знаю, на что мы рѣшимся; но я, конечно, сообщу свой взглядъ моимъ коллегамъ (mes collègues). Я передамъ имъ безъ утайки мое мнѣніе о случившемся и о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать; графъ Орловъ въ скоромъ времени скажетъ это въ Вѣнѣ. Вчера я писалъ Вильгельму (принцу Оранскому); мы не объявимъ вамъ войны, будъте въ томъ увѣрены; но если мы когда либо признаемъ то, что совершилось у васъ, то лишь послѣ взаимнаго согласія.
  - «— Что же выйдеть, государь, изъ подобнаго конгресса?
- «— Рѣчь пдеть не о конгрессѣ; мы располагаемъ другими средствами для соглашенія.
- «— Покамѣстъ вы условитесь, государь, долгъ каждаго изъ васъ воздерживаться въ отдѣльности отъ всякаго раздражительнаго слова, отъ всякой деклараціи или демонстраціи, которая могла бы встревожить или оскорбить насъ.
- «— Я долженъ быль быть весьма недоволенъ тѣмъ, что случилось, и я никогда не стану скрывать своего мнѣнія,—возразилъ императоръ.

«— Ваше величество припомните, что въ нашемъ разговорѣ въ Аничковомъ дворцѣ, когда мы еще ничего не знали, мы коснулись множества предположеній; не пришли ли мы къ заключенію, что посреди столь страшнаго переворота все было возможно? Роковая случайность революцій управляла обезумѣвшимъ населеніемъ. Я отвѣчалъ вамъ, что, къ сожалѣнію, никто не могъ ничего знать и ничего предрекать. Я видѣлъ мое отечество на краю пропасти и подобно большинству благоразумныхъ людей страны, испытавшей столько революцій, призывалъ всѣми пожеланіями моими руку, которая могла бы ее спасти. Чувства мои не измѣнились; попрежнему я съ болѣзненнымъ сожалѣніемъ вспоминаю о мѣрахъ, погубившихъ короля Карла X, и съ прежнею признательностію о храброй королевской гвардіи, тщетно защищавшей его.

## «Императоръ продолжалъ:

- «— Повторяю вамъ, любезный другъ, я обѣщаю вамъ не предпринимать торопливаго рѣшенія; что же касается до моего мнѣнія, то я всегда выскажу его прямо; мы не объявимъ вамъ войны, примите въ этомъ увѣреніе; но мы условимся сообща, какого образа дѣйствій намъ слѣдуетъ держаться въ отношеніи Франціи.
- «— Я готовъ вѣрить, что вы не объявите намъ войны: со стороны державъ это было бы дѣйствіемъ столько же безумнымъ, сколько и опаснымъ. Но развѣ вы полагаете, что мы удовольствуемся холодными и оскорбительными отношеніями? Мы уже не истощенная Франція 1814 года, а вы уже не соединенная Европа 1815 года. Вы говорите, что не желаете войны, это не подлежитъ сомнѣнію; но между правительствами, какъ и между частными людьми, дѣло постепенно доходитъ со ссоры, а потомъ и до столкновенія. Недоброжелательные поступки влекутъ за собою рѣзкія объясненія, эатѣмъ являются оскорбленія и угрозы, и оба противника скоро становятся лицомъ къ лицу, со шпагою въ рукѣ.
- «— Надъюсь, мы будемъ дъйствовать осторожно, но всъ сообща, замътилъ императоръ. Надобно, однако, предвидъть, что другія державы, не сожалья, подобно мнъ, о томъ, что Франція намъревается снова броситься въ революціонныя случайности, возрадуются, что вы губите ваши прекрасныя начала преуспъянія.

«Весьма вѣроятно, что на аудіенціяхъ посланникамъ и министрамъ другихъ великихъ державъ императоръ уже упомянулъ со времени іюльской революціи условнымъ образомъ о коалиціп. Впрочемъ, онъ все еще сохранялъ нѣкоторое расположеніе къ Франціи; онъ далъ мнѣ въ томъ новое доказательство даже во время нашего пренія, и я не могу забыть словъ, сказанныхъ имъ по этому поводу.

«Замѣтивъ ему, что если Россія, хотя и сохраняя миръ, покажетъ себя враждебною въ отношеніи къ намъ, то съ нашей стороны есте-

ственнымъ образомъ произойдетъ сближение съ Англіею, императоръ отвѣчалъ:

- «— Не теряйте изъ виду большую разницу между Англіей и мною. Несмотря на все то, что меня волнуетъ, и что мнѣ не нравится у васъ, я никогда не переставалъ интересоваться судьбами Франціи. Всѣ эти дни меня безпокоила мысль, что Англія, завидуя завоеванію Алжира, воспользуется вашими смутами, чтобы отнять у васъ это прекрасное владѣніе. Что же касается Австріи, то она трепещетъ за Италію; изъза этого страха она сожалѣетъ о вашей новой революціи, и потому только безпокоится; она никогда не будетъ сожалѣть о вашихъ горестяхъ; мы же, напротивъ того, всегда счастливы, когда Франція возрастаетъ въ силѣ и благоденствіи.
- «— Государь, вы вполнѣ правы питать въ отношении насъ подобныя чувства, потому что они вполн' взаимныя. Не мн напоминать вамъ, что французы сдълали для васъ во время послъдней турецкой войны. Наша политическая поддержка сопровождала васъ до Адріанопольскаго трактата, а что касается до нашего военнаго братства, то вы помните, сколько французовъ служили въ рядахъ вашей арміи, и сколько другихъ желали последовать за ними. Вотъ эту медаль за турецкую кампанію, которую вы намъ пожаловали, мы носимъ, какъ дорогое воспоминаніе. Правда, офицеры и другихъ великихъ державъ прівзжали и находились также въ вашей дунайской арміи, но, за исключеніемъ насъ и пруссаковъ, по сочувствію ли, или только изъ любопытства? Австрійскихъ офицеровъ было на Дунав, въ 1828 году, почти столько же, какъ и французскихъ; но въ то же самое время австрійскія газеты унижали славу вашего оружія и предсказывали вамъ бѣдствія въ кампанію 1829 года. Въ противоположность подобнымъ дъйствіямъ что же дълали мои молодые соотечественники? Лаферронэ и Ларошжакелены храбро дрались за васъ, бросались въ первые ряды вашихъ авангардовъ. Пруссаки и французы, государь, вотъ кто были въ тяжелыхъ обстоятельствахъ 1828 и 1829 годовъ вашими единственными друзьями.

«Я одушевился при этихъ словахъ; государь казался тронутымъ и дружески протянулъ миѣ руку. Разговоръ принялъ затѣмъ болѣе спокойный тонъ простого обсужденія; императоръ еще разъ подтвердилъ, что говоритъ и дѣйствуетъ лишь изъ интереса къ Франціи.

- «— Государь, если вы продолжаете интересоваться моимъ отечествомъ, то явите себя его другомъ въ этомъ новомъ кризисѣ и не увеличивайте его замѣшательства враждебнымъ положеніемъ.
- «— Никакой вражды не питаю я къ Франціи, это вѣдомо Богу; но я ненавижу начала, васъ ослѣпляющія (je déteste les principes qui vous égarent); вы говорите мнѣ о враждебномъ начинаніи съ нашей стороны, оно можетъ послѣдовать и съ вашей.

«— Этого не случится, государь, будьте въ томъ увѣрены, если къ намъ отнесутся такъ, какъ мы въ правѣ ожидать по нашей независимости и справедливой гордости. Наши внутреннія перемѣны ни до кого не касаются; поэтому нѣтъ повода къ постороннему вмѣшательству. Если бы союзные монархи захотѣли возобновить коалицію, то пусть они



Александръ Ивановичъ Козарскій.

(Съ литографін Сандомури, сдёланной съ портгета, рисоганнаго съ натуры Осокинымъ)...

вспомнять, что только въ такомъ случав мы будемъ вынуждены искать поддержки у народовъ.

«При этомъ словѣ императоръ своимъ движеніемъ выразилъ удивленіе и неудовольствіе. Я прибавилъ, чтобы успокоить его:

«— Слова, мною сказанныя, относятся лишь къ предположенію, которое, какъ вы говорите, не осуществится. Мы не предпримемъ пропаганды, потому что намъ не предстоитъ бороться съ коалиціею. Впрочемъ, все, что я говорю по поводу защиты нашей независимости, и тѣ французы,

которыхъ вы напболѣе уважаете, герцогъ Мортемаръ и графъ Лаферронэ, сказали бы то же самое.

- «— Да, я знаю, что, слушая васъ, я вопрошаю миѣніе умѣренной Франціи, и что со мной какъ бы говорять Лаферронэ или Мортемаръ.
- «— Эти люди, столь достойные вашей дружбы, государь, сказали бы вамъ, какъ и я, что отвращение къ иноземному вторжению преобладаетъ въ ихъ сердцѣ надъ всѣми другими чувствами, и что они и дѣти ихъ взялись бы за оружие. Мы всѣ дружно соединимся, чтобы защититъ Францию; всѣ партии забудутъ свои распри.

«Мит не предстояло надобности распространяться болте о громадной силт, во имя которой я говориль: императорь быль такъ убъжденъ въ этомъ, что съ величайшимъ спокойствіемъ выслушаль все сказанное мною, имтышее угрожающій отттынокъ. Императоръ постепенно успокоился: онъ сталъ обсуждать важнтышія статьи новой конституціи, замтывлей собою хартію 1814 года. Онъ критиковалъ, съ своей точки зртыя, главитишія статьи, и нашъ разговоръ, въ началт столь оживленный, приняль тонъ теоретическаго разсужденія. Онъ закончиль обзоръ введенныхъ новыхъ конституціонныхъ комбинацій, долженствовавшихъ имть сплу съ ніжоторыми изміненіями въ продолженіе восемнадцати літъ, словами, не менте встать выше приведенныхъ достойными быть сохраненными.

«— Если бы, —сказаль императорь, —во время кровавыхь смуть въ Парижѣ народъ разграбиль домъ русскаго посольства и обнародовалъ мои денеши, то были бы поражены, узнавъ, что я высказывался противъ государственнаго переворота; удивились бы, что русскій самодержецъ поручаетъ своему представителю внушить конституціонному королю соблюденіе учрежденныхъ конституцій, утвержденныхъ присягою. (On se fût fort étonné de voir l'autocrate de Russie charger son représentant de recommander auroi constitutionnel l'observation des constitutions établies et jurées).

«Таково въ общемъ мнѣніе императора Николая относительно нашей іюльской революціи; онъ совѣтовалъ не производить государственнаго переворота, разсматривая его скорѣе, какъ крайне опасный неблагоразумный шагъ, чѣмъ заслуживающій порицанія проступокъ; прежде всего онъ интересовался королемъ Карломъ X и Франціею.

«Императоръ всталъ наконецъ, чтобы отпустить меня. Всѣ слѣды неудовольствія исчезли. Видя его въ такомъ расположеніи духа, я сказаль:

«— До всѣхъ этихъ печальныхъ событій, государь, вы соблаговолили пригласить меня сопутствовать вашему величеству въ поѣздкѣ на берега Волхова для осмотра военныхъ поселеній и для инспектированія гренадерскаго корпуса. Осмѣливаюсь надѣяться, что это приглашеніе не отмѣнено. «При столь неожиданномъ напоминаніи императоръ взглянулъ на меня улыбнувшись; затѣмъ послѣ минутнаго раздумья отвѣчалъ:

«— Хорошо, я согласенъ; у меня только одно слово. Вы поѣдете со мною, но это удивить весьма многихъ.

«Императоръ обнялъ меня. Дѣло было улажено, и я возвратился въ Петербургъ. Корабли подъ трехцвѣтнымъ флагомъ были допущены въ Кронштадтъ.

«На другой день ко миѣ явились всѣ главные члены дипломатическаго корпуса. Въ предшествовавшіе дни разнесся общій слухъ о присылкѣ миѣ паспортовъ и полномъ разрывѣ сношеній между Франціей и Россіей. Это извѣстіе вызвало большое безпокойство, и каждый желалъ знать истину, чтобы донести своему двору. Меня посѣтили лордъ Гейтесбюри, англійскій посланникъ, графъ Фикельмонъ, австрійскій посланникъ, генералъ Шёлеръ, прусскій министръ, и многіе другіе. Всѣ спрашивали меня со страхомъ:

- «— Правда ли, что вы покидаете Петербургъ?
- «— Правда, конечно,— отвѣчалъ я,—черезъ три дня я уѣзжаю, но чтобы сопровождать императора въ поѣздкѣ по военнымъ поселеніямъ».

Повздка въ новгородскія военныя поселенія двйствительно состоялась, однако не черезъ три дня, какъ разсказывалъ Бургоэнъ навъщавшимъ его дипломатамъ, но въ началѣ сентября <sup>372</sup>.

Между тѣмъ, императоръ Николай, отказавшись отъ немедленнаго разрыва съ Францією, все-таки продолжалъ увлекаться мыслію стать во главѣ легитимистскаго крестоваго похода въ духѣ Александра І-го. Возстаніе, начавшееся въ Брюсселѣ, подняло вопросъ о военномъ вмѣшательствѣ съ новой силой. Миролюбивый цесаревичъ Константинъ Павловичъ сильно встревожился воинственными намѣреніями своего державнаго брата, и изъ Варшавы немедленно раздалась правдивая рѣчъ безусловнаго сторонника мпра, противника новаго крестоваго похода.

«Я сильно сомнѣваюсь, — писалъ цесаревичь 13-го (25-го) августа, — чтобы въ случаѣ, если бы произошелъ вторичный европейскій крестовый походъ противъ Франціп, подобно случившемуся въ 1813, 1814 и 1815 годахъ, мы встрѣтили то же рвеніе и то же одушевленіе къ правому дѣлу. Съ тѣхъ поръ сколько осталось обѣщаній, не исполненныхъ или же обойденныхъ, и сколько попранныхъ интересовъ; тогда, чтобы сокрушить тиранію Бонапарта, тяготѣвшую надъ континентомъ, повсюду пользовались содѣйствіемъ народныхъ массъ и не предвидѣли, что рано или поздно то же оружіе могутъ повернуть противъ насъ самихъ» 373.

Относительно Польши цесаревичъ присовокупилъ:

«До сихъ поръ у насъ все спокойно, и я льщу себя надеждою, что при помощи и по милости Божіей такъ продолжится и далѣе. Поляки

докажуть вамъ свою върность,— я осмъливаюсь ожидать этого отъ Его милосердія,— и уничтожать всякія сомнънія на этоть счеть».

Отвѣчая цесаревичу, императоръ Николай писалъ 17-го (29-го) автуста:

«Миѣніе, которое вы высказываете относительно поляковъ, какъ разъ то самое, котораго я считаю себя въ правѣ держаться въ отношеніп ихъ; что же касается моего довѣрія къ этой прекрасной и храброй арміп, оно всецѣло и полно, и я ни одного мгновенія не сомнѣвался въ ней».

Государь сообщиль также цесаревичу, что вопрось о трехцвѣтномъ флагѣ не существуеть болѣе, послѣ того какъ «мы офиціальнымъ образомъ получили извѣстіе, что это не цвѣтъ возстанія (la couleur de la rebellion), но что правительство намѣстника короля, утвержденное Карломъ X и слѣдовательно сдѣлавшееся, въ нашихъ глазахъ, законнымъ (rendu légal à nos yeux), торжественно его приняло». Затѣмъ, переходя къ ближайшему разбору современныхъ политическихъ вопросовъ, государь старался успоконть брата насчетъ своихъ воинственныхъ намѣреній.

«Все, что было сдѣлано здѣсь дипломатическимъ путемъ, было сообщено вамъ, —писалъ императоръ, —надъюсь, что вы найдете наши ръшенія отвічающими чести и началамь, унаслідованнымь нами оть нашего покойнаго ангела. Мы вовсе не торопимся дъйствовать, но мнъ кажется, что по части началь непреложныхь, священныхь (principes immuables, sacrés) никогда не следуеть оставлять места сомненіямъ; и воть не изложить открыто нашего взгляда на узурпацію герцога Орлеанскаго значило бы поступить какъ разъ такимъ образомъ. Впрочемъ, событія чередуются съ такою быстротою, что буквально едва хватаетъ времени, чтобы зрфло взвфсить дфло, приготовить депеши, какъ вдругъ разыгрывается новое событіе, изміняющее кажущійся обликъ положенія дёль. Таковы, по моему мнёнію, обстоятельства данной минуты, такъ какъ законный король въ моихъ глазахъ, Генрихъ V-й, вывезенъ своимъ дъдомъ изъ предъловъ Франціи; такимъ образомъ онъ фактически эмигрироваль и бросиль страну. Эта страна не можеть оставаться безъ главы, а за неимѣніемъ его должна впасть въ состояніе самой ужасной анархіи; поэтому фактически наиболже близкій къ трону, находящійся во Франціи, за неим'яніемъ тіхъ, которые были до него, становится для насъ фактически королемъ Франціп; если же мои союзники находять единогласно, что мы должны помириться въ этомъ отношеніи на герцогѣ Орлеанскомъ, то, мнѣ кажется, лучше признать королевскую власть, исходящую изъ подобнаго факта, чёмь королевскую власть по выбору народа: страшный примёрь, пагубный для всякаго порядка и который подорваль бы наше собственное

существованіе; повторяю, ми<br/>ѣ было бы слишкомъ противно признать его подобнымъ образомъ»<br/>  $^{374}.$ 

Однако, цесаревичь не успокоился, повидимому, не слишкомь довѣряя незыблемости мирныхъ заявленій, присылаемыхъ ему изъ Петербурга;



Хозревъ-Мирза. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

онъ продолжалъ, съ своей стороны, посылать предостереженія противъ возможныхъ увлеченій и писалъ государю:

«Вы понимаете и оцѣниваете текущія событія, какъ истинно благородный человѣкъ, простите миѣ это совершенно простое выраженіе, но на ряду съ этимъ не слѣдуетъ забывать, что вы государь и властелинъ громадной имперіи, и что вашъ первый долгъ—примирять интересы вашихъ подданныхъ и вашихъ союзниковъ, поставленныхъ въ положенія относительно крайне различныя».

Руководствуясь подобными соображеніями, цесаревичь указываль, что въ случать разрыва Россіп съ Францією почтенный прусскій король прежде всего будеть компрометировань въ своихъ отношеніяхъ къ этой странть; географическое положеніе Пруссіи вынудить его принять, можеть быть, тяжелыя, но неизбіжныя рішенія. Сравнивая давно прошедшія событія съ настоящими, цесаревичь въ заключеніе своихъ разсужденій снова повторяль сділанную имъ рантье справедливую оцінку діль, обусловленную необыкновенно яснымъ пониманіемъ политической обстановки данной минуты.

«Когда происходила первая революціонная война, — писалъ цесаревичь, — все дѣлалось съ энтузіазмомъ, порожденнымъ долгомъ и ужасомъ, который испытывали; всѣ хотѣли сохранить свое общественное положеніе и были спокойны за свой тылъ. При второй войнѣ, если она случится, пойдутъ по чувству долга и, въ большинствѣ случаевъ, неохотно. Новыя идеи настолько созрѣли во всѣхъ головахъ и вообще пустили слишкомъ глубокіе корни среди большинства новаго поколѣнія, чтобы можно было вѣрить въ обратное. Сверхъ того, въ прошломъ было слишкомъ много нарушено интересовъ и не исполнено обѣщаній, чтобы явилась возможность разсчитывать на единодушное содѣйствіе правому дѣлу» 375.

Прежде всего императоръ Николай, въ виду возможныхъ случайностей, пожелалъ ознакомить своихъ ближайшихъ союзниковъ, Австрію и Пруссію, съ своими взглядами на политическое положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ узнать намѣренія ихъ правительствъ. Съ этою цѣлью 16-го (28-го) августа генералъ-адъютантъ графъ Орловъ отправился въ Вѣну; съ подобнымъ же порученіемъ посланъ былъ 19-го (31-го) августа въ Берлинъ фельдмаршалъ графъ Дибичъ.

«Я избраль его,—писаль императоръ Николай къ цесаревичу,—потому что онъ смотрить на дѣла такъ же, какъ вы и я, а для меня именно важно, чтобы мои слова и мысли были переданы королю съ тѣмъ тономъ, который я придаю этой музыкѣ» <sup>376</sup>.

Передъ отъёздомъ государь передалъ Дибичу изустно свою инструкцію, а фельдмаршалъ немедленно изложилъ ее письменно. Въ составленной такимъ образомъ записке между прочимъ сказано въ заключеніе, что для движенія своихъ войскъ императоръ, ожидая призыва его величества короля, предполагаетъ, отдавъ нужныя приказанія, полетётъ въ Берлинъ (voler à Berlin), чтобы еще лично совещаться съ августейшимъ тестемъ своимъ и затёмъ рядомъ съ нимъ сражаться противъ враговъ общаго спокойствія (les ennemis du repos général) 377.

Консервативныя возгрѣнія прусскаго короля не оказались, однако, на высот'в той «музыки», которую заиграли въ Петербургъ. Дъйствительно немедленно по прибытіи въ Берлинъ графъ Дибичъ приглашенъ былъ 27-го августа (8-го сентября) въ Шарлотенбургъ, гдв на аудіенціи, продолжавшейся полтора часа, изложиль королю все, что поручиль фельдмаршалу сказать государь. Но русскій посланный, преисполненный воинственнаго пыла, видъвшій себя уже новымъ героемъ дня на высотахъ Монмартра, ангеломъ-спасителемъ въ революціонномъ пожарѣ, не нашель въ королѣ особенной склонности къ военнымъ предпріятіямъ; льта и опыть жизни, богатой великими событіями, воспоминанія о былыхь несчастіяхъ и о дорого купленномъ торжествѣ внушали тестю императора Николая большую сдержанность и трезвый взглядъ на дёла сего міра. Выслушавъ графа Дибича, король быль видимо тронуть дружескими чувствами и довърјемъ къ нему императора, заявлялъ, что вполнъ раздъляеть его политическія убъжденія и считаеть войну неизбъжною; но при этомъ выразилъ, ссылаясь на примъръ Александра I-го въ 1812 году, что не желаль бы ни въ какомъ случав быть начинающею стороною <sup>378</sup>.

По желанію короля, графъ Дибичъ остался въ Берлинѣ до выясненія обстоятельствъ. Начались безконечныя совѣщанія фельдмаршала съ прусскими государственными людьми, не менѣе короля опасавшимися по отношенію къ Франціи всякаго дѣйствія, носящаго вызывающій оттѣнокъ; войны же Пруссія хотѣла избѣжать, во что бы то ни стало.

Но русскіе чрезвычайные посланцы: Орловъ и Дибичъ, не усивли еще довхать до мвстъ своего назначенія, какъ уже состоялось офиціальное признаніе совершившейся во Франціи перемвны правленія, какъ со стороны Австріи, такъ и Пруссіи, безъ предварительнаго соглашенія съ нами. Еще ранве Англія также признала королемъ Людовика-Филиппа. Императору Николаю оставалось только последовать ихъ примвру. Въ Петербургъ прибылъ въ началв сентября генералъ Аталэнъ съ собственноручнымъ письмомъ короля Людовика-Филиппа. Въ этомъ письмв обращаютъ на себя вниманіе следующія строки:

«На васъ, государь, въ особенности Франція останавливаетъ взоръ. Ей отрадно видѣть въ Россіи свою наиболѣе естественную и наиболѣе могущественную союзницу. Ручательствомъ въ томъ служитъ мнѣ благородный характеръ и всѣ качества, отличающія ваше императорское величество» <sup>379</sup>.

Генералъ Аталэнъ принятъ былъ при дворѣ съ большою вѣжливостью и даже предупредительностью; его приглашали не только на всѣ празднества, но и на смотры, парады. Менѣе удовлетворенъ былъ французскій генералъ отвѣтнымъ письмомъ государя. Рыцарская прямота императора Николая воспрепятствовала ему скрыть свои взгляды и чувства по отношенію къ іюльской монархіи подъ личиною искусныхъ дипломатическихъ оборотовъ рѣчи. Въ сущности отвѣтъ государя заключалъ въ

себѣ неодобрительное и условное признаніе ненавистнаго ему совершившагося факта, безъ соблюденія даже обычныхъ формъ, установившихся для переписки съ царственными особами. Николай Павловичъ не назвалъ себя въ отвѣтномъ письмѣ «добрымъ братомъ» короля французовъ, власть котораго въ глазахъ русскаго монарха была запятнана революціоннымъ происхожденіемъ.

Приведемъ здісь дословный переводъ письма императора Николая, отъ 6-го (18-го) сентября, опреділившаго собою отношенія Россіи къ Франціи въ теченіе послідующихъ затімъ восемнадцати літъ.

«Я получиль изъ рукъ генерала Аталэна,—писаль государь,—привезенное имъ посланіе. Событія, нав'яки прискорбныя (des événements à jamais déplorables), поставили ваше величество въ тягостное положеніе. Ваше величество приняли р'вшеніе, которое одно, казалось вамъ, могло предотвратить отъ Франціи великія бъдствія. Я ничего не скажу о побужденіяхъ, внушившихъ образъ дійствій, усвоенный вашимъ величествомъ въ данномъ случат, но я возсылаю горячія мольбы къ Божественному Провидѣнію, дабы оно благословило намѣренія вашего величества и усилія ваши на благо французскаго народа. Въ согласіи съ союзниками моими я съ удовольствіемъ принимаю выраженіе желанія вашего величества поддерживать со всёми европейскими государствами мирныя и дружественныя сношенія. Докол'в эти сношенія будуть основаны на существующихъ договорахъ и на твердой рѣшимости поддерживать права и обязательства, торжественно ими признанныя, а равно и поземельныя владенія, Европа усмотрить въ нихъ ручательство мира, столь необходимаго даже для спокойствія Франціи.

«Призванный совмёстно съ союзниками моими поддерживать съ Францією подъ новымъ ея правительствомъ таковыя охранительныя отношенія, я, съ своей стороны, поспёшу не только отнестись къ нимъ съ надлежащею заботливостью, но и не устану проявлять чувства, въ искренности коихъ мнѣ пріятно увѣрить ваше величество въ отвѣтъ на чувства, выраженныя вами» <sup>380</sup>.

Письмо императора Николая произвело въ Парпжѣ самое удручающее впечатлѣніе не только на короля и его министровъ, но и на общественное мнѣніе страны, почувствовавшее въ немъ оскороленіе достопиства Франціи. Тѣмъ не менѣе при обоихъ дворахъ остались прежніе дипломатическіе представители: въ Парижѣ графъ Поццо-ди-Борго, а герцогъ Мортемаръ снова возвратился въ Петербургъ; но императоръ Николай продолжалъ относиться къ королю французовъ съ чувствомъ сильнѣйшаго негодованія, укоряя его въ коварствѣ, вѣроломствѣ и совершенно не признавая въ немъ виновника спасенія монархическаго начала. Булавочные уколы смѣнялись болѣе крупными размолвками вплоть до 1848 года, когда императоръ Николай съ нескрываемымъ удо-





ВЗЯТІЕ ГОРОДА ЕК Съ литографіи Гастейна, с



УМА ВЪ 1829 ГОДУ. ной съ картины Машкова.



вольствіемъ могъ наконецъ сказать: «Voilà donc la comédie jouée et finie et le coquin à bas».

Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ сообщаетъ: «Итакъ, послѣ долгой внутренней борьбы и гласно заявленнаго отвращенія къ новому монарху



Вступленіе русской арміи въ Адріанополь 8-го августа 1829 года. (Съ рисунка съ натуры очевидца. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

Франціи, нашему государю не оставалось ничего иного, какъ покориться силѣ обстоятельствъ и принести личныя чувства въ жертву сохраненія мира и отчасти общественному мнѣнію. Императоръ Николай впервые принудилъ себя дѣйствовать вопреки своему убѣжденію и не безъ глубокаго сокрушенія и досады призналъ Людовика-Филиппа королемъ французовъ».

#### V.

Вскорѣ къ политическимъ тревогамъ присоединились неблагопріятныя внутреннія вѣсти. 24-го сентября (6-го октября) получено было сообщеніе, что въ Москвѣ открылась холера. Императоръ Николай немедленно рѣшился поспѣшить въ первопрестольную столицу, чтобы личнымъ присутствіемъ успокоить встревоженное населеніе; быстро собравшись въ путь, государь 27-го сентября (9-го октября) уже выѣхалъ въ Москву. Трудно описать чувства московскихъ жителей при неожиданномъ появленіи царя въ зараженномъ болѣзнію городѣ. «Мы знали, что ты будешь; гдѣ бѣда, тамъ и ты!» — вотъ крики, которые раздавались среди народной толпы, когда государь остановился у Иверскихъ воротъ и приложился къ образу. «Такое царское дѣло выше славы человѣческой, поелику основано на добродѣтели христіанской... Съ крестомъ встрѣчаемъ тебя, государь; да идетъ съ тобою воскресеніе и жизнь», — сказалъ императору въ Успенскомъ соборѣ митрополитъ Филаретъ.

Въ это время генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ находился въ отпуску, въ своемъ имѣніи Фаль; но уже черезъ нѣсколько дней къ шефу жандармовъ прискакалъ фельдъегерь съ извѣстіемъ объ отъѣздѣ государя и съ повелѣніемъ послѣдовать за нимъ въ Москву.

«Я быль въ восхищении отъ героической рѣшимости моего царя, пишетъ Бенкендорфъ, —и спустя два часа послѣ полученія извѣстія уже леталь по почтовой дорога. Прибывь въ Петербургъ, я захаль въ Царское Село за приказаніями императрицы и посп'єшиль въ Москву. А тамъ, прівхавъ вечеромъ, немедленно явился къ государю съ выраженіемъ благодарности моей за память ко мні въ минуту, столь тяжкую для отеческаго его сердца. Онъ былъ, какъ всегда, спокоенъ и благодушенъ. Его прітудь оживиль, но не удивиль добрыхь москвичей, которые среди ужаса таинственной заразы предчувствовали, что ихъ не покинетъ царь. Когда онъ появился передъ народомъ, презрѣвъ опасность, чтобы пособить ему, общій энтузіазмъ достигъ крайнихъ преділовъ, и всёмъ казалось, что сама болёзнь должна уступить его всемогуществу. Выло рѣшено оцѣпить Москву для охраненія отъ заразы прочихъ губерній и Петербурга; все исполнилось безъ затрудненій, и покорность народа, одушевленнаго благодарностію, не знала границъ. Холера, однако же, съ каждымъ днемъ усиливалась, а съ темъ вместе увеличивалось и число ея жертвъ. Лакей, находившійся при собственной комнать государя, умерь въ нъсколько часовъ; женщина, проживавшая во дворцѣ, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно посёщаль общественныя учрежденія, презирая опас-

ность, потому что тогда никто не сомнѣвался въ прилипчивости холеры. Вдругъ за обѣдомъ во дворцѣ, на который было приглашено нѣсколько особъ, онъ почувствовалъ себя нехорошо и принужденъ былъ выйти изъ-за стола. Вслѣдъ за нимъ посиѣшилъ докторъ, столько же испуганный, какъ и мы всѣ, и хотя черезъ нѣсколько минутъ опъ вернулся къ намъ съ приказаніемъ отъ имени государя не останавливать обѣда, однако никто въ смертельной нашей тревогѣ уже болѣе не прикасался къ кушанью. Вскорѣ затѣмъ показался въ дверяхъ самъ государь, чтобы



Графъ Иванъ Антоновичъ Каподистрія. (Съ гравированнаго портрета Милова 1822 года).

насъ успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись всѣ первые симптомы болѣзни. Къ счастію, сильная испарина и данныя во́-время лѣкарства скоро ему пособили, и не далѣе какъ на другой день все наше безпокойство миновалось».

Государь почувствоваль себя дурно 5-го (17-го) октября; въ тоть же день вечеромъ Николай Павловичь получиль извѣстіе о дальнѣй-шихъ успѣхахъ бельгійской революціи, вслѣдствіе которыхъ король нидерландскій нашелъ себя вынужденнымъ проспть вооруженной помощи,

въ силу существовавшихъ трактатовъ <sup>381</sup>. Несмотря на нездоровье, государь безотлагательно отправилъ повельнія графу Чернышеву, фельдмаршалу Сакену и цесаревичу о приведеніи арміи на военное положеніе.

Графу Чернышеву государь писаль:

«Любезный другь, депеши, только что полученныя мною, таковы, что надо принять безотлагательныя мары для нашего выступленія въ походъ. Нидерландскій король пишетъ мнѣ, прося въ силу существующихъ трактатовъ вооруженной помощи. Нетеривніе его въ этомъ отношеніи такъ велико, что Вильгельмъ (принцъ Оранскій) проситъ меня его именемъ послать часть войскъ, если то возможно, моремъ. Вы сами чувствуете, что это вещь, не исполнимая въ настоящее время года. Если бы эта запоздалая просьба явилась мёсяцемъ ранёе, то всё принятыя мною мёры позволили бы ее осуществить... Первый контингенть, который я, какъ членъ союза, обязанъ выставить, будетъ составленъ изъ арміи, находящейся подъ начальствомъ брата. По моему расчету, ранве, какъ черезъ два мѣсяца, мы не въ состояніи будемъ выступить, по крайней мѣрѣ, со всёми силами. Поэтому малейшій выигрышь времени въ семъ делё будеть весьма цененъ. Можеть быть, известія обо всёхъ этихъ громадныхъ приготовленіяхъ послужать къ тому, чтобы предотвратить войну, которой всё мы искренно желаемъ избёгнуть; о приготовленіяхъ вы можете говорить громко, но безъ аффектаціи, не ділая изъ нихъ тайны. Сообщите прямо отъ себя генералу Вицлебену о мірахъ, которыя приказано принять, написавъ ему для сообщенія королю, что отнынъ я считаю наши арміи уже соединенными и желаю посему, чтобы по всёмъ военнымъ между нами сношеніямъ всякая дипломатическая формальность была отложена въ сторону; что вамъ приказано держать его въ постоянной извёстности обо всемъ, что будеть дёлаться у насъ, п что я буду весьма благодаренъ королю, если онъ дозволить отвъчать тъмъ же и мит въ самыхъ простыхъ и самыхъ непосредственныхъ формахъ... Успокойте Канкрина насчеть первоначальных расходовь и старайтесь по возможности уменьшить ихъ» <sup>382</sup>.

Графъ Чернышевъ по полученіи письма государя могъ торжествовать; всѣ предначертанныя мѣры прямо соотвѣтствовали вопнственному пылу графа, проявлянному имъ съ самаго начала іюльской революціи. Сообщая Дибичу въ Берлинъ распоряженія императора, графъ Чернышевъ писаль: «Если бы другіе кабинеты имѣли ту же энергію, какую придаетъ императоръ нашему кабинету, то какъ должны бы были трепетать зачинщики смутъ и мятежей!» <sup>383</sup>.

Графъ Нессельроде былъ менѣе восхищенъ вѣроятіемъ предстоявшей войны и склонялся къ мирному, дипломатическому разрѣшенію возник-шихъ вопросовъ. «Мы тоже не отдыхаемъ на розахъ,—писалъ впцеканцлеръ графу Дибичу, — холера-морбусъ господствуетъ въ очень

многихъ губерніяхъ, которыя посему пришлось освободить отъ рекрутскаго набора; внутренняя торговля остановилась вслѣдствіе мѣръ, кои пришлось принять для воспрепятствованія распространенію этого бича, и мы не увѣрены въ томъ, что онъ и здѣсь не настигнетъ насъ, такъ какъ говорятъ о его появленіи уже около Тихвина. Урожай былъ ду-

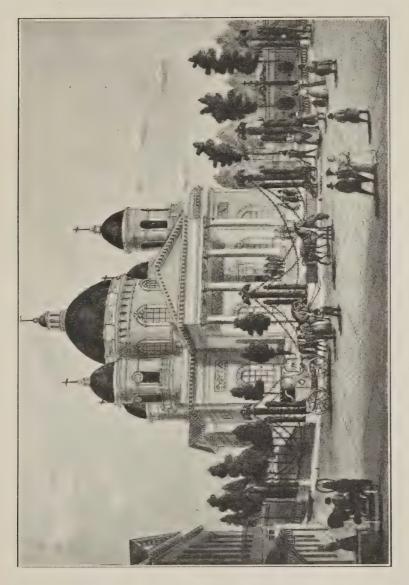

Соборъ Спаса Преображенія въ Петербургѣ. (Съ граворы, спѣланой по висунку Беглова).

ренъ, и поступленіе податей идетъ плохо. Вотъ подъ какими предзнаменованіями мы приступаемъ къ приготовленіямъ къ войнѣ, послѣдствія которой одинъ лишь Богъ можетъ предвидѣть. Не надо, конечно, унывать и падать духомъ передъ обстоятельствами; но я считалъ необходимымъ представить вамъ печальную картину нашего внутренняго положенія, дабы вы могли принимать ее въ соображеніе во всёхъ совёщаніяхъ вашихъ съ прусскимъ кабинетомъ» <sup>384</sup>.

Изъ строкъ графа Нессельроде видно, при какой печальной для Россіи обстановкъ императоръ Николай готовъ былъ начать войну, совершенно чуждую всякаго государственнаго эгоизма; къ тому же онъ одинъ оставался въренъ смыслу договора, заключеннаго между Россіею, Англіею, Австріею и Пруссіею 8-го (20-го) ноября 1815 года. Но съ тъхъ поръ прошло пятнадцать лътъ, политическіе взгляды измѣнились, и въ данномъ случаѣ одинъ русскій самодержецъ готовъ былъ съ полнымъ безкорыстіемъ стоять на стражѣ возстановленія нарушеннаго законнаго порядка. Прочія державы предпочли обратиться къ содъйствію дипломатическихъ лѣкарствъ; въ результатѣ вмѣсто вооруженнаго вмѣшательства началась работа общеевропейской конференціи, собравшейся въ Лондонѣ для улаженія бельгійскаго вопроса мирнымъ путемъ.

Но обратимся снова къ пребыванію императора Николая въ Москвѣ. Государь провель тамъ десять дней въ неутомимой, безпрерывной дѣятельности; онъ лично наблюдаль, какъ по его приказаніямъ устроивались больницы въ разныхъ частяхъ города, отдавалъ повелѣнія объ удовлетвореніи Москвы въ жизненныхъ потребностяхъ, о денежныхъ вспомоществованіяхъ неимущимъ, объ учрежденіи пріютовъ для дѣтей, у которыхъ болѣзнь похитила родителей; безпрестанно показывался на улицахъ; посѣщалъ холерныя палаты въ госпиталяхъ и только, устроивъ и обезпечивъ все, что могла человѣческая предусмотрительность, выѣхалъ 7-го (19-го) октября изъ Москвы.

Въ Твери, гдѣ проѣзжающіе должны были останавливаться въ карантинъ, самъ законодатель подалъ примъръ, какъ должно уважать законъ. Государь остановился во дворцъ, который нъкогда былъ занимаемъ великою княгинею Екатериной Павловной и супругомъ ея, принцемъ Георгіемъ Ольденбургскимъ, во время бытности его тамошнимъ генераль-губернаторомъ. «Здёсь, по разсказу Бенкендорфа, врачъ приняль насъ въ особо приготовленной комнатѣ и окурилъ, согласно съ существовавшими тогда правилами, хлоромъ, послѣ чего дворецъ и маленькій его садъ оцінили часовыми, для совершеннаго отділенія его отъ города, а насъ, во исполнение собственной воли государя, желавшаго дать примъръ покорности законамъ, засадили въ карантинъ и разъединили отъ всего міра. Свиту государеву составляли, кром'я меня, графъ П. А. Толстой, бывшій нікогда моимъ начальникомъ въ парижскомъ посольствъ, генералъ-адъютанты Храповицкій и Адлербергъ, флигель-адъютанты Кокошкинъ и Апраксинъ и доктора Арендтъ и Енохинъ. Всёхъ насъ размёстили въ томъ же дворце. Утромъ занимались бумагами, которыя ежедневно присылались изъ Петербурга и Москвы, а потомъ прогуливались по саду, впрочемъ очень худо содер-

жимому; государь стрѣляль воронь, я подметаль дорожки. За этими забавами слѣдоваль прекрасный обѣдъ для всего общества вмѣстѣ, послѣ котораго расходились по своимъ комнатамъ до вечера, соединявшаго опять всѣхъ на государевой половинѣ, гдѣ играли въ карты. Такъ мы, до возвращенія въ Царское Село, провели одиннадцать дней въ этой тюрьмѣ, хотя очень спокойной и удобной, но, тѣмъ не менѣе, жестоко намъ надоѣвшей».

20-го октября (1-го ноября) императоръ Николай благополучно возвратился въ Царское Село, а 25-го октября (6-го ноября) прибылъ въ Петербургъ. На другой день, въ воскресенье, состоялся первый разводъ.

#### VI.

Событія, ознаменовавшія собою вторую половину 1830 года, глубоко опечалили императора Николая. Съ сокрушеннымъ сердцемъ государь увидѣлъ себя вынужденнымъ признать воцареніе короля французовъ Людовика-Филиппа, а затѣмъ даже отдѣленіе Бельгіи отъ Голландіи. Съ цѣлью дать себѣ отчетъ въ совершившемся на западѣ Европы политическомъ переворотѣ и отношеніи къ нему Россіи, государь изложилъ свои мысли и взгляды въ особой запискѣ, названной имъ «исповѣдью (ma confession)».

Приведемъ здѣсь въ переводѣ съ французскаго подлинника содержаніе этого замѣчательнаго историческаго документа, опредѣлившаго собою дальнѣйшее направленіе русской политики до рокового 1849 года, ознаменованнаго спасеніемъ Австріи.

«Важность нынѣшнихъ обстоятельствъ, въ ихъ связи съ непосредственными интересами Россіи, — пишетъ императоръ Николай; — привели меня къ мысли отдать самому себѣ отчетъ въ тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя они пробуждаютъ во мнѣ. Результатъ этого испытанія передъ судомъ моей совѣсти, какъ мнѣ кажется, намѣчаетъ мнѣ, въ чемъ заключается мой долгъ.

«Географическое положеніе Россіи до такой степени благопріятно, что въ области ея собственныхъ интересовъ ставить ее въ почти независимое положеніе отъ происходящаго въ Европѣ; ей нечего опасаться; ея границы удовлетворяють ее; въ этомъ отношеніи она можетъ ничего не желать, и слѣдовательно она ни въ комъ не должна была возбудить опасеній. Обстоятельства, приведшія къ заключенію дѣйствующихъ трактатовъ, относятся къ тому времени, когда Россія, побѣдивъ и уничтоживъ неслыханное нашествіе Наполеона, въ качествѣ освободительницы, помогала Европѣ скинуть угнетавшее ее иго. Но воспоминаніе о благодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ, чѣмъ воспоминаніе о благодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ, чѣмъ воспоминаніе облагодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ облагодѣяніях скорѣе сглаживается временемъе страживается в стамъе страживается в стамъе стамъе стамъе стамъе стамъе стамъе стамъе

наніе объ обидахъ; недобросовѣстность въ Вѣнѣ уже чуть было не порвала только что закрѣпленнаго союза, и потребовалась новая очевидная опасность для того, чтобы державы открыто примкнули къ тому, кто, уже явившись разъ ихъ освободителемъ, оставался неизмѣнно великодушнымъ.

«Въ теченіе десяти послѣдующихъ лѣтъ союзъ между Россіей, Австріей и Пруссіей казался тѣснымъ. Однако, обѣ эти державы неоднократно уклонялись отъ буквальнаго смысла или основныхъ началъ, служившихъ краеугольнымъ камнемъ союзныхъ трактатовъ. Неизмѣнно лишь териѣнію и умѣренности императора, при его неистощимомъ желаніи сохранить внѣшніе признаки самой полной близости, удавалось возвращать на истинный путь или скрывать различіе взглядовъ. Когда Провидѣніе отняло его у Россіи, мы увидѣли вскорѣ, что Австрія одновременно съ прекраснѣйшими завѣреніями обнаруживала свои заднія мысли; правда, Пруссія оставалась вѣрною намъ болѣе долгое время, но между личными отношеніями къ королю и отношеніями къ его министерству сказывалась явная разница.

«Однако яркаго различія во взглядахъ не было вплоть до подлой іюльской революціи (l'infàme révolution de juillet). Мы издавна предвидъли это ужасное событіе и исчерпали по отношенію къ Карлу X и къ его министрамъ всѣ средства убѣжденія, которыя только допускались дружбою и нашими хорошими отношеніями. Все было напрасно. Тогда мы не колебались болже высказать сильное порицание незаконнымъ поступкамъ Карла X, но развѣ въ то же время мы могли бы признавать законнымъ государемъ Франціи кого либо другого, какъ не того, который долженъ быль быть призванъ къ этому въ силу всёхъ своихъ правъ? Поступить такъ значило исполнить нашъ долгъ и остаться върнымъ началамъ, руководившимъ всеми действіями союзниковъ въ теченіе посл'єднихъ пятнадцати л'єтъ. Однако наши союзники, не условившись съ нами относительно шага столь важнаго, столь ръшительнаго, поторошились своимъ признаніемъ совершившагося факта ув'внчать мятежь и узурпацію — шагь роковой, непонятный, и которому слідуеть приписать рядъ несчастій, не перестававшихъ съ этого времени обрушиваться на Европу. Мы противились, потому что мы должны были поступать такъ; я уступилъ лишь изъ одного побужденія — сохранить союзъ; но легко было предвидъть, что послъ подобнаго примъра столь пагубной трусости цёнь вытекавшихъ отсюда событій и дёйствій не могла оборваться на этомъ, и дъйствительно вскоръ Брюссель послъдоваль примеру Парижа. Здёсь вина была на стороне королевской власти, такъ какъ именно последняя дала поводъ разыграться революціи; въ Брюсселѣ же напротивъ не произошло ничего подобнаго, если не считать благод вній со стороны монарха. Однако было принято въ осно-

## императоръ николай первый



Галиль-паша. (Съ портрета, приложеннаго къ книгъ "Histoire de la Turquie").

ваніе то же начало; было сказано: страна не признаеть болье прежнято государя, сльдовательно, эта страна независимая; поторопимся же признать ее за таковую и узаконимь это, давь ей государя. Но монархь оставался еще повелителемь своей старой отчины, которая, думая лишь о своей чести, не колебалась приложить всь свои усилія, чтобы поддер-

живать его, являя собою чудный примёръ, заслуживающій и лучшей участи и монарха, болёе достойнаго оцёнить его.

«Точно такъ же, какъ было поступлено по отношенію къ Франціи, не посовѣтовавшись предварительно со своимъ союзникомъ, Австрія и Пруссія поспѣшили обѣщать свое согласіе, но мы съ самаго начала держались болѣе благороднаго образа дѣйствій и, явившись единственными носителями принципа справедливости, нашли возможнымъ пренебречь яростью Англіи и Франціи. Можемъ ли мы, не покрывая себя позоромъ, измѣнить своей системѣ?

«Но оставимъ въ сторонѣ вопросъ о чести и будемъ говорить только о выгодахъ. Выгодно ли для насъ согласиться на этотъ новый актъ беззаконія? Работать вм'єст'є надъ разрушеніемъ нашего собственнаго дъла значитъ ли это поддерживать старый союзъ, когда двъ державы дъйствуютъ въ прямо противоположномъ направленіи тому, что составляло сущность союза? Существуеть ли онъ еще, когда Пруссія даеть понять намъ, что даже въ случав французскаго нашествія на Австрію она окажетъ последней лишь одну нравственную поддержку? Господи Боже, развѣ это союзъ, созданный нашимъ безсмертнымъ императоромъ? Сохранимъ этотъ священный огонь неприкосновеннымъ и не осквернимъ безмольнымъ одобреніемъ беззаконныхъ и гнусныхъ дібствій державъ, стремящихся къ союзу съ нами только тогда, когда он хотятъ превратить насъ въ сообщниковъ подобныхъ даяній; сохранимъ, повторяю, священный огонь для торжественнаго мгновенія, котораго никакая человіческая спла не можетъ ни избъжать, ни отдалить, —мгновенія, когда должна разразиться борьба между справедливостью и силами ада (la lutte entre la justice et le principe infernal). Это миновение близко, приготовимся къ нему, мы — знамя, вокругъ котораго въ силу необходимости и для собственнаго спасенія вторично сплотятся тѣ, которые трепещуть въ настоящее время.

«Мы признали самый фактъ независимости Бельгіи, потому что его призналъ самъ нидерландскій король; но не признаемъ Леопольда, потому что мы не имѣемъ никакого права сдѣлать это, пока его не признаетъ нидерландскій король <sup>385</sup>. Но въ то же время не станемъ скрывать нашего порицанія двусмысленному и лживому поведенію короля и отстранимся отъ конференціи.

«Если Англія и Франція соединятся, чтобы напасть на Голландію, мы будемъ протестовать, потому что мы не можемъ сдѣлать ничего большаго, но, по крайней мѣрѣ, русское имя не будетъ запятнано соучастіемъ въ подобномъ поступкѣ. Нашъ образъ дѣйствій по отношенію къ Австріи и Пруссіи долженъ оставаться неизмѣнно одинъ и тотъ же; онъ долженъ постоянно указывать имъ на опасности пути, по которому онѣ слѣдуютъ, и уяснить имъ, что это онѣ отдаляются отъ основъ союза,

что мы никогда не впадемъ въ ту же ошибку, потому что мы усматривали бы въ этомъ неизбѣжную гибель благороднаго дѣла, что въ минуту опасности насъ всегда увидятъ готовыми летѣть на помощь союзникамъ, которые снова вернулись бы къ прежнимъ воззрѣніямъ, но что въ противномъ случаѣ Россія никогда не принесетъ въ жертву ни своихъ денегъ, ни драгоцѣнной крови своихъ солдатъ.

«Вотъ моя исповъдь (voilà ma confession), она серіозна, ръшительна, она ставитъ насъ въ положеніе новое, одинокое, но, — я осмълюсь высказать это, — почетное и достойное насъ. Кто посмъль бы напасть на насъ? А если бы посмъли, я быль бы увъренъ въ поддержкъ страны, потому что она оцънила бы по достоинству свое положеніе и съ помощью Бога сумъла бы покарать дерзость зачинщиковъ».

#### VII.

Повелѣнія, отданныя императоромъ Николаемъ въ Москвѣ, предвѣщавшія близость европейской войны, не нашли себѣ сочувственнаго отголоска ни въ Берлинѣ, ни въ Варшавѣ. Фридрихъ-Вильгельмъ III остался вѣренъ своей осторожной, выжидательной политикѣ, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ продолжалъ попрежнему предостерегать государя отъ опрометчивыхъ рѣшеній, вмѣняя ему въ обязанность сохраненіе спокойствія и хладнокровія (mais au nom de Dieu pas de précipitation, mais du calme et du sang froid).

Распоряженія императора Николая, доложенныя графомъ Дибичемъ королю прусскому 18-го (30-го) октября въ Шарлотенбургѣ, были встрѣчены прежде всего похвалою относительно великодушія, энергіи и быстроты решенія государя. Мобилизацію и приближеніе русских в корпусовъ къ западной границѣ Фридрихъ-Вильгельмъ признавалъ одною изъ спасительнъйшихъ мъръ, такъ какъ, по его словамъ, онъ не сомнъвался въ предстоявшей въ будущемъ необходимости покончить дёло оружіемъ. Къ окончательной же мобилизаціи польской армін король отнесся несочувственно по той причинъ, что первый корпусъ его арміи, стоявшей въ одной линіи съ польскими войсками, еще не могъ собрать своихъ ландверовъ, мъра, на которую Пруссія решится только тогда, когда исчезнетъ всякая надежда на сохранение мира; болбе же ранняя мобилизація польскихъ войскъ могла бы породить сомнініе насчеть согласія объихъ державъ въ преслъдованіи своихъ политическихъ цълей. Въ заключение король сказаль, что считаеть полезнымь выработать записку о политическомъ и военномъ положении дѣлъ и послать на обсуждение австрійскаго и англійскаго кабинетовъ 385.

Цесаревичъ Константинъ Навловичъ какъ бы предугадалъ мысли прусскаго короля и писалъ 14-го (26-го) октября графу Дибичу въ Берлинъ:

«Не им'я отъ васъ никакихъ указаній, не им'я также св'яд'яній о мфрахъ, которыя приняты прусскимъ дворомъ, при настоящемъ положеніи д'єль въ Бельгіи, видя, съ другой стороны, изъ изв'єстій, обнародованныхъ въ «Observateur Autrichien», что Австрія не нам'врена занять наступательное положеніе, я им'єю поводь думать, что если мы одни станемъ принимать мфры, которыя могуть привести къ вооруженному вмѣшательству въ Бельгіи, предпринимая обширныя военныя приготовленія и подвергаясь большимъ затратамъ, безъ единодушнаго принятія такихъ же распоряженій другими державами, то эта большая поспѣшность съ нашей стороны только усилить нынѣшнее смятеніе и можетъ повредить интересамъ Пруссіи. Если бы во Франціи царствовалъ еще Карлъ X, а во владъніяхъ нидерландскаго короля вспыхнуло подобное возстаніе, то вооруженное вившательство Россіи совивстно съ другими державами, получивъ другое освъщение и пріобрътая законное основаніе, въ силу совершившагося факта и но смыслу договоровъ, наложило бы на эти самыя державы неотмънную обязанность водворить въ томъ край спокойствіе и возстановить короля во всей полноти его власти. Но духъ крамолы и броженія, господствующій не только во Франціи, но и во многихъ частяхъ Европы, могъ бы лишь усилиться отъ шума этихъ военныхъ приготовленій и произвести всеобщій пожаръ, участіе въ коемъ могла бы принять Франція, и посл'ядствія котораго трудно было бы въ настоящую минуту определить. Такъ какъ высочайшія повелінія, сообщенныя графомъ Чернышевымъ, опреділяють 10-е (22-е) декабря, какъ срокъ, къ которому войска должны быть готовы къ выступленію, то въ виду близости этого срока я посылаю къ вамъ фельдъегеря, прося увъдомить меня и съ нимъ же и въ возможно скоръйшемъ времени, долженъ ли я привести сіи мъры въ исполненіе пли нѣтъ» <sup>387</sup>.

Графъ Дибичъ отвѣчалъ цесаревичу въ желаемомъ имъ смыслѣ и сообщилъ въ Варшаву, что мобилизація польскихъ войскъ можетъ быть отложена, по крайней мѣрѣ, еще на мѣсяцъ, въ виду ихъ близости къ предполагаемому театру военныхъ дѣйствій.

Изъ отвъта фельдмаршала видно, что «Дибичъ настолько уже разочаровался въ своихъ воинственныхъ ожиданіахъ, что принялъ смѣлость измѣнить весьма категорическое приказаніе самого государя. По тону, господствовавшему въ правительственныхъ кружкахъ Пруссіи, онъ видѣлъ, что вопреки нѣкоторымъ подготовительнымъ мѣрамъ государство это подниметъ мечъ развѣ для самозащиты, а ужъ никакъ не изъ-за платонической любви къ легитимности или безусловной преданности

принципамъ священнаго союза. Ни объщанная нами помощь, ни заявленная около того же времени готовность Австріи выставить 150.000 человъкъ въ Италіи и столько же въ Германіи не могли сбить пруссаковъ съ принятаго ими направленія» <sup>388</sup>.

Пока продолжались дипломатическіе переговоры, императоръ Николай возвратился изъ Москвы и въ крайне возбужденномъ состояніи ожидалъ рѣшительнаго слова изъ Берлина. Между тѣмъ отсутствіе



Французскій король Карлъ X. (Съ граворы Метџерони).

рѣшительнаго отвѣта Дибича, отъѣздъ котораго все откладывался королемъ, окончательно взволновало государя и побудило его писать 1-го (13-го) ноября фельдмаршалу:

«Любезный другь, я рѣшительно теряю териѣніе; въ одномъ письмѣ за другимъ вы извѣщаете меня то объ отъѣздѣ курьера съ рѣшительнымъ отвѣтомъ, то о предстоящемъ вашемъ отъѣздѣ, и вотъ скоро два мѣсяца, не случается ни того ни другого; вотъ вамъ разгадка моего молчанія по поводу вашихъ писемъ: я хотѣлъ отвѣчать на что либо положительное, а это положительное не являлось. Наконецъ, вчера жена получила письмо отъ короля, который пишетъ ей, что еще удержалъ васъ при себѣ ради важныхъ причинъ. Хочу, по крайней мѣрѣ, чтобы

вы знали, что мы здоровы, что наши военныя приготовленіи, при помощи Божіей, идуть хорошо, и что 10-го (22-го) декабря мы можемь выступить съ корпусами: 1-мъ, 2-мъ и Литовскимъ, съ польскими войсками, съ гренадерами и резервною кавалеріею; а дабы устранить всякое сомнѣніе въ томъ, что мною твердо и безповоротно рѣшено, я приказалъ все это обнародовать въ газетахъ. Я болѣе, чѣмъ когда либо, убѣжденъ, что если есть еще средство предотвратить войну, то оно состоитъ въ томъ, чтобы доказать якобинцамъ всѣхъ странъ, что ихъ нисколько не боятся, что повсюду стоятъ подъ ружьемъ, и что если даже въ своихъ неисповѣдимыхъ путяхъ Провидѣніе рѣшило, что мы должны погибнуть, — мы погибнемъ съ честью, на самой бреши. Таково мое чувство вотъ уже пять лѣтъ, такимъ оно останется всю мою жизнь; я желалъ бы передать этотъ взглядъ повсюду и всѣмъ; пока же исполнимъ на шъ долгъ.

«Австрійскій императорь желаеть, чтобы арміи поставлены были подъ ваше начальство; я, конечно, не отказаль, такъ какъ это есть знакъ лестнаго довѣрія и служить ручательствомъ въ его намѣреніяхъ. Я совершенно доволенъ чувствами нашихъ военныхъ; всѣ готовы и въ восхищеніи, что идутъ въ походъ, а я молю Бога, чтобы въ этомъ не было надобности. Константинъ не хочетъ итти, какъ главнокомандующій; онъ проситъ быть поставленнымъ подъ чье мнѣ угодно начальство» звя.

Въ такомъ же духѣ писалъ нѣсколько позже графъ Чернышевъ тому же фельдмаршалу; по его мнѣнію:

«Хотя и есть еще люди, достаточно слѣпые для того, чтобы вѣрить въ возможность отстраненія грозы посредствомъ конференцій и переговоровъ, но въ настоящее время идетъ уже вопросъ о существованіи, о борьбѣ на жизнь и смерть между законными правительствами и демагогією, во всемъ, что послѣдняя можетъ представить наиболѣе отвратительнаго и наиболѣе циническаго; настало уже время поставить твердую преграду этому ужасному разврату, который въ одинъ годъ, а, можетъ быть, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ охватитъ значительную часть Европы, и гдѣ тогда найдутся средства для его обузданія? Если бы лондонскій, берлинскій и вѣнскій кабинеты мыслили о семъ такъ же, какъ нашъ возлюбленный повелитель, который съ перваго же раза не поколебался оцѣнить, какъ слѣдуетъ, послѣдствія всѣхъ этихъ грустныхъ событій, то зло давно уже было бы подрѣзано въ самомъ корнѣ» 390.

Переходя затѣмъ къ подробностямъ относительно хода вооруженій въ Россіи, графъ Чернышевъ сообщалъ фельдмаршалу, что мѣстомъ сосредоточенія войскъ избрано королевство Польское, при чемъ, независимо отъ другихъ соображеній, имѣлось также въ виду доставить экономію для государственной казны, такъ какъ содержаніе вводимыхъ въ него войскъ императоръ Николай полагалъ возложить на польское правитель-

ство, въ зачетъ уплаты должныхъ имъ нашему казначейству болѣе тридцати милліоновъ. Начальникомъ штаба дѣйствующей арміи государь избралъ графа Толя.

Нѣсколько иначе разсуждалъ въ то время графъ Нессельроде; онъ сообщалъ Дибичу менѣе утѣшительныя вѣсти и находилъ, что спасеніе не въ войнѣ, а въ Лондонской конференціи <sup>391</sup>.

«Я провель утро въ засѣданіи весьма грустнаго комитета,—пишетъ вице-канцлеръ,—гдѣ Канкринъ развернулъ передъ нами картину бѣдности нашихъ финансовъ. Не виолнѣ раздѣляя его мнѣніе относительно нашихъ невозможностей (nos impossibilités), я долженъ, однако, согласиться, что источники займовъ и нѣкоторыхъ другихъ чрезвычайныхъ средствъ совершенно изсякли. Безъ субсидій отъ Англіи, я не знаю, гдѣ мы почеринемъ рессурсы для веденія войны, продолжительность которой никто не можетъ предвидѣть» <sup>392</sup>.

Наконець цесаревичь Константинъ Павловичь продолжаль сообщать графу Дибичу откровенное изложение своихъ мыслей, совершенно расходившихся съ петербургскими возэрѣніями.

«При всѣхъ распоряженіяхъ монхъ,—пишетъ цесаревичъ 6-го (18-го) ноября, — я руководствуюсь осторожностію, чтобы излишнею торопливостію и несвоевременными м'трами не повредить интересамъ нашего августъйшаго, почтеннаго и достоуважаемаго союзника, короля прусскаго. Впрочемъ, какъ бы мудры ни были повелѣнія, приходящія ко мнѣ изъ Петербурга, въ томъ положеніи, въ которомъ я нахожусь, они для меня уже старая исторія, такъ какъ пятнадцатью днями ранфе узнаю о событіяхъ. Итакъ, я ожидаю отъ васъ указаній, мой любезный фельдмаршалъ, и что до меня касается, признаюсь, что буду крайне сожалѣть о вашемъ отъёздё изъ Берлина. Мнё будетъ казаться тогда, что я нахожусь между молотомъ и наковальней, положение очень ненадежное и весьма трудное. Причины, заставляющія меня все болье и болье держаться принятаго мною образа действій, основываются на доходящихъ до меня политическихъ извъстіяхъ насчетъ мнъній и поступковъ Англіи, въ коихъ я усматриваю лишь рознь и формальное отречение отъ единодушнаго согласія, которое должно руководить нам'єреніями август'єйшихъ союзниковъ. Что же касается Франціи, то она, не отказываясь отъ логики и не впадая въ противоръчіе, не можетъ въ чужихъ земляхъ пропов'ядывать не тѣ припципы, что у себя дома, и потому она не можетъ открыто высказаться противъ революцій внѣ своихъ предѣловъ, если она сама дышитъ одною революціею. Впрочемъ, по моему слабому мнѣнію, ей слѣдовало бы предоставить рвать и раздирать себя на части (il faut la laisser se déchirer et s'entredéchirer à elle seule), но не скоро проходящими смутами и бунтами, а искусно возбужденною междоусобною войною (par une guerre civile bien fomenté); въ противномъ случаѣ, европейская война противъ Франціи только бы соединила въ ней всѣ партіи, въ виду сохраненія неприкосновенности французской территоріи и обезпеченія ея отъ всякаго покушенія. Это не должно мѣшать намъ быть готовыми къ дѣйствію; но я говорилъ и всегда буду говорить, что слѣдуетъ поступать неторопливо, сохраняя спокойствіе и хладнокровіе. Вотъ вамъ, мой любезный фельдмаршалъ, моя исповѣдь во всей ея чистотѣ и полнотѣ; повергаю ее съ совершеннымъ довѣріемъ на ваше просвѣщенное воззрѣніе. Наконецъ, если я вынужденъ буду дѣйствовать вопреки моего мнѣнія, то исполню это съ тѣмъ послушаніемъ, которое вамъ извѣстно, сохраняя всегда мой взглядъ на вещи» зэз.

Если цесаревичь, при всемъ своемъ консерватизмъ, не сочувствовалъ петербургскимъ мфропріятіямъ и возвѣщенному крестовому походу, то легко себъ представить, съ какими чувствами польское общество относилось къ направленію, принятому русской политикой. Польша не могла не сочувствовать іюльскому перевороту, армія же должна была опасаться похода, который привель бы ее къ вооруженному столкновенію съ Франціею во имя началъ священнаго союза. Хотя, повидимому, въ Варшавѣ царствовало спокойствіе, но тайныя общества продолжали тъмъ съ большимъ стараніемъ свою разлагающую работу. Не было, вирочемъ, недостатка въ разныхъ зловъщихъ признакахъ, указывавшихъ на приближение развязки, однако цесаревичъ продолжалъ утвшать себя несбыточными надеждами. Еще 10-го (22-го) ноября 1830 года Константинъ Павловичъ нашель возможнымъ писать Ө. П. Опочинину: «Вы пишете насчетъ Бельгіи, что дёла въ ней ни въ какомъ отношеніи не утішительны. Это — правда: совершенный хаось; одному Всевышнему извъстно, чъмъ всъ эти мерзости кончатся. У насъ, слава Богу, доселѣ все смирно и по-старому, и надъюсь на благость Его, что такъ и останется» 394. Но Богъ разсудилъ иначе.

Графъ Дибичъ все еще выжидаль въ Берлинъ окончанія переговоровъ, когда они внезапно прервались довольно неожиданнымъ образомъ. 21-го ноября (3-го декабря) 1830 года фельдмаршалъ получилъ отъ графа Бернсторфа извъщеніе о революціи, происшедшей въ Варшавъ 17-го (29-го) ноября: польская армія, входившая въ составъ подготовлявшейся коалиціи, обратила оружіе противъ Россіи. Прусское министерство получило эти печальныя свъдънія отъ своего варшавскаго консула Шмидта, и за объдомъ, къ которому приглашенъ былъ въ тотъ же день графъ Дибичъ въ Шарлотенбургъ, король подтвердилъ фельдмаршалу справедшвость сдъланныхъ ему сообщеній. Разсказываютъ, что Фридрихъ-Вильгельмъ обратился къ Дибичу съ вопросомъ: «гдъ же теперь 160.000 человъкъ, объщанныя намъ Россіей?»

Дибичу оставалось только поспѣшить въ Петербургъ; извѣщая объ этомъ императора Николая, онъ писалъ: «Надѣюсь на милость съ вашей



Цесаревичъ Константинъ Павловичъ.

Съ портрета принадлежащаго Его Императорскому Высочеству Великому Князи Николаю Михайловичу.





Дворецъ въ Лазенкахъ. (Съ лигографіи начала прошлаго столѣтія).

стороны, государь, что вы разрѣшите мнѣ сражаться вмѣстѣ съ вашими храбрыми и вѣрными подданными противъ этихъ презрѣнныхъ мятежниковъ (сез misérables rebelles), чтобы строго наказать зачинщиковъ, которые своими ужасными пропсками и еще болѣе отвратительными принципами увлекли за собою массу народа, легко поддающуюся внушеніямъ, и молодежь, испорченную всѣмъ, что только невѣріе, тщеславіе и распущенность (l'irréligion, la vanité et la licence) представляютъ наиболѣе достойнаго порицанія». Все случившееся, присовокупилъ графъ Дибичъ, будутъ восхвалять, какъ славный подвигъ; польскій народъ искупитъ послѣдствія всеобщей испорченности; столь укоренившіеся пороки нельзя уничтожить иначе, какъ вырвавши ихъ съ корнемъ. (Le peuple Polonais subira les peines d'une corruption générale; on ne peut détruire des vices radicaux, qu'en les déracinant). Вотъ съ какими мыслями Забалканскій герой направился въ Петербургъ, воображая вмѣстѣ съ тѣмъ, что усмиреніе польскаго мятежа—дѣтская игра зэб.

Когда графъ Дибичъ разстался наконецъ съ Берлиномъ, въ С.-Петербургѣ еще ничего не знали о кровавыхъ событіяхъ, ознаменовавшихъ собою ночь 17-го (29-го) ноября. Только вечеромъ 25-го ноября (7-го декабря) 1830 года императоръ Николай получилъ отъ цесаревича донесеніе о возмущеніи войскъ и жителей Варшавы. Оно не содержало въ себѣ никакихъ подробностей о совершившихся событіяхъ, но служило дополненіемъ къ донесенію, ранѣе отправленному, которое еще не прибыло въ С.-Петербургъ. Изъ полученнаго же донесенія государь узналъ только имена убитыхъ генераловъ и наименованіе войскъ, оставшихся вѣрными законному правительству. «Се fut là la première nouvelle telle que je la reçus et qui me fit apprendre la révolution polonaise», — пишетъ императоръ Николай. Но это было не первое донесеніе цесаревича; онъ упоминалъ въ немъ о другомъ, которое государь получилъ только четырнадцать часовъ спустя <sup>393</sup>.

На другой день, въ среду 26-го ноября (8-го декабря), назначенъ былъ разводъ отъ 3-го баталіона Преображенскаго полка. Государь, по обыкновенію, пріёхалъ въ манежъ. Сначала все шло своимъ порядкомъ; даже слёдовъ душевной тревоги не обнаруживалось на этомъ прекрасномъ лицѣ съ классически - правильнымъ профилемъ; оно сохраняло, какъ и всегда, свое величавое благородство. При концѣ развода императоръ Николай, выѣхавъ на средину манежа, подозвалъ къ себѣ офицеровъ и лично объявилъ имъ о мятежѣ, вспыхнувшемъ въ Варшавѣ. «Я уже сдѣлалъ распоряженіе, чтобы указанныя мною войска двинулись къ Варшавѣ, а если будетъ нужно, то пойдете и вы, моя гвардія, пойдете наказатъ измѣнниковъ и возстановить порядокъ и оскорбленную честь Россіи. Знаю, что я во всѣхъ обстоятельствахъ могу полагаться на васъ», — сказалъ государь. Единодушный взрывъ негодованія



Дворецъ намѣстника въ Варшавѣ. (Оъ гравюры начала прошлаго столѣтія).

охватилъ мгновенно всёхъ присутствовавшихъ, раздался восторженный крикъ: веди насъ противъ мятежниковъ; мы отомстимъ за оскорбленную честь Россіи. Цёловали у государя руки, ноги, одежду, при крикахъ «ура». Порывъ негодованія былъ такъ силенъ, что Николай Павловичъ счелъ необходимымъ умёрить его и съ свойственнымъ ему величіемъ напомниль офицерамъ, его окружавшимъ, что не всё поляки нарушили клятву вёрности, что должно карать зачинщиковъ мятежа, но не мстить народу, прощать раскаявшихся и не допускать ненависти 397.

По возвращеніи съ развода во дворець, государь получилъ наконець запоздавшее первое донесеніе цесаревича, а на слѣдующій день 27-го ноября (9-го декабря) прибыло третье донесеніе. Оказалось, что цесаревичъ разрѣшилъ остававшимся при немъ частямъ польской арміи возвратиться въ Варшаву; взамѣнъ того явившіеся къ цесаревичу въ Вержбну депутаты обѣщали ему и русскому отряду свободный проходъ къ границамъ имперіи.

По мнѣнію Бенкендорфа, «это снисхожденіе поддержало и скрѣпило бунтъ, давъ возможность принять въ немъ участіе всей польской армін, большая часть которой еще выжидала, по крайней мѣрѣ, по виду, дальнѣйшихъ указаній цесаревича».

«Да будеть воля Господня,—писаль императоръ Николай къ цесаревичу.—Мы трепещемъ за васъ, но если бы даже намъ пришлось погибнуть всёмъ, мы спасемъ васъ; это — обётъ всецёло преданнаго вамъ на жизнь и на смерть Николая. (Que la volonté de Dieu soit faite... Nous tremblons pour vous, mais dussions nous perir tous, nous vous sauverons, c'est le voeu de tout à vous pour la vie et la mort Nicolas»)<sup>398</sup>.

Государь повелёль генераль-адьютанту барону Розену приступить немедленно къ сосредоточенію войскъ Литовскаго корпуса въ Брестё и Бёлостокё и вести ихъ противъ мятежниковъ прямо на Варшаву, если онъ не получить особаго повелёнія отъ цесаревича относительно дёйствій подчиненныхъ ему войскъ. Генераль-адьютанту графу Палену предписано было поддержать это движеніе войсками перваго корпуса. 28-го ноября (10-го декабря), приведенное нами распоряженіе было отчасти измёнено, такъ какъ при ближайшемъ соображеніи всёхъ обстоятельствъ признано было необходимымъ сосредоточить сперва достаточное число войскъ, чтобы затёмъ уже дёйствовать рёшительнымъ образомъ противъ мятежниковъ. Къ 1-му января императоръ Николай обёщаль ввести 100.000 человёкъ въ Польшу. «Я исполню мой долгъ по отношенію къ отечеству и къ Польшё и заставлю уважать ихъ достоинство», — присовокупилъ государь.

По достиженіи цесаревичемъ русской границы, онъ писалъ государю 1-го (13-го) декабря изъ Влодавы:

«И вотъ твореніе шестнадцати лѣтъ совершенно разрушено подпрапорщиками, молодыми офицерами и студентами съ компанією. Я не распространяюсь объ этомъ болѣе, но долгъ повелѣваетъ мнѣ засвидѣтельствовать передъ вами, что собственники, сельское населеніе и всѣ,



Князь Любецкій. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

кто только владѣетъ хоть какимъ нибудь имуществомъ, въ отчаяніи отъ этого. Офицеры, генералы, равно какъ и солдаты, не могли удержаться, чтобы не послѣдовать за общимъ движеніемъ, будучи увлечены молодежью и подпрапорщиками, которые всѣхъ сбили съ толку. Однимъ

словомъ, положеніе дѣлъ самое скверное, и я не знаю, что изъ этого, по благости Божіей, выйдетъ. Всѣ мои средства надзора ни къ чему не привели, несмотря на то, что все начинало раскрываться... Вотъ мы, русскіе, у границы, но, великій Боже, въ какомъ положеніи, почти босикомъ; всѣ вышли какъ бы на тревогу, въ надеждѣ вернуться въ казармы, а вмѣсто сего совершили ужасные переходы. Офицеры всего лишились и имѣютъ лишь то, что на нихъ надѣто... Я сокрушенъ сердцемъ; на  $51^{1}/_{2}$  году жизни и послѣ  $35^{1}/_{2}$  лѣтъ службы я не думалъ, что кончу свою карьеру столь плачевнымъ образомъ»  $^{399}$ .

«Молю Бога, чтобы эта армія, которой я посвятиль шестнадцать лѣть жизни, одумалась и вернулась на путь долга и чести, признавъ свое заблужденіе прежде, чѣмъ противъ нея будуть приняты понудительныя мѣры. Но это было бы слишкомъ хорошо для вѣка, въ которомъ мы живемъ, и я сильно сомнѣваюсь въ осуществленіи моихъ желаній» 400.

Съ каждымъ днемъ въроятность возможнаго соглашенія съ Польшею становилась все болѣе невозможною. Обѣ враждующія стороны готовились къ войнѣ. 5-го (17-го) декабря обнародовано было воззваніе императора Николая къ войскамъ и народу царства Польскаго, а 12-го (24-го) декабря манифестъ, въ которомъ выражалась готовность къ примиренію со всѣми, кои возвратятся къ долгу. Послѣ этой послѣдней примирительной попытки государь писалъ цесаревичу 8-го (20-го) декабря:

«Если одинъ изъ двухъ народовъ и двухъ престоловъ долженъ погибнуть, могу ли я колебаться хоть мгновеніе? Вы сами развѣ не поступили бы такъ? Мое положеніе тяжкое, моя отвѣтственность ужасна, но моя совѣсть ни въ чемъ не упрекаетъ меня въ отношеніи поляковъ, и я могу утверждать, что она ни въ чемъ не будетъ упрекать меня, я исполню въ отношеніи ихъ всѣ свои обязанности, до послѣдней возможности; я не напрасно принесъ присягу, и я не отрѣшился отъ нея; пусть же вина за ужасныя послѣдствія этого событія, если ихъ нельзя будетъ избѣгнуть, всецѣло падетъ на тѣхъ, которые повинны въ немъ! Аминь» 401.

Между тёмъ въ Варшавё водворился диктаторомъ генералъ Хлопицкій, но и онъ не быль въ силахъ спасти Польшу отъ разрыва съ Россіей. Въ Петербургъ посланы были два депутата для переговоровъ съ императоромъ Николаемъ: выборъ палъ на министра финансовъ князя Любецкаго и члена сейма графа Езерскаго. Они должны были представить государю домогательства Польши и просить о возстановленіи королевства въ прежнихъ предёлахъ. Императоръ Николай, желая отстранить всякую мысль, что имъ была допущена какая либо депутація отъ мятежниковъ, не принялъ ихъ вмёстё. Князь Любецкій призванъ былъ къ государю въ качествё министра, а графъ Езерскій принятъ быль, какъ путешественникъ.

Въ письмъ къ цесаревичу отъ 19-го (31-го) декабря императоръ Николай представилъ слъдующую картину происпедшаго тогда свиданія:

«Какъ только я былъ извѣщенъ о пріѣздѣ Любецкаго и Езерскаго, я отдаль приказаніе не позволить имъ пододвинуться ближе Нарвы и черезъ Грабовскаго велёль увёдомить ихъ, что если они являются въ качествъ депутатовъ правительства или власти, которыхъ я не могу признать, то они не могуть быть допущены ко мнѣ, ни даже оставаться здась. На это Любецкій отъ имени ихъ обоихъ написаль отвать, который я приказалъ напечатать въ газетахъ, что онъ никогла не приняль бы подобнаго порученія, и что онъ является въ качеств члена моего правительства для того, чтобы представить отчеть о происшедшемъ, что г. Езерскій сопутствуеть ему. Это было то, что требовалось и для меня самого, и для тъхъ, кто здъсь, и для тъхъ, кто тамъ. Итакъ они прівхали; я собраль у себя Михаила Волконскаго, Толстого, Нессельроде и Грабовскаго (которымъ я какъ нельзя болже доволенъ) и призвалъ Любецкаго одного... послѣ полуторачасового разговора я отпустиль его. Въ тотъ же вечеръ я велёль сказать черезъ Бенкендорфа Езерскому, путешественнику (voyageur), что я буду имъть удовольствие видъть его у себя. Онъ привелъ его ко мнъ; какъ только онъ вошелъ въ комнату, онъ бросился передо мною на колѣни, рыдая, какъ ребенокъ; я съ трудомъ успокоилъ его, и послѣ того какъ я обнять его, мы усълись всъ трое, и я предложить ему разсказать все то, что онъ желалъ передать мнъ. Онъ повторилъ мнъ почти все то, что я уже зналъ отъ васъ, Гауке и Любецкаго. Все, что онъ высказаль, было проникнуто самымь лучшимь духомь. Когда онъ кончиль, я попросиль его на мгновеніе стать на мое м'єсто и сказать мн'є, что мнь сльдовало бы сдылать. Онь испустиль громкое восклиданіе и сказаль, что одинь лишь Богь можеть вдохновить меня. Я спросиль его, читаль ли онь воззваніе; онь сказаль мив, что «да», и что оно хорошо для честныхъ людей, но что оно не прощаетъ виновныхъ, и что эти изверги (ces diables) нарочно замѣшали въ дѣло какъ можно более лицъ, чтобы быть уверенными, что ихъ не оставять и не предадуть. Я отвётиль ему, что гнёваюсь только на убійць, что остальные должны быть увърены въ моемъ прощении. Я указалъ ему, что случаю угодно было, чтобы именно сегодня, 14-го декабря, баталіонъ, занимавшій у меня карауль, быль тоть же самый гвардейскій экипажь, который пять лътъ тому назадъ былъ противъ меня; что вслъдствіе этого приведенный прим'тръ доказываетъ, что я найду средство не только простить, но также дать войскамъ случай очистить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ. Онъ нашелъ эту мысль очень хорошею, въ особенности, если для этого не будетъ избрана Азія; Азія или нътъ, сказалъ я, но нужно искать случай возстановить честь,-

и онъ согласился, что это върно. Тогда ему пришла мысль, чтобы я созвалъ сеймъ; я замътилъ ему на это, что я, безъ сомнънія, могъ бы сдълать это, но что они сами приняли на себя починъ въ этомъ дълъ, и что мнъ уже не приличествуетъ мъшаться въ это; но я предлагаю вамъ другое средство, -- сказалъ я: -- вы возвратитесь въ Варшаву, вы нунцій; устройте же такимъ образомъ, чтобы утвердили диктатора; сдівлайте болье: если вы увърены въ большинствъ вашихъ сотоварищей, предложите и даже потребуйте отъ диктатора, чтобы онъ покаралъ виновныхъ, то-есть, тъхъ, которые убили своихъ начальниковъ и нарупили вст требованія дисциплины, вы мнт окажете величайшую, какую только можно, услугу, потому что, повторяю вамъ, роль палача отталкиваетъ меня, и я хочу пользоваться лишь своимъ правомъ миловать. Если вы дорожите тамъ, чтобы смыть съ себя пятно, марающее вашу армію, вашъ народъ, то вы очистите себя въ глазахъ вашего государя, вашего отечества и всей Европы. «Ну, такъ я сдёлаю это», — сказалъ онъ мнъ съ жаромъ. «И васъ повъсять», — отвъчалъ я ему. «Все равно, я сдѣлаю это».

«Такимъ образомъ мы разстались очень довольные другъ другомъ. Два дня спустя, онъ, весь возбужденный, является къ Бенкендорфу и говоритъ ему: «Я нашелъ вѣрное средство устроить все». — «Что такое?» — «Пусть императоръ скажетъ: поляки! я недоволенъ вами! Вы обезчестили себя, но я предлагаю вамъ средство поправить все: сейчасъ же двиньтесь на Галицію и Познань — я даю вамъ ихъ!» — Бенкендорфъ вытаращилъ глаза отъ удивленія и спросилъ его, не сошелъ ли онъ съ ума. — «Почему?» — было его отвѣтомъ. Тогда тотъ перечислилъ ему все, что заключалось въ подобной мысли безразсуднаго, и очарованіе псчезло; онъ согласился со всѣмъ. Однимъ словомъ, они всѣ болѣе или менѣе страдаютъ разсудкомъ (ils sont tous plus ou moins malades d'esprit). Я не умѣю объяснить этого иначе» 402.

По возвращсній графа Дибича изъ Берлина, фельдмаршаль, какъ и п слідовало ожидать, назначень быль, указомь 1-го (13-го) декабря 1830 года, главнокомандующимь дібствующей армін 403, сосредоточивавшейся противь польскихъ мятежниковь; місто начальника штаба армін заняль генераль-адыютанть графь Толь, а генераль-квартирмейстера генераль-адыютанть Нейдгарть. Послі необходимыхъ совіщаній и распоряженій фельдмаршаль не замедлиль своимь отъйздомь; 28-го декабря 1830 года (9-го января 1831 года) онь находился уже въ Гроднів.

Графъ Дибичъ, разставаясь съ Петербургомъ, находился въ какомъ-то угнетенномъ настроеніи. Передъ отъѣздомъ онъ сказалъ своему шурину, барону Тизенгаузену: «Признаюсь тебѣ, что въ предстоящемъ мнѣ жребіи непонятная тягость подавляетъ мой духъ непреоборимою силою, и темное

предчувствіе, что этотъ походъ будетъ послѣднимъ въ моей жизни, преслѣдуетъ меня повсюду, ибо неудачи я не переживу столь же мало, какъ пораженія на полѣ битвы. Для меня смерть въ пылу сраженія предпочтительнѣе, чѣмъ избавленіе отъ опасности съ потерею пріобрѣ-

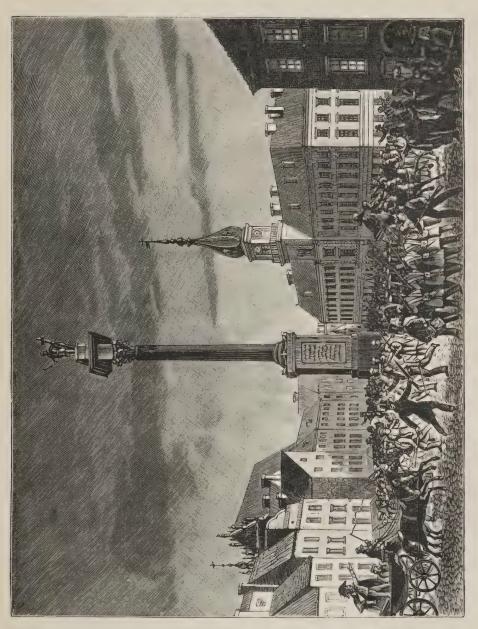

Попьское возстаніе 1830 года. Площадь Сигизмунда въ Варшавъ. (Съ акварели Дигриха).

тенной славы. Но не это обстоятельство угнетаетъ меня темнымъ чувствомъ какой-то неизъяснимой боли; я предвижу, что кинжалъ измѣны или ядъ злодѣя прекратитъ дни мои, потому что война противъ крамолы, противъ фанатизма и отчаянія, восторженнаго ослѣпленія освя-

щаеть каждое средство, чтобы избавиться отъ врага. Я, можеть быть, объясняюсь слишкомъ легко и съ положительной увтренностію въ полномъ успъхъ предполагаемаго похода, считая предстоящія намъ затрудненія маловаживе, нежели я самъ ихъ признаю, чтобы противнымъ объясненіемъ не произвести унынія въ окружающихъ меня помощникахъ и военныхъ товарищахъ, но тебф признаюсь, что я разсчитываю эти затрудненія въ большемь размірів, чімь я ихь оціниваю въ разговорахь, и потому я долженъ дъйствовать быстро, безъ мальйшей потери времени, чтобы лишить бунтовщиковъ возможности сосредоточиться и развить всъ свои средства къ защитъ и къ нападеніямъ. Сколько я здъсь, въ Петербургь, въ состояніи окинуть политическій горизонть моихъ завистниковъ, стало быть, моихъ противниковъ, я опасаюсь, что они соединенными силами постараются замедлить вск вспомогательныя средства къ быстрому началу похода, — средства, въ которыхъ армія безъ резерва, безъ заготовленнаго продовольствія чрезвычайно нуждается. Я предвижу, что, кром'в открытаго врага въ сраженіяхъ, я оставляю за собою въ тылу легіонъ непріятелей» 404.

Независимо отъ мрачныхъ предчувствій, которыя, по собственному признанію графа Дибича, «никогда въ такихъ резкихъ чертахъ и въ такихъ мрачныхъ откликахъ не представлялись его воображенію», самое здоровье фельдмаршала сильно пошатнулось послѣ турецкаго похода. Нельзя также не указать на последствія того нравственнаго потрясенія, которое испыталь графъ Дибичь, когда во время пребыванія съ арміею въ Бургасѣ, въ 1830 году, онъ лишился горячо любимой супруги, внезапно скончавшейся въ Петербургѣ<sup>405</sup>. Принимая всѣ приведенныя здѣсь обстоятельства во вниманіе, можно было д'виствительно опасаться за благополучный исходъ новой кампаніи, предстоявшей Забалканскому герою, -- кампаній, отъ которой, по м'єткому выраженію императора Николая, зависьло «политическое бытіе Россіи (l'existence politique de la Russie)». До Монмартра, о занятій котораго мечталь Дибичь въ Берлин'я, было теперь далеко; приходилось довольствоваться Варшавой, да и въ нее не суждено было ему вступить. Подобно обътованной землъ, фельдмаршалъ увидълъ ее только издали.

За нѣсколько дней до новаго года, императоръ Николай, окончательно убѣжденный въ неизбѣжности вооруженнаго столкновенія съ мятежною Польшею, писалъ цесаревичу Константину Павловичу:

«Твердо помните, что я исчерпаль всё средства, чтобы вернуть этихъ безразсудныхъ на путь разума; сдёлать большее превосходитъ мое пониманіе (dépasse ma conception), такъ какъ это было бы несовмёстимо съ честью лица, которое я представляю, и съ честью имперіи, педостойнымъ образомъ оскорбленной; такимъ образомъ насъ заставитъ сражаться не месть, а необходимость 406.

Насколько глубоко было впечатлѣніе, произведенное на императора Николая событіями, ознаменовавшими собою исходъ 1830 года, можно видѣть изъ слѣдующихъ строкъ письма его къ цесаревичу:

«Желая приготовиться ко всему, я предложиль женѣ отговѣть вмѣстѣ, не зная, будеть ли Богу угодно позволить намъ быть вмѣстѣ въ такое время, когда мы имѣемъ обыкновеніе дѣлать это; по крайней мѣрѣ, мы причастимся, и я прошу у васъ обоихъ прощенія и вашего благословенія; да сподобитъ меня таинство, къ которому я готовлюсь приступить, найти ту силу и то присутствіе духа, въ которыхъ съ каждымъ днемъ я все болѣе нуждаюсь, и которыя я тщетно искалъ бы гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ тамъ, откуда истекаетъ милосердіе и сила» 407.

Смутныя времена, наступившія въ 1830 году, нашли себѣ тотчасъ отголосокъ среди помѣщичьихъ крестьянъ и вызвали разные толки. Доказательствомъ тому можетъ служить секретный циркуляръ управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, тайнаго совѣтника Энгеля, къ губернаторамъ, отъ 22-го декабря 1830 года (3-го января 1831 года).

«Г. генераль-адъютантъ Бенкендорфъ сообщилъ мнѣ, — пишетъ Энгель, — что до свѣдѣнія государя императора доходили неоднократно нелѣпые толки, распространяемые въ губерніяхъ неблагонамѣренными, или, вѣроятнѣе, глупыми людьми, о переходѣ крестьянъ изъ владѣнія помѣщиковъ въ казну, и тому подобные; что таковые толки тѣмъ болѣе требуютъ вниманія, что, распространяясь въ мѣстахъ, подверженныхъ холерѣ, они еще болѣе возмущаютъ легковѣрныхъ и тревожатъ малодушныхъ, и что его императорское величество высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ: обратить особенное вниманіе на сіе обстоятельство и предписать циркулярно г.г. предводителямъ дворянства, чтобы они старались благоразумными и скромными мѣрами открывать источники таковыхъ толковъ и по долгу своего званія сколь можно содѣйствовать къ прекращенію ихъ въ самомъ началѣ».

Толки среди крестьянъ замѣчены были, впрочемъ, уже ранѣе, еще до возникновенія польскаго мятежа, какъ видно изъ циркуляра министра внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъютанта Закревскаго, къ губернаторамъ отъ 4-го (16-го) мая 1830 года слѣдующаго содержанія:

«До свѣдѣнія его императорскаго величества дошло, что съ нѣкотораго времени люди неблагонамѣренные или развратные начали, подобно прочимъ прежнимъ примѣрамъ, разсѣвать слухи о намѣреніи правительства дать крестьянамъ свободу. Хотя ваше превосходительство въ высочайшемъ манифестѣ, 12-го мая 1826 года изданномъ и 13-го того же мѣсяца отъ правительствующаго сената распубликованномъ, имѣете уже полное руководство къ дѣйствіямъ вашимъ по предмету сему; однакожъ его величеству угодно было высочайше повелѣть мнѣ

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

поставить вамъ снова въ непремѣнную обязанность преслѣдовать строжайшимъ образомъ всѣхъ тѣхъ, кои подобные ложные слухи распространять будутъ, принимая вмѣстѣ и самыя дѣятельнѣйшія мѣры къ прекращенію и малѣйшихъ признаковъ неповиновенія крестьянъ помѣщикамъ ихъ. Его величество, пребывая въ непреложныхъ правилахъ о сохраненіи тѣхъ отношеній, въ коихъ крестьяне находятся къ помѣщикамъ ихъ, поставляетъ въ особенную обязанность вашего превосходительства опровергать всѣ толки, сему не сообразные».

# -ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Наступиль 1831-й годъ, — годъ страшнаго расчета между Россіею и Польшею, наложившаго свою роковую печать на правительственныя мѣропріятія послѣдовавшаго затѣмъ цѣлаго двадцатипятилѣтія.

Несмотря на всё недавнія личныя огорченія, испытанныя цесаревичемъ въ Польшё, незлобіе и доброе сердце его имёли случай выказаться еще разъ въ полномъ блескё въ самомъ началё года. Посылая императору Николаю въ письмё изъ Бржестовицы, отъ 1-го (13-го) января 1831 года, свои вёрноподданническія поздравленія и пожеланія наилучшихъ успёховъ, Константинъ Павловичъ прибавилъ:

«Но я не могу сдѣлать этого, не осмѣлившись еще разъ поручить вашему милосердію заблудшій народъ, члены котораго не всѣ виновны, а виновны именно тѣ, которые вывели его на путь преступленія и всевозможнаго разврата. Пощада для нихъ, дорогой и несравненный братъ, и снисхожденіе для всѣхъ— это мольба брата, имѣвшаго несчастіе изъ послушанія посвятить лучшую часть своей жизни на образованіе войскъ, къ сожалѣнію, обратившихъ свое оружіе противъ своей родной страны. Моя общественная роль кончена послѣ всего того, что случилось со мною въ послѣднее время, никакое командованіе не прельщаетъ меня». Затѣмъ цесаревичъ выразилъ желаніе остаться при своемъ гвардейскомъ отрядѣ, выведенномъ имъ изъ Варшавы. «Потерпите, чтобы я остался съ нимъ,—писалъ Константинъ Павловичъ,—ихъ судьба будетъ моею. Если же тѣмъ не менѣе вы полагаете, что я долженъ разстаться съ нимъ, разрѣшите мнѣ совсѣмъ удалиться отъ дѣлъ и сдѣлаться совершеннымъ ничто (que je devienne absolument

nul), ч $\pm$ мъ, — я чувствую это все бол $\pm$ е и бол $\pm$ е, — я являюсь въ д $\pm$ й-ствительности»  $^{408}$ .

Почти одновременно императоръ Николай писалъ цесаревичу 3-го (15-го) января:

«Трудно прозрѣть будущее, но, соображая въ предѣлахъ человѣческаго разума, взвѣшивая различныя вѣроятія успѣха, трудно предположить, чтобы новый годъ оказался для насъ болѣе тяжелымъ, чѣмъ 1830 годъ; дай Богъ, чтобы я не опибся. Я желалъ бы видѣть васъ спокойно водворившимся въ вашемъ Бельведерѣ и порядокъ возстановленнымъ повсюду, но сколько еще предстоитъ сдѣлать, прежде чѣмъ быть въ состояніи достигнуть этого. Кто изъ двухъ долженъ погибнуть, — такъ какъ, повидимому, погибнуть необходимо, — Россія или Польша? Рѣшайте сами. Я исчерпалъ всѣ возможныя средства, чтобы предотвратить подобное несчастіе; средства, совмѣстимыя только съ честью и моею совѣстью, эти средства исчерпаны, или, по крайней мѣрѣ, ничто не можетъ заставить меня повѣрить, чтобы ихъ хотѣли тамъ; что же миѣ остается дѣлать» 409?

Вскорѣ въ Варшавѣ принято было рѣшеніе, довершившее разрывъ Польши съ Россією. 13-го (25-го) января 1831 года сеймъ объявилъ династію Романовыхъ лишенною польскаго престола. Такимъ образомъ сами поляки развязали руки пмператору Николаю, и единоборство Россіи съ Польшею стало неизбѣжнымъ. Императоръ Николай отвѣтилъ на этотъ вызовъ, 25-го января (6-го февраля), манифестомъ, въ которомъ было сказано:

«13-го сего мѣсяца, среди мятежнаго противозаконнаго сейма, присваивая себѣ имя представителей своего края, дерэнули провозгласить, что царствованіе наше и дома нашего прекратилось въ Польш'ь, и что тронъ, возстановленный императоромъ Александромъ, ожидаетъ иного монарха. Сіе наглое забвеніе всёхъ правъ и клятвъ, сіе упорство въ зломысліи исполнили м'тру преступленій; настало время употребить силу противъ незнающихъ раскаянія, и мы, призвавъ въ помощь Всевышняго Судію дёль и намёреній, повелёли нашимь вёрнымь войскамъ итти на мятежниковъ. Россіяне! Въ сей важный часъ, когда съ прискорбіемъ отца, но съ спокойною твердостію царя, исполняющаго священный долгь свой, мы извлекаемъ мечь за честь и цёлость державы нашей, соедините усердныя мольбы свои съ нашими мольбами предъ алтаремъ Всевидящаго, Праведнаго Бога. Да благословитъ онъ оружіе наше для пользы и самихъ нашихъ противниковъ; да устранить скорою поб'єдою препятствія въ великомъ д'єль успокоенія народовъ, десницею Его намъ ввъренныхъ, и да поможетъ намъ, возвративъ Россіи мгновенно отторгнутый отъ нея мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаніяхъ прочныхъ, сообразныхъ



Гельмгутъ, генералъ польской арміи. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

съ потребностями и благомъ всей нашей имперіи, и положить навсегда конець враждебнымъ покушеніямъ злоумышленниковъ, мечтающихъ о раздѣленіи».

Въ день изданія манифеста главныя силы русской арміи перешли границы имперіи и вступили въ царство Польское, а 13-го (25-го) февраля послѣдовалъ рѣшительный бой передъ Прагою при Гроховѣ, заставившій польскую армію отступить въ Варшаву съ потерею до 12.000 человѣкъ. Съ нашей стороны потери были также весьма велики и состояли изъ 9.400 человѣкъ.

Около пяти часовъ вечера графъ Дибичъ послѣ нѣкотораго колебанія прекратиль бой и приказаль войскамь стать биваками въ одной верстѣ отъ Праги. Рѣшеніе, внезапно принятое фельдмаршаломъ, лишило его плодовъ одержанной побъды и возможности окончить кампанію однимъ ръшптельнымъ ударомъ. А между тъмъ дъла противника находились не въ блистательномъ положеніи. Во время сраженія Хлопицкій былъ тяжело раненъ; удаление его съ поля битвы лишило польскую армію общаго управленія. Номинальный главнокомандующій, Радзивиллъ, совершенно растерялся, шепталъ про себя молитвы, а на вопросы отвъчаль текстами изъ священнаго писанія; малодушный Шембекъ плакаль; Уминскій ссорился съ Круковецкимъ, и изъ старшихъ строевыхъ начальниковъ одинъ Скржинецкій сохранилъ полное присутствіе духа и обнаружиль распорядительность, содъйствовавшую поддержанію нъкотораго порядка въ потрясенной арміи 410. Когда же послъ нашей кавалерійской атаки среди поляковъ распространилась паника, она отразилась и на Радзивиллѣ, который ускакалъ со свитой въ Варшаву.

«Если бы Дибичъ зналъ, въ какомъ состоянии находилась польская армія, — пишетъ генералъ Пузыревскій, —то едва ли бы пріостановился въ нанесеніи полякамъ р'єшительнаго удара. Деморализація была полная; вев почти стремились въ Варшаву, полагая тамъ найти убъжище. Радзивиллъ до того растерялся, что приказалъ очистить не только Прагу, но и пражскій тетдепонь; только впоследствіи онь отмениль это приказаніе, вернувшись и самъ въ Прагу, чтобы озаботиться отступленіемъ армін за Вислу; Скржинецкій долженъ былъ прикрывать эту опасную операцію, которая началась въ 6 часовъ вечера; сначала должны были переправиться обозы, затемъ кавалерія, наконецъ пехота. При этомъ случать обнаружилась главная невыгода Гроховской позиціи, т.-е. что въ тылу ея было дефиле — единственный мостъ чрезъ Вислу. Потрясенныя части собрались къ нему въ безпорядкъ; пъхота, кавалерія, артиллерія, обозы — все это торопилось переправиться поскор'є, мізшало одно другому. Около полуночи переправа окончилась. Радзивиллъ поручилъ защиту тетдепона бригадѣ Малаховскаго, а самъ возвратился въ Варшаву.





СРАЖЕНІЕ ПРИ ГО



Вѣ Въ 1831 ГОДУ.



«Жители Варшавы, слфдившіе съ возвышеннаго берега рфки за ходомъ сраженія, были устрашены постепеннымъ приближеніемъ гула канонады; множество приносимыхъ съ поля сраженія раненыхъ, разсказы бѣглецовъ—

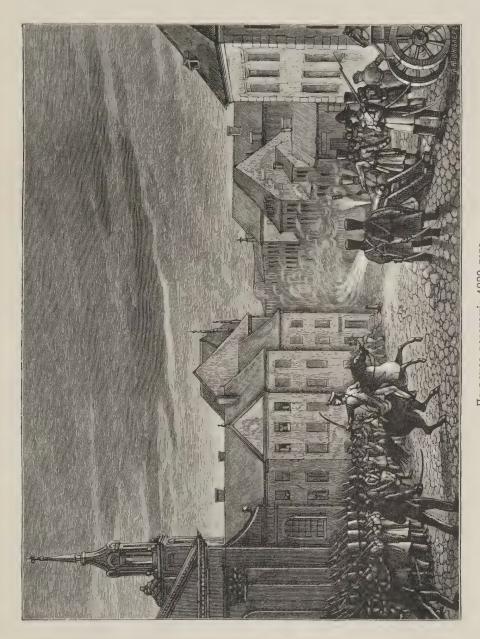

Польское возстаніе 1830 года. Медовая улица 17-го ноября 1830 года.

все это повергло ихъ въ ужасъ и смятеніе, національная гвардія побросала мундиры и смѣшалась съ населеніемъ; не много нужно было усилій, чтобы привести городъ въ повиновеніе русскому правительству; но когда гроза притихла,—всѣ постепенно успокоились, и настроеніе быстро измѣнилось» 41.

Спрашивается: въ чемъ заключалась таинственная причина ранняго прекращенія боя? Почему графъ Дибичъ отказался отъ немедленнаго штурма Праги и на плечахъ пепріятеля не овладѣль мостомъ, представлявшимъ собою единственный путь отступленія для разбитаго непріятеля, или же не выставилъ на берегу многочисленную артиллерію съ угрозой бомбардировать мятежную столицу? Для объясненія столь страннаго образа дѣйствій фельдмаршала приводятъ разныя причины: графомъ Дибичемъ руководилъ будто ложный расчетъ, на основаніи котораго онъ полагалъ, что послѣ разгрома польской арміи Варшава покорится безъ новаго кровопролитія. Другіе утверждають, что прекращеніе боя послѣдовало по настоятельному совѣту графа Толя.

Бенкендорфъ приписываетъ внезапное бездѣйствіе графа Дибича неумѣстнымъ совѣтамъ цесаревича Константина Павловича и пишетъ:

«Въ Варшавѣ распространился общій ужасъ. Мость черезъ Вислу быль покрыть б'тущими; безпорядокь сділался общимь; мятежная столица уже видъла себя на краю гибели и выбирала депутацію для поднесенія поб'єдителю ключей и испрошенія помилованія. Еще одно усиліе, чтобы овладіть пражскими укрупленіями, Варшава была бы наша, и революція окончена. Но въ эту решительную минуту звезда фельдмаршала Дибича померкла. Онъ заколебался, велѣлъ войскамъ построиться въ колонны для атаки, повелъ ихъ, но потомъ самъ остановилъ ихъ порывъ и такимъ образомъ задержалъ побъду, а съ нею и развязку дъла. Онъ утратилъ свою славу и изъ экспедиціи, которой следовало быть однимъ громовымъ ударомъ, брошеннымъ рукою могущественнаго владыки Россіи на слабыхъ мятежниковъ маленькаго царства Польскаго, развилъ продолжительную и кровавую войну. Съ этого времени, убъдившись самъ, но уже поздно, въ неизвинительной своей ошибкѣ и тщетно искавъ ее поправить, Дибичъ потерялъ всю энергію и то, можетъ быть, преувеличенное дов'тріе, которое питалъ къ своимъ дарованіямъ. Въ упомянутую выше минуту, когда онъ велъ свои колонны на пражскія укрѣпленія, одинъ генераль даль ему сов'ять пріостановить нападеніе, чтобы избежать кровопролитія, и онъ имёль слабость его послущаться. Либичъ никогда не хотѣлъ назвать этого генерала по имени и тайну свою унесь въ гробъ, но на смертномъ одрѣ сказалъ графу Орлову:

«Мнѣ дали этотъ пагубный совѣтъ; послѣдовавъ ему, я провинился передъ государемъ и Россіею. Главнокомандующій одинъ отвѣчаетъ за всѣ свои дѣйствія». Заслуженная Дибичемъ укоризна глубоко отозвалась въ благородномъ сердцѣ его, преданномъ государю и Россіи, и погасила его твердость и таланты. Думаютъ, что совѣтъ, остановившій карательный мечъ, поднятый имъ надъ крамольною Варшавою, принадлежалъ цесаревичу Константину Павловичу. Видъ этого города, гдѣ цесаревичъ жилъ и начальствовалъ въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, гдѣ образо-

вались его связи, и устроился его бракъ, гдѣ укрѣпились всѣ его привычки,—видъ этого города въ минуту грозящаго ему бѣдствія могъ тронуть сердце цесаревича и внушить ему мысль о спасеніи Варшавы. Если



Польское возстаніе 1830 года. Взятіе инсургентами тюрьмы въ Варшавѣ.

точно имъ данъ былъ этотъ совѣтъ, то онъ понесъ жестокое наказаніе въ горестяхъ и уничиженія, не перестававшихъ съ тѣхъ поръ его преслѣдовать и низведшихъ его вскорѣ въ гробъ, вдали отъ сбереженной имъ Варшавы» 412.

Въ письмѣ къ императору Николаю, посланномъ графомъ Дибичемъ на другой день послѣ Гроховскаго сраженія, главнокомандующій ничего не упоминаетъ о данномъ ему совѣтѣ и объясняетъ прекращеніе боя слѣдующимъ образомъ:

«Вся линія войскъ подвинулась впередъ, и такъ какъ Грохово оказывалось занятымъ, то поляки бѣжали въ безпорядкѣ и оставили поле сраженія, покрытое трупами и усѣянное ружьями, киверами и даже косами. По приближеніи князя Шаховского, я построилъ его баталіоны въ колонны къ атакѣ; въ это время его артиллерія подбивала послѣднія полевыя батареи поляковъ. Пѣхота, кавалерія—все искало спасанія въ бѣгствѣ. Но такъ какъ наступилъ вечеръ, то я не могъ штурмовать само предмѣстье, еще вооруженное многочисленною артиллеріею. Я приказалъ прекратить огонь (j'ai fait cesser le feu); мятежники отступили къ Прагѣ, гдѣ расположились подъ прикрытіемъ орудій этого укрѣпленія; тамъ они не могли держаться и ночью очистили это предмѣстье» 413.

Предмостное укрѣпленіе продолжало держаться и, по мнѣнію графа Дибича, занято было на другой день послѣ Гроховской битвы четырьмя или пятью баталіонами.

Что же касается цесаревича Константина Павловича, то онъ писалъ государю 14-го (26-го) февраля: «Если бы всѣ оказались на своихъ мѣстахъ, какъ это слѣдовало бы ожидать, день былъ бы рѣшительнымъ и кампанія оконченной. Но Богу угодно было рѣшить иначе, и все отложено до другого раза. Если бы князь Шаховской прибылъ на наше правое крыло, какъ онъ долженъ былъ сдѣлать это, никогда поляки не увидѣли бы снова Праги, но, — не понимаю, — произошло колебаніе. Впрочемъ поговорка говоритъ: que sans des si et des mais, l'on met des villes dans des bouteilles» 414.

Получивъ донесеніе о Гроховской побѣдѣ и достигнутыхъ ею отрицательныхъ результатахъ, императоръ Николай высказалъ фельдмаршалу свое неудовольствіе, справедливо замѣтивъ: «Почти невѣроятно, что послѣ такого успѣха непріятель могъ спасти свою артиллерію и перейти Вислу по одному мосту. Слѣдовало ожидать, что онъ потеряетъ значительную часть своей артиллеріи, и что произойдетъ вторая Березинская переправа 415... Итакъ, потеря 8.000 человѣкъ, и никакого результата, развѣ только тотъ, что непріятель потерялъ по малой мѣрѣ то же число людей. Это очень, очень прискорбно! Но да будетъ воля Божія!» 416.

Но, какъ бы то ни было, графъ Дибичъ не сумѣлъ воспользоваться психологическимъ моментомъ и потому несетъ передъ потомствомъ отвѣтственность за недовершеніе побѣды подъ Гроховомъ, а вслѣдствіе сего за семимѣсячную отсрочку въ покореніи царства Польскаго <sup>417</sup>. Поляки опомнились во̀-время; князь Радзивиллъ отказался отъ званія главнокомандующаго, п вмѣсто него избранъ былъ Скржинецкій, который немед-



Графъ Гауке, военный министръ царства Польскаго (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

ленно принялся за реорганизацію арміи. Измінившаяся обстановка препятствовала графу Дибичу исправить ошибку, сдёланную 13-го февраля; а затъмъ предстоявшее вскрытіе Вислы не позволяло и думать о переправѣ на лѣвый берегъ. Оставалось только расположить армію по квартирамъ. Съ этого времени для злополучнаго фельдмаршала начался періодъ колебаній, дійствій ощупью и нелізпыхъ предначертаній, между тъмъ какъ иниціатива дъйствій всецьло перешла на сторону поляковъ, которые воспользовались ею не безъ успъха. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ писалъ О. П. Опочинину 13-го (25-го) марта изъ Бълостока: «Военныя наши дъйствія не заключають, какъ ихъ ни разсказывай, доселъ ничего ръшительнаго, и, по моему глупому смыслу, поляки имъютъ досель l'initiative дъйствій надъ нами. У насъ войска на бумагь бездна и, какъ говорится, чортова пропасть, а на дёлё взять—вездё такой некомплекть, что ей-ей страшно». По мнѣнію Дениса Давыдова: «Дибичь быль человькъ умный, это безспорно, но умъ, подобно безумію, имжеть многія степени. Умъ Дибича далеко не быль необыкновеннымъ. Кажется, что ему была бы по плечу какая нибудь войнишка, съ какимъ нибудь Гессенскимъ курфирстомъ, но врядъ ли онъ могъ управиться даже съ королемъ Саксонскимъ. Мантія полководца была не по росту Дибичу». Скржинецкій и его сотрудники олицетворили собою образъ того фантастическаго саксонскаго короля, созданнаго воображениемъ Давыдова, который должень быль низвести Забалканского героя на степень прежняго ничтожества. Въ этой печальной истинъ пришлось, къ сожальнію, убъдиться постепенно императору Николаю, и къ тому же въ войнъ, отъ которой, по мъткому выраженію государя, зависъло «политическое бытіе Россіи».

Николай Павловичь высказаль эту мысль въ письмѣ отъ 2-го (14-го) апрѣля, сопровождая ее слѣдующими разсужденіяме:

«Да будеть воля Божія! Я ей покоряюсь; однако мит да позволено будеть выразить вамъ мое изумленіе и мою скорбь, что въ теченіе всей этой несчастной войны вы извъщаете меня больше о пораженіяхь, чтой несчастнивыхь дёлахь, что, имёя, согласно вашему рапорту, 189.000 человёкъ подъ ружьемъ, мы ничего не предпринимаемъ противъ приблизительно 80.000 человёкъ, и что непріятель встртаеть насъ повсюду, по меньшей мёрт, въ равномъ числё, мы же почти всегда дёйствуемъ малыми и недостаточными силами... Безпокойство мое не поддается описанію, потому что во всёхъ вашихъ распоряженіяхъ я не вижу ничего могущаго объщать успёхъ и наконецъ обезпечить за вами исходъ кампаніи, такъ какъ я не усматриваю въ вашихъ собственныхъ мысляхъ ничего опредёленнаго (је пе vois enfin rien de fixe dans vos propres idées)... Не удивляйтесь поэтому, что я удрученъ оборотомъ, который приняла правая война, начатая съ огромными средствами и.

скажемъ прямо, отъ которой зависить политическое бытіе Россіи, — все это держится вашей головою! Что же я могу сдёлать на такомъ разстояніи другого, какъ не скорбёть послё совершившагося факта и не проповёдывать постоянно одного и того же? Докажите миё, что я ошибаюсь, и я буду счастливъ этимъ; но я не брежу, я говорю на основаніи фактовъ... Не обижайтесь сказаннымъ мною: оно приличествуетъ тому, который одинъ имѣетъ право говорить вамъ правду, и который васъ искренно любитъ, хотя и не всегда одобряетъ ваши измѣнчивыя рѣшенія (vos déterminations trop peu stables). Да вдохновитъ васъ Богъ «418.

Въ послѣдовавшихъ затѣмъ письмахъ императоръ Николай писалъ Дибичу:

«Суворовъ умѣлъ бить поляковъ съ малымъ числомъ людей» 419. «Я не отчаиваюсь и не буду ни въ чемъ отчаиваться. Русскіе не могутъ быть постоянно побѣждаемы поляками; въ томъ порукою вѣка. Богъ поможеть намь снова сіе доказать. Итакъ мужество, твердость; обладайте ею сами и вселите ее въ души тѣхъ, которые могли бы колебаться, съ нами Богъ, и все можетъ еще поправиться» 420. «Правду сказать, я не знаю болже ни того, что вы джлаете, ни того, что происходитъ въ васъ, и готовъ поспорить, что этого не пойметъ кто бы то ни было.... Ваша постоянная нервшительность, марши и контръ-марши могутъ только истощать и убивать армію; она должна потерять всякое дов'єріе къ своему вождю, когда она не видитъ другого результата своихъ безполезныхъ усилій, какъ нужду и смерть!... Ради Бога не теряйте времени, будьте тверды въ своихъ ръшеніяхъ, не колеблитесь постоянно и постарайтесь смёлымъ и блестящимъ подвигомъ доказать Европе, что русская армія неизм'єнно та же, какою дважды она была въ Париж'є. Илачевное воздъйствие этой несчастной кампании на нашихъ враговъ и на нашихъ друзей — хуже, чѣмъ можно представить себѣ это. Все можеть быть исправлено, если въ концъ концовъ вы снова станете твмъ, чвмъ вы были. Постоянство, сила и непоколебимая твердость и поболже дъятельности и порядка, съ Божіей помощью, снова приведутъ насъ къ днямъ славы. Русскій народъ, а вм'єст'є съ нимъ и я не можемъ понять, чтобы его армію нельзя было вести къ побіді, когда різчь идеть о томъ, чтобы повести русскихъ сражаться съ поляками. Нужно снова доказать ему это, и съ Божіею помощью мы достигнемъ этого» 421. «Я ничего не понимаю ни во всемъ томъ, что происходитъ, ни въ вашихъ намереніяхъ, и съ покорностью воле Божіей ожидаю того, что Ему въ Его милосердін будеть угодно сотворить изъ всего этого. Вѣдь это въ первый разъ, что русская армія въ составѣ, по словамъ вашего же собственнаго рапорта, 189.000 человъкъ оказывается въ оборонительномъ положении противъ мятежниковъ численностью отъ 40.000 до 50.000 человъкъ. Суворовъ, располагая вдвое меньшими силами, чѣмъ

у непріятеля, умѣлъ побѣждать его, потому что онъ умѣлъ внушать русскому солдату, что онъ долженъ постоянно побѣждать двухъ непріятелей; я опасаюсь, чтобы вскорѣ армія не утратила этого преданія и не увѣровала бы въ противное». «Tout cela est pitoyable», прибавилъ государь 422.

Приведенныя здѣсь выписки изъ писемъ императора Николая въ достаточной мѣрѣ выясняютъ плачевное положеніе дѣлъ въ дѣйствующей арміи въ 1831 году и отношеніе къ нимъ государя. Затруднительность нашего положенія усиливалась еще появленіемъ въ рядахъ нашей арміи холеры и возстаніемъ въ бывшихъ польскихъ провинціяхъ, затруднявшихъ сообщеніе съ арміею и самое продовольствованіе ея. Пришлось организовать резервную армію, начальство надъ которой ввѣрено было графу П. А. Толстому. Наконецъ графъ Дибичъ пришелъ къ печальному заключенію, что русская армія не въ силахъ побороть польскую революцію, и что для сего потребуется содѣйствіе народнаго ополченія 423. Всѣ эти обстоятельства побудили императора Николая 5-го (17-го) апрѣля вызвать изъ Тифлиса фельдмаршала графа Паскевича-Эриванскаго.

#### H.

Когда д'єйствующая армія перешла границу царства Польскаго, и началась междоусобная война, императоръ Николай задаль себ'є вопрось, что же слідуеть д'єлать посліє вторичнаго покоренія возставшей страны и какимъ образомъ удовлетворить интересы Россіи въ этомъ сложномъ политическомъ д'єл'є. Первоначальныя мысли свои по этому вопросу государь изложилъ въ собственноручной записк'є, въ которой подъ впечатлібніемъ огорченія, вызваннаго недавними событіями, онъ пришелъ къ совершенно неожиданному заключенію, что Россія не им'єть никакого интереса влад'єть провинціями, неблагодарность которыхъ обнаружилась столь очевиднымъ образомъ. Поставивъ вопросъ такимъ образомъ, государь остановился на мысли новаго разд'єла Польши между Россіею, Австріею и Пруссіею.

Приведемъ здъсь содержание записки императора Николая.

«Польша постоянно была соперницей и самымъ непримиримымъ врагомъ Россіи, — пишетъ государь. — Это наглядно вытекаетъ изъ событій, приведшихъ къ нашествію 1812 года, и во время этой кампаніи опять таки поляки, болѣе ожесточенные, чѣмъ всѣ прочіе участники этой войны, совершили болѣе всего злодѣйствъ изъ тѣхъ же побужденій ненависти и мести, которыя одушевляли ихъ во всѣхъ войнахъ съ Россіею. Но Богъ благословилъ наше святое дѣло, и наши войска завоевали Польшу. Это—неоспоримый фактъ. Въ 1815 году Польша была отдана Россіи по

праву завоеванія. Императоръ Александръ полагалъ, что онъ обезнечитъ интересы Россіи, возсоздавъ Польшу, какъ составную часть имперіи, но съ титуломъ королевства, особою администрацією и собственною армією. Онъ дареваль ей конституцію, установившую ея будущее устройство, и



Польское возстаніе 1830 года. Мостъ Собіесскаго въ Лазенкахъ. (Оъ аквалинты Датраха).

заплатиль такимъ образомъ добровольнымъ благодѣяніемъ за все зло, которое Польша не переставала причинять Россіи. Это было местью чудной души (c'était la vengeance d'une belle âme). Но цѣль императора Александра была ли достигнута?

«Я сказаль выше, что главная цёль заключалась въ обезпеченіи интересовъ Россіи путемъ возсозданія Польши, счастливой и процвітающей подъ покровительствомъ и благодаря связи съ Россіею. Не подлежить ни малейшему сомненію, что эта маленькая страна, разоренная, ослабленная безпрерывными войнами, напряжениемъ, вызывавшимся цѣлымъ рядомъ революцій, частымъ переходомъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, въ нятнадцатильтній промежутокъ времени достигла замычательнаго благосостоянія; ея финансовыя средства оказались не только достаточными для удовлетворенія потребностей страны, но послужили еще для образованія наличнаго фонда казначейства, пригодившагося въ теченіе почти года для покрытія всёхх нуждь настоящей борьбы, Наконець, армія, созданная по образцу арміи имперіи, снабженная всёмь и богато надъленная запасами въ арсеналахъ, безъ всякаго обремененія страны, достигшая ръдкаго совершенства, оказалась въ состояни послужить кадрами для 100.000 человѣкъ. Что же хорошаго вышло изъ этого для имперіи? Огромныя жертвы, хотя и не выдёленныя особо изъ того, что было сдѣлано въ 1813 и 1814 годахъ, были принесены для осуществленія завоеванія ея; другія столь же значительныя жертвы были принесены въ последующія 15 леть частью для содержанія и снаряженія армін, частью для вооруженія крыпостей и обременительнаго содержанія ядра войскъ, служившихъ ей инструкторами.

«Имперія въ ущербъ своей собственной промышленности была наводнена польскими произведеніями; однимъ словомъ, имперія несла всѣ тягости своего новаго пріобр'єтенія, не извлекая изъ него никакихъ иныхъ преимуществъ, кромъ нравственнаго удовлетворенія отъ прибавленія лишняго титула къ титуламъ своего государя. Но вредъ быль дъйствительный. Прежнія польскія провинціи, видя, какъ ихъ соотечественники пользуются вблизи ихъ всёми правами самостоятельнаго народа, которыми они даже злоупотребляють, болье чымь когда либо стали задумываться надъ темъ, какъ ускользнуть отъ владычества имперіи. Поэтому оказалось, что при первой же искрѣ эти провинціи готовы были возстать и, какъ следствіе этого, самымъ пагубнымъ образомъ повліять на д'виствія армін. Другое еще болье существенное зло заключалось въ существованіи передъ глазами порядка вещей, согласнаго съ современными идеями, почти неосуществимаго въ королевствъ, а слъдовательно невозможнаго въ имперін. Зародившіяся надежды нанесли страшный ударъ уваженію власти и общественному порядку и впервые привели къ несчастнымъ последствіямъ, открытымъ въ конце 1825 года. Разъ ударъ былъ нанесенъ, примъръ поданъ, трудно предположить, чтобы во время всеобщихъ волненій и смуть эти идеи не продолжали развиваться, несмотря на доказанную ихъ призрачность и онасныя последствія. Однимъ словомъ, это являлось разр шеніемъ того, что со-

ставляло силу имперіи, то-есть уб'єжденія, что она можеть быть велика и могущественна лишь при монархическомъ образ'є правленія и самодержавномъ государ'є. То, что было ложно въ основаніи, не могло продержаться долго. При первомъ же толчк'є зданіе рухнуло; такъ какъ



Польское возстаніе 1830 года. Вельведерт 17-го ноября 1830 года.

интересы различно понимались въ объихъ странахъ, то отсюда проявилось разногласіе въ воззрѣніяхъ на жизненный вопросъ, какимъ образомъ разсматривать и судить преступленія противъ безопасности государства и особы государя. То, что признавалось и наказывалось, какъ

преступленіе въ имперіи, было оправдано и даже нашло защитниковъ въ королевствѣ. Вслѣдствіе всего этого создались непреодолимыя затрудненія, настроеніе умовъ обострилось, поляки укрѣпились въ своемъ намѣреніи избавиться отъ русскаго владычества и наконецъ довели дѣло до катастрофы 1830 года.

«Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ средства примиренія, совмѣстимыя съ достоинствомъ Россіи, были снова испробованы, но напрасно. Присяга была повсюду нарушена, измѣна сдѣлалась общею, и всякая возможность соглашенія исчезла. Тогда-то были двинуты русскія войска. Они шли, чтобы отомстить за свою народную честь, оскорбленную самою черною неблагодарностію въ томъ, что она представляеть наиболѣе священнаго. Всевозможныя неслыханныя жертвы приносять ежедневно для этой цѣли. Но, когда она будеть достигнута, и вопрось будеть рѣшень силою оружія, въ чемъ же будеть заключаться результатъ, къ которому нужно будеть стремиться? Или, лучше сказать, въ чемъ будеть заключаться при этихъ обстоятельствахъ истинная польза Россіи?

«Все, что дълается, и все, что еще происходить въ Польшъ, очевидно, доказываеть, что прошла пора великодушія; неблагодарность поляковъ сдълала его невозможнымъ, и на будущее время во всъхъ сдёлкахъ, касающихся Польши, все должно быть подчинено истиннымъ интересамъ Россіи. Установивъ это положеніе, нельзя не согласиться, что русскій интересь несовм'єстимь съ существованіемь Польскаго королевства въ томъ видѣ, какъ оно было создано въ 1815 году, и при условій сохраненія имъ своей конституцій. Д'яло идетъ не только о томъ, чтобы лишить Польшу матеріальной возможности вредить Россіи, но следуеть еще разсмотреть, какое вознаграждение можеть получить Россія за свои тяжкія жертвы, и какія выгоды она можеть извлечь изъ обладанія Польшей. На первый вопросъ легко отв'ятить: ничто не можетъ вознаградить Россію за жертвы и потери, понесенныя ею лишь для отомщенія за свою народную честь. Что же касается второго вопроса, мий кажется, что Россія не можеть извлечь изъ Польши, такой, какова она есть, никакихъ дъйствительныхъ выгодъ, и, что еще болже важно, что для имперіи даже нётъ гарантій, которыя могли бы обезпечивать ей въ будущемъ спокойное обладание этой страною. Итакъ, върный принципу, который я высказалъ вначалъ, то-есть истинной пользѣ Россін, я полагаю, что единственный способъ отдать себь отчеть въ этомъ вопрось заключается въ следующемъ.

«Россія—держава могущественная и счастливая сама по себ'є; она никогда не должна быть угрозою ни для другихъ сос'єднихъ государствъ, ни для Европы. Но она должна занимать внушительное, оборонительное положеніе, способное сд'єлать невозможнымъ всякое нападеніе на нее. Если бросишь взглядъ на карту, страшно становится, когда видишь, что гра-

ница польской территоріи имперіи доходить почти до Одера, тогда какъ фланги отходять за Нѣманъ и Бугъ, чтобы упереться близъ Полангена въ Балтійское море и у устьевъ Дуная въ Черное море. Въ этой выдающейся части находится армія, чтобы держать ее въ покорности. Эта страна ничего не приноситъ имперіи. Напротивъ того, она не можетъ существовать иначе, какъ посредствомъ постоянныхъ жертвъ со стороны имперіи, чтобы дать ей возможность удовлетворять потребностямъ собственной администраціи. Такимъ образомъ, убѣдительно, что выгоды отъ этого неудобнаго положенія ничтожны, а недостатки велики и даже угрожающи. Остается рѣшить, какъ помочь этому. Я тутъ не вижу другого средства, кромѣ слѣдующаго:

«Объявить, что честь Россіи получила полное удовлетвореніе завоеваніемъ королевства, но что Россія не имѣетъ никакого интереса владѣть страною, неблагодарность которой была столь очевидна; что истинные ея интересы требуютъ установить свою границу по Вислѣ и Нареву; что она отказывается отъ остального, какъ недостойнаго принадлежать ей, предоставляя своимъ союзникамъ поступить съ нимъ по своему усмотрѣнію; что, тѣмъ не менѣе, оставаясь вѣрною своимъ принципамъ, Россія предоставляетъ той части королевства, которая останется за нею, пользованіе ея законами и учрежденіями въ той мѣрѣ, которая окажется совмѣстимою съ истинными будущими интересами; что титулъ королевства Польскаго останется присвоеннымъ этой части страны, во избѣжаніе того, чтобы подобное наименованіе, данное другой какой либо части, не создало вновь государства, враждебнаго Россіи, чего она не потернитъ ни въ какомъ случаѣ» 424.

По мѣрѣ дальнѣйшаго хода междоусобной польско-русской войны, императоръ Николай пришелъ къ заключенію, что задуманное имъ рѣшеніе польскаго вопроса представляется въ дѣйствительности невозможнымъ. Такимъ образомъ мысли государя, изложенныя въ вышеприведенной запискѣ, остались безъ примѣненія и перешли къ потомству, какъ любопытное политическое разсужденіе.

Тѣмъ не менѣе, записка императора Николая была, вѣроятно, передана на обсужденіе фельдмаршала Паскевича, потому что послѣдній, съ своей стороны, представиль государю 4-го (16-го) іюня 1831 года записку, въ которой вмѣсто безвозмездныхъ уступокъ воеводствъ лѣваго берега Впслы и Кракова опъ предлагалъ замѣнить ихъ устьями Нѣмана съ городомъ Мемелемъ и крѣпостью Торномъ, съ одной стороны, и Восточной Галиціей—съ другой.

Паскевичь въ упомянутой запискѣ высказывалъ государю слѣдующее: «Разсматривая со всѣхъ сторонъ теперешнее положеніе, мнѣ пришло въ мысль: нельзя ли наказать дерзкихъ и неблагодарныхъ такъ, чтобы они въ дальнѣйшемъ своемъ потомствѣ чувствовали сіе, упрочить на

всегда наше положеніе въ Польшѣ; словомъ постановить такимъ образомъ, какъ вы, государь, въ манифестѣ изволили сказать, что надобно, чтобы Польша для Россіи была полезна, но не вредна <sup>425</sup>.

«Разсуждая на сихъ основаніяхъ, я осмѣливаюсь изложить мои мысли:

«Какимъ образомъ наказать неблагодарныхъ поляковъ, какъ не лишивши ихъ даже имени поляка?

«Для исполненія сего надобно уничтожить царство Польское.

«Въ Европѣ согласятся ли на сіе? ибо въ этомъ (то-есть въ настоящемъ положеніи вещей) они видятъ ослабленіе Россіи, а всѣ государства, не исключая ни одного, думаютъ, какъ бы насъ ослабить.

«То какимъ образомъ постановить, чтобы интересовать государства въ нашу пользу?

«Я полагаю слѣдующее:

- :1) Три воеводства на лѣвой сторонѣ Вислы уступить Пруссіи, тоесть Мазовецкое, Калишское и Сандомірское; четвертое — Краковское, уступить Австріи.
- «2) Взамѣнъ уступленныхъ Пруссіи сихъ трехъ воеводствъ Пруссія должна уступить намъ крѣпость Торнъ съ окрестностями, по удобству, и въ восточной Пруссіи по рѣку Прегель; если же большое сопротивленіе будетъ на сіе, или доходы, или населеніе превышаютъ требуемыя нами земли отъ Пруссіи, то уступку взять по мѣстности. Въ семъ краѣ, перерѣзанномъ многими рѣками въ разныхъ направленіяхъ, можно сдѣлать хорошую границу. Если и на сіе Пруссія не согласится, то можетъ взамѣнъ земель, ею получаемыхъ, додать деньгами; но во всякомъ случаѣ граница съ этой стороны должна быть, по крайней мѣрѣ, по Нѣманъ съ городомъ Мемелемъ и съ другими городами, сколько удобство для коммерціи того потребуетъ.
- «3) Австріи уступить Краковское воеводство, а взам'єнь взять Тарнополь или другія земли въ обм'єнь, по числу народонаселенія и доходовъ.
- «4) Если же отъ Пруссіи трудно будеть получить взамѣнъ трехъ воеводствъ, то уступить Пруссіи два, а два воеводства уступить Австріи на вышензложенныхъ основаніяхъ.

«Такимъ образомъ сіи двѣ державы будуть дѣйствовать съ нами, ибо участвовали въ семъ раздѣлѣ, какъ то было и при вашей бабушкѣ. Польза обѣихъ сихъ державъ въ уничтоженіи королевства состоитъ въ томъ, что притязанія Россіи, какъ королевства Польскаго, на взятыя Пруссією и Австрією провинціи симъ уничтожаются. Если взять въ соображеніе, что королевство Прусское не только имѣетъ отъ Польши пріобрѣтенныя въ первомъ раздѣлѣ провинціи, но даже и сама Пруссія есть уступка отъ Польши курфюрсту Бранденбургскому, то удовольствіе ея будетъ велико, когда все могущее возродить домогательства однимъ актомъ уничтожается. Австрія находится въ томъ же положеніи, и су-

ществованіе королевства Польскаго есть ей всякую минуту угроза на ея галиційскія провинціи. Итакъ, Пруссія и Австрія будутъ въ нашихъ интересахъ. Но Франція и Англія что скажутъ?

«По теперешнемъ новомъ образованіи Франціи, она весьма сильна, и, конечно, съ нею надобно бы весьма осторожно поступать.

«Но можеть быть, что для общаго спокойствія, когда онѣ увидять, что Россія, отдавая свои провинціи за Вислой, отступаеть, такъ сказать, отъ Европы, то, можеть быть, согласятся; въ противномъ случаѣ надобно выждать время, или когда Франція будеть имѣть внутреннія безпокойства.

«Что же касается до Англіи, то я не полагаю, что если будуть согласны съ нами Австрія и Пруссія, чтобы Англія могла намъ вредна быть, выключая въ коммерціи.

«Итакъ, изъ сихъ предложеній явствуетъ:

- «1) Что Россія ничего не потеряеть въ народонаселеніи и въ доходахъ, ибо получить взамѣнъ то же.
- «2) Государство выиграетъ гораздо лучшую границу, ибо Висла представляетъ всѣ удобства къ дефансивной войнѣ и для коммерціи во время мпра.
- «3) Симъ ваше императорское величество докажете европейскимъ государямъ, что вы не хотите распространяться въ Европѣ, ибо отдаете провинціи, которыя въ наступательной войнѣ ихъ устрашали.
- «4) Накажете сей народъ за его вѣроломство и неблагодарность искорененіемъ его съ лица земли, и тѣмъ покажете, что вы не хотите сдѣлать ему честь носить имя его короля.
  - «5) Введете Пруссію и Австрію быть участницами въ семъ дѣлѣ.
- «6) Но важнѣе всего, что вы изволите уничтожить представительное правленіе въ вашемъ государствѣ, которое, по теперешнимъ мыслямъ въ Европѣ, влечетъ и вашихъ россійскихъ подданныхъ къ симъ новизнамъ; но если онаго не будетъ, то государство Россійское, не имѣвши въ себѣ ничего разнообразнаго, будетъ представлять оплотъ противъ вольнодумства» 426.

Русское правительство не рѣшилось, однако, вступить на путь международныхъ переговоровъ по вопросу, затронутому въ приведенныхъ нами запискахъ; поэтому высказанныя въ нихъ предположенія остались липь любопытными памятниками политическаго настроенія минуты.

#### Ш.

Неудачный оборотъ, принятый польско-русскою войною, вызвалъслѣдующее письмо графа Чернышева къ фельдмаршалу Паскевичу отъ 5-го (17-го) апрѣля:

«Государь императоръ, желая, чтобы при настоящихъ обстоятельствахъ, какъ политическихъ, такъ и военныхъ, ваше сіятельство находились при особѣ его величества, высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ сообщить о семъ вашему сіятельству и покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, въ исполненіе сей высочайшей воли поспѣшить сколь возможно пріѣздомъ въ С.-Петербургъ.

«Управленіе войсками и краемъ, вамъ ввѣреннымъ, его величество соизволитъ предоставлять устроить тѣмъ же порядкомъ, какой былъ принятъ во время отсутствія вашего въ С.-Петербургъ въ минувшемъ году, а именно: войска на кавказской линіи подчинить совершенно генералу отъ кавалеріи Эмануелю, а войска, въ Грузіи находящіяся, подчинить начальнику штаба вашего, генералъ-лейтенанту Панкратьеву; гражданскую же часть оставить на томъ основаніи, какое заблагоразсудить изволите. Впрочемъ, если ваше сіятельство изволите признать нужнымъ сдѣлать въ порядкѣ управленія по военной части какія либо измѣненія, то его величество предоставляєть оныя вашему усмотрѣнію, но желаетъ только, чтобы всѣ распоряженія о семъ были окончены въ нѣсколько дней, дабы его величество могъ сколь возможно скорѣе имѣть удовольствіе увидѣть васъ въ С.-Петербургѣ».

Графъ Паскевичъ получилъ письмо 20-го апрѣля (2-го мая); сдѣлавъ необходимыя распоряженія, онъ выѣхалъ изъ Тпфлиса 26-го апрѣля (8-го мая) и прибылъ въ С.-Петербургъ 12-го (24-го) мая <sup>427</sup>. Между тѣмъ, съ самаго вызова Паскевича, неудовольствіе императора Николая противъ графа Дибича съ каждымъ днемъ все болѣе возрастало. Нерѣшительность главнокомандующаго и неустойчивость въ его мысляхъ (је пе vois rien de fixe dans vos propres idées) побудили государя выработать иланъ для дѣйствій противъ польскихъ мятежниковъ; но, сообщая графу Дибичу своп предположенія, государь не хотѣль, однако, насиловать намѣренія и волю главнокомандующаго, напротивъ того въ письмѣ отъ 7-го (19-го) апрѣля предоставлено было фельдмаршалу, по обсужденіи плана совмѣстно съ Толемъ и Нейдгартомъ, слѣдовать собственному плану, если онъ будетъ признанъ лучшимъ; но государь прибавилъ: «требую письменнаго опроверженія».

Спорный вопросъ заключался въ слёдующемъ: графъ Дибичъ пред-полагалъ перейти Вислу въ верхнемъ ея теченіи, между тёмъ какъ импе-



Графа Иник Винковога Дюбить — поконогол



раторъ Инколай справедливо признаваль нижнюю Вислу мѣстомъ будущей переправы армін на лѣвый берегъ, при чемъ продовольствованіе войскъ могло быть обезпечено соглашеніемъ съ прусскимъ правительствомъ <sup>428</sup>.



Польское возстаніе 1830 года. Арсеналь 17-го ноября 1830 года. (Оъ акватинты Дитриха).

Отвѣтъ графа Дибича на присланный ему планъ дѣйствій не удовлетворилъ императора Николая. «Отвѣтъ вашъ на мой проектъ, — писалъ государь 22-го апрѣля (5-го мая) 1831 года, — мнѣ доказываетъ, что вы съ удовольствіемъ готовы отказаться отъ всякой отвѣтственности, сваливъ ее на меня, предоставляя себѣ впослѣдствіи сказать, что

я помѣшаль вамъ исполнить ваши намѣренія, и я предвижу уже, что, можеть быть, подобное соображеніе побудило васъ отказаться отъ наступленія, которое вы начали. Я не хочу характеризовать, насколько подобный образь дѣйствій можеть быть признанъ предосудительнымъ, тѣмъ болѣе, что, хотя я и убѣжденъ, что мой планъ представляеть единственно возможное рѣшеніе вопроса, я вамъ, однако, положительно приказалъ руководствоваться исключительно вашимъ личнымъ убѣжденіемъ. Только быстрое и немедленное исполненіе могло сдѣлать эту операцію удобною и рѣшительною, но если вы предполагаете двинуться лишь черезъ четыре недѣли и притомъ вести дѣло съ тою же слабостью, съ тою же нерѣшительностію и при соблюденіи того же безпорядка, я предвижу одно несчастіе и гибель вмѣсто почти вѣрнаго успѣха» 429.

Для разъясненія положенія дёль въ армін императоръ Николай послаль къ фельдмаршалу генераль-адъютанта графа Орлова, «pour suppléer par une conversation à tout ce que mes lettres paraissent n'avoir pu vous faire comprendre». Но, пока графъ Орловъ пробирался черезъ возставшую Литву въ главную квартиру фельдмаршала, на театрѣ военныхъ дѣйствій произошли новыя событія. Скржинецкій, ободренный бездѣйствіемъ Дибича, предпринялъ наступательное движеніе противъ гвардейскаго корпуса. По мнѣнію императора Николая, высказанному въ письмѣ къ графу Дибичу, «все это движеніе непріятеля было бы настоящимъ безуміемъ, если бы вы не пріучили его безнаказанно предпринимать все. Есть мѣра всякому терпѣнію, а я, кажется, проявилъ его въ достаточной степени» 430.

Дибичь наконець встрепенулся, и 14-го (26-го) мая разыгралась кровопролитная битва при Остроленкв. Здвсь подобно тому, какъ и подъ Гроховомъ, одержана была рвшительная победа, но нервшительность главнокомандующаго вторично спасла польскую армію отъ гибели; несмотря на настоянія графа Толя, фельдмаршаль, отказавшись отъ преследованія непріятеля, даль Скржинецкому возможность спокойно отступить съ разбитою арміею въ Варшаву 431. Бездвйствіе графа Дибича после Остроленской победы принесло плачевные плоды. Совершилось то, что предвидёль императорь Николай, когда писаль фельдмаршалу: «Теперь поляки будуть имёть достаточно времени, чтобы восполнить свои потери, укрепить, что имъ нужно, однимъ словомъ изгладить всё следы своего пораженія, заставляя насъ путемъ новыхъ и тяжелыхъ жертвъ искупить выгоды, за которыя мы уже такъ дорого заплатили, и отъ которыхъ добровольно отказываемся». Дибичъ расположился между Пултускомъ, Голыминомъ и Масковымъ, готовясь къ движенію на нижнюю Вислу.

«Prouvez que vous êtes encore le старый Забалканскій», — писалъ императоръ Николай графу Дибичу, но государь такъ и не дождался

воскресенія стараго Забалканскаго. 1-го (13-го) іюня Пиколаю Павловичу пришлось заключить переписку съ своимъ фельдмаршаломъ горестнымъ восклицаніемъ: «Прощайте, любезный другъ, поступите же наконець такимъ образомъ, чтобы я могъ понять васъ. (Adieu, mon cher ami, faites de façon que je puisse vous comprendre)». Но это письмо 432 не было уже прочитано графомъ Дибичемъ: 29-го мая (9-го іюня) фельдмаршалъ внезапно скончался отъ холеры въ с. Клешовѣ около Пултуска. Графъ Толь, на основаніи «учрежденія объ управленіи большой дѣйствующей арміи», вступилъ во временное командованіе вой-



Засада. Эпизодъ изъ войны 1831 года. (Съ акварели Зауервейда).

сками <sup>433</sup>, но, отправляя вмёстё съ тёмъ въ С.-Петербургъ всеподданнёйшее письмо, онъ просилъ государя о скорёйшемъ назначеніи главнокомандующаго, признаваясь, что чувствуетъ себя неспособнымъ принять на себя столь важную обязанность. Просьба графа Толя вполнё соотвётствовала прежнимъ его заявленіямъ, сдёланнымъ еще покойному фельдмаршалу.

Желаніе графа Толя исполнилось въ самомъ скоромъ времени.

Еще до Остроленскаго сраженія сміна Дибича графомъ Паскевичемъ представлялась уже до нікоторой степени вполнів візроятною; но,

какъ справедливо замѣтилъ будущій князь Варшавскій, «Остроленское дѣло удержало мою поѣздку въ армію, нбо трудно было послать смѣнпть главнокомандующаго, выигравшаго сраженіе» 434. Когда же, 3-го (15-го) іюня, пришло въ С.-Петербургъ извѣстіе о кончинѣ графа Дибича, то на другой же день, 4-го (16-го) іюня, послѣдовалъ указъ сенату о назначеніи фельдмаршала графа Паскевича-Эриванскаго главнокомандующимъ дѣйствующею арміею. Въ виду возстанія въ Литвѣ, принимавшаго все большіе размѣры, новый главнокомандующій долженъ былъ для большей безопасности избрать морской путь, а затѣмъ слѣдовать въ армію черезъ Пруссію. Онъ быстро собрался въ предстоявшій ему новый походъ и 6-го (18-го) іюня отправился изъ Петергофа въ три часа утра на пароходѣ «Ижора» въ Мемель. По прибытіи въ этотъ городъ, 9-го (21-го) іюня, фельдмаршалъ, продолжая путь черезъ Тильзитъ, пріѣхалъ въ армію въ ночь съ 13-го (25-го) на 14-е (26-е) іюня.

Изъ Пултуска фельдмаршалъ Паскевичъ 17-го (29-го) іюня писалъ императору Николаю: «Я рѣшилъ дѣйствовать по плану, апробованному вашимъ величествомъ». Планъ же государя заключался въ томъ, чтобы совершить переправу на нижней Вислѣ и затѣмъ итти къ Варшавѣ <sup>435</sup>.

Вскорѣ послѣ кончины графа Дибича-Забалканскаго прусская армія также понесла чувствительную потерю. 11-го (23-го) августа 1831 года въ Познани скончался отъ холеры фельдмаршаль графъ Гнейзенау; его постигла одинаковая участь съ другомъ и сотоварищемъ по наполеоновскимъ войнамъ, графомъ Дибичемъ. Смерть Гнейзенау весьма опечалила императора Николая; онъ писалъ по этому случаю графу Паскевичу изъ Царскаго Села 26-го августа (7-го сентября) 1831 года:

«Прусская армія и мы всѣ понесли невозвратную потерю въ фельдмаршалѣ Гнейзенау, который меня и Россію любилъ и видѣлъ спасеніе Европы и пользу Пруссіи въ короткой связи обоихъ государствъ».

Не напрасно императоръ Николай отзывался въ столь сочувственныхъ выраженіяхъ о геров войнь за освобожденіе Германіп, никогда не забывавшемъ чувство признательности къ Россіп за жертвы, принесенныя ею въ 1813 году; во время польско-русской войны Гнейзенау искренно соболѣзновалъ о неудачахъ, постигшихъ русскую армію подъ предводительствомъ графа Дибича, и въ апрѣлѣ 1831 года совѣтовалъ королю Фридриху-Вильгельму III немедленно вступить съ двумя корпусами въ Польшу, чтобы покончить съ возстаніемъ 436.

#### IV.

Обратимся теперь къ тому, что дёлалъ въ самое критическое время польско-русской войны цесаревичъ Константинъ Павловичъ.

Послѣ Гроховской битвы цесаревичь въ виду временнаго затишья въ военныхъ дѣйствіяхъ, съ разрѣшенія главнокомандующаго, уѣхалъ въ Бѣлостокъ, гдѣ находилась княгиня Ловичъ <sup>437</sup>. Съ этого времени для цесаревича наступилъ самый тяжелый въ его жизни періодъ. «Мое положеніе такое, — пишетъ Константинъ Павловичъ въ письмѣ къ Ө. П. Опочинину, — что дѣйствительно живу со дня на день, и нельзя даже обратить мысль или желаніе на будущее. Одна надежда на Господа Бога и упованіе на Его всемогущую волю. Безъ того есть съ чего съ ума сойти. Жена у меня шибко была больна и теперъ еще столь слаба, что лежитъ въ кровати уже другую недѣлю. Всѣ ея недуги не суть иное, какъ послѣдствіе нашего выгона изъ Варшавы и претерпѣнія всѣхъ безпокойствъ какъ физическихъ, такъ и моральныхъ, а хуже всего продолженіе сего положенія, пбо по всѣмъ обстоятельствамъ конца не предвидится ни въ чемъ, слѣдовательно и надежды нѣтъ къ тому» <sup>438</sup>.

Когда военныя дѣйствія возгорѣлись съ новой силой, цесаревичъ пожелаль опять возвратиться къ своему гвардейскому отряду и даже настанваль на этомь, но императоръ Николай воспротивился подобному намѣренію, находя неудобнымь, чтобы брать приняль на себя вторично ту незначащую роль, не соотвѣтствующую занимаемому имъ положенію (le rôle insignifiant et inconvenant à votre rang), которую онъ уже разъ разыграль. «C'est préjudiciable et à votre caractère et à се que vous avez été pour moi et à ce que vous êtes encore»,—прибавиль государь.

«Вамъ угодно было часто говорить миѣ, что вы ревностно и преданно будете служить миѣ, — писалъ государь къ цесаревичу, — такъ вотъ позвольте же миѣ во имя этого обѣщанія, даннаго съ вашей стороны, и подъ видомъ личной миѣ услуги, попросить ея у васъ, потребовать ея. Вся эта война мѣняетъ свой характеръ; изо дня въ день она становится болѣе серіозной, болѣе ожесточенной, благодаря толкамъ, которые вожаки умѣютъ давать ей, пользуясь нашимъ долгимъ бездѣйствіемъ; уже однимъ изъ предлоговъ, которымъ они пользуются между прочимъ для воодушевленія противъ насъ войскъ, является бывшее ваше присутствіе въ арміи, какъ доказательство прямой мести. Отстранимъ даже призракъ подобной мысли. Я уже сказалъ вамъ и снова повторяю: никто не имѣетъ права упрекать васъ въ томъ, что вы не раздѣлили опасностей вашихъ храбрецовъ; благопріятный для этого моментъ ми-

новалъ; другія соображенія, болѣе настоятельныя, должны противиться вашему возвращенію туда. Вы отказываетесь также отъ командованія гвардіей, хотя я предлагалъ вамъ снова вступить въ него, что было бы вполнѣ естественно и въ порядкѣ вещей, а въ будущемъ объединило бы все подъ вашимъ начальствомъ. Вы сего не желаете, вѣроятно, у васъ должны быть свои причины отказыватьея отъ него, но, повторяю, это именно то, чего я желаю. Болѣзненное состояніе моей несравненной сестры, о чемъ Михаилъ сообщаетъ мнѣ подробности, также является могущественнымъ побужденіемъ, чтобы въ настоящее время вамъ оставаться возлѣ нея. Однимъ словомъ, дорогой Константинъ, я долженъ настаивать на томъ, чтобы въ настоящую минуту вы отказались отъ намѣренія, на которое мнѣ невозможно согласиться» 439.

Убѣдптельные доводы императора Николая оказались тщетными; цесаревичь продолжаль настаивать на своемъ мнѣніи. Тогда государь написаль брату, что, исчерпавъ «все, что только было у меня на душѣ высказать вамъ, какъ въ качествѣ брата, такъ и въ качествѣ преданнаго друга, и, наконецъ,—что мнѣ было и постоянно будетъ самымъ тягостнымъ,—по долгу моего положенія (раг devoir de ma place), къ этому мнѣ болѣе нечего прибавлять... Вы властны дѣйствовать въ настоящемъ случаѣ согласно вашей совѣсти, вашимъ убѣжденіямъ,—и я умолкаю. (Vous êtes le maître d'en agir selon votre conscience, votre conviction, et je me tais)» 440.

Не легко было императору Николаю писать все это брату, который, по выраженію государя, «быль нашимь властелиномь и остался для меня таковымь навсегда въ глубинѣ моего сердца (vous qui avez été notre maître et qui pour moi l'êtes toujours au fond de mon coeur)»,— но долгь въ умѣ императора-рыцаря, какъ и всегда, взяль верхъ надъ чувствомь. Цесаревичь покорился волѣ государя, которая, по его словамь, для него была, есть и будеть святая, и остался въ Бѣлостокѣ.

Наступили пасхальные праздники, и Константинъ Павловичъ писалъ Опочинину:

«Дай, Боже, чтобы при сихъ высокоторжественныхъ дняхъ по благости Его всѣ наши до сихъ поръ не весьма благополучныя событія военныя и мірскія перемѣнились въ нашу пользу. Я увѣренъ, что вы, любезный Өедоръ Петровичъ, раздѣляете въ полной мѣрѣ мои желанія, истекающія отъ глубины сердца моего, чуждаго всегда всякаго зла и ничего другого не желающаго, какъ общаго блага и справедливости... Я здоровъ, но до крайности скученъ, и признаюсь, что надо много и много духу и твердости, дабы перенести теперешнее мое положеніе, вспоминая каждую минуту прошедшее... есть минуты таковыя, что голова идетъ въ кругъ и до сумасшествія не далеко. Я бы былъ одинъ, почти все потерявъ, бѣда не большая, но всѣ сій невинныя жертвы



Графъ Алексѣй Федоровичъ Орловъ (Съ гравированнаго портрета Турнера).

и страдальцы каждую минуту передъ глазами и изъ мысли не выходитъ»  $^{441}$ .

«Какая для меня разница въ окончаніи моихъ пятидесяти двухъ лътъ отъ роду и начати пятьдесятъ третьяго года съ предыдущими, п признаюсь, что никогда не воображаль, чтобы могли постичь меня и моихъ тѣ всѣ несчастія, которыя уже были и продолжають преслѣдовать въ награду трудовъ, усердія, ревности къ службі и исполненія возложеннаго въ теченіе 16<sup>1</sup>/2 лѣтъ. Богъ есть судія виновникамъ всего сбывающагося со всёхъ сторонъ съ нами. Мое дёло — молчаніе, терпёніе и упованіе твердое на милость и благость Господа Всемогущаго, что поздно или рано выведеть изъ сего столь труднаго положенія... Сегодня два года тому назадъ, какъ былъ торжественный въйздъ государя въ Варшаву, и гдѣ онъ былъ принятъ съ восторгомъ и съ изъявленіемъ нанживъйшихъ чувствъ привязанности и усердія. Я же былъ счастливъ тъмъ, что могъ какъ бы сказать, водворить моего государя, представя ему плоды заботъ всёхъ родовъ,  $16^{1}/_{2}$  лётъ продолжавшихся. Кто бы могъ тогда вообразить, что, спустя два года, все будетъ поставлено вверхъ дномъ столь неистовыми, столь подлыми, столь неблагодарными, столь измінническими и столь ехидными способами, и которые завлекли цълый народъ и <sup>3</sup>/4 онаго противъ желанія и благополучія, которымъ онъ пользовался, въ бездну пропасти несчастія, въ угодность лицем фовъ и ихъ пользу, дабы воспользоваться трудами другихъ. Волосы дыбомъ становятся, только что объ этомъ подумаещь» 442.

Вскорѣ пребываніе цесаревича въ Бѣлостокѣ сдѣлалось небезопаснымъ, вслѣдствіе появленія въ окрестностяхъ польскаго отряда Хлаповскаго. Тогда цесаревичъ съ княгинею Ловичъ выѣхалъ, 9-го (21-го) мая, въ Слонимъ; но здѣсь поджидалъ его новый врагъ — холера. Страшась за свою супругу, цесаревичъ продолжалъ начатое отступленіе по Бѣлорусскому тракту, черезъ Минскъ въ Витебскъ. По прибытіи въ послѣдній городъ, 3-го (15-го) іюня, цесаревичъ поселился въ домѣ генералъ-губернатора князя Хованскаго. Здѣсь Константинъ Павловичъ написалъ государю, 7-го (19-го) іюня 1831 года, свое послѣднее письмо, въ которомъ коснулся своего тягостнаго положенія и невозможности возвратиться въ С.-Петербургъ.

«Я осмёливаюсь настоятельно умолять васъ войти въ мое тягостное положеніе данной минуты, — писалъ цесаревичъ, — и въ ту фальшивую роль, которую я вынужденъ играть; блуждая, какъ я, отдёленный отъ плачевныхъ остатковъ моихъ, которыхъ я не долженъ былъ бы покинуть иначе, какъ съ жизнью, и изъ чувства благодарности за вёрность, которую они проявляли и доказывали мнё со времени всёхъ моихъ несчастій; съ какимъ лицомъ и съ какимъ выраженіемъ хотите вы, дорогой и несравненный братъ, чтобы я явился къ вамъ въ С.-Петер-

бургъ, гдѣ уже, слава Богу, меня, надѣюсь, почти забыли? Или я могъ бы приблизиться къ вамъ съ выраженіемъ стыда? Или же съ выраженіемъ недовольнаго, какимъ я, конечно, никогда не буду? Или же съ видомъ огорченнаго, который будеть истолковань своими и чужими въ смыслѣ недовольства и фамильной распри, которая равнымъ образомъ есть и будеть совершенно чуждой мнѣ, но которая, несмотря на это, будеть посвоему истолкована недовольными, которые кишатъ повсюду? Или, наконець, для того, чтобы запереться у себя, почти не выходя оттуда, такъ какъ, признаюсь, я не буду въ состояніи показаться куда бы то ни было, не ощущая стыда за ту жалкую роль, которую я вынужденъ играть послі 36-ти літь службы. Благоволите также подумать, сколько людей потребують отъ меня отчета въ своихъ родственникахъ и дътяхъ, которыхъ они мнѣ ввѣрили, и которыхъ я, повидимому, покинулъ, не будучи въ состояніи отв'єтить имъ съ доказательствами въ рукахъ, и, темъ не мене, они съ трудомъ этому поверятъ. Всемъ говорунамъ я не могу представить въ свое оправдание письма, которыя вы соблаговолили мит написать; они увидели бы въ нихъ только мою покорность и мое послушание въ исполнении вашей высочайшей воли, удаляясь согласно вашему желанію изъ арміи» 443.

Одновременно съ письмомъ къ государю цесаревичъ излилъ также свою скорбъ Ө. П. Опочинину и писалъ ему 7-го (19-го) іюня изъ Витебска:

«Я живу здѣсь уже четвертыя сутки и отдыхаю отъ скуки и усталости физической и моральной и никакого занятія другого не имѣю, какъ скуку, скуку и скуку. Впрочемъ здоровъ, но жена по пріѣздѣ сюда крайне ослабла и уже третьи сутки, какъ изъ кровати не встаетъ, авось Господь Богъ поможетъ, надежда на Него одного. Здѣсь покамѣстъ все тихо и хорошо. По всей дорогѣ насъ окружали уваженіемъ и желаніемъ угодить и дѣлать пріятное во всѣхъ сословіяхъ. Симъ, признаюсь, я былъ весьма тронутъ и благодаренъ, въ особенности въ моемъ теперешнемъ скитающемся положеніи. Долго ли я здѣсь пробуду, и что изъ меня будетъ,—зависитъ отъ обстоятельствъ и отъ разрѣшенія государя императора на письмо, которое я сегодня къ нему послалъ. Испытавъ все въ службѣ военной, на старость лѣтъ испыталъ и должность фурштатдскаго чиновника: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Что же дѣлать, ежели судьбѣ такъ угодно?»

Развязка была уже близка. Въ ночь съ 14-го (26-го) на 15-е (27-е) іюня 1831 года, цесаревичъ Константинъ Павловичъ заболѣлъ холерою и въ тотъ же день въ  $7^1/4$  часовъ вечера скончался.

Княгиня Ловичъ увѣдомила государя о случившемся печальномъ событіи особымъ нисьмомъ:

«Мой братъ, вы будете очень несчастны, потому что несчастна я, а одно лишь обстоятельство въ мірѣ могло сдѣлать меня несчастной.

Въ четыре часа онъ заболѣлъ, а въ восемь вечера!.. О, мой Боже, сжальтесь надъ нами, надъ императоромъ, надо мною, надъ нами... Мой братъ, каковы будутъ ваши приказанія относительно его?» <sup>444</sup>.

Вечеромъ, 17-го (29-го) іюня, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ отправился къ государю, находившемуся въ Петергофъ. На пути, пишетъ Бенкендорфъ, «встрътилъ меня фельдъегерь, который, остановивъ коляску, подалъ мнѣ записку отъ князя Волконскаго, требовавшаго именемъ государя неотложнаго моего прибытія. Н'асколько удивленный симъ, такъ какъ прівзда моего въ Петергофъ уже и безъ того ожидали, я, однако же, велёль погонять лошадей и вскор'в домчался до маленькаго домика, занимаемаго государемъ. Первыя попавшіяся мнѣ лица были два доктора императрицы. Ихъ озабоченный видъ крайне меня испугалъ. Едва я успълъ на вопросъ мой услышать, что императрицъ сейчасъ пускали кровь, какъ вышелъ государь, весь въ слезахъ, и, схвативъ меня за руку, увлекъ въ свой кабипетъ. Здёсь въ такомъ волненіи, какъ мнѣ никогда не случалось его видѣть, онъ передалъ мнѣ полученное имъ извъстіе, что братъ его Константинъ Павловичъ скончался отъ холеры <sup>445</sup>. Когда я прочелъ печальныя подробности этой внезапной кончины, государь сказаль мив, что, желая дать очевидное доказательство живого участія, пріемлемаго имъ въ положеніи несчастной вдовы цесаревича, онъ сейчасъ отправляетъ меня къ княгинъ Ловичь съ изъявленіемъ ей своего соболізнованія и съ приглашеніемъ прівхать въ Петербургъ при твлв ея мужа, котораго она не рвшалась оставить. Чувствуя себя при выёздё изъ города совершенно здоровымъ, я вышель изъ государева кабинета больнымъ. Относя это единственно къ печальнымъ ощущеніямъ отъ неожиданной въсти о кончинъ цесаревича, я пошелъ въ свои комнаты, чтобы распорядиться приготовленіями къ предстоящей повздкв, но едва усивлъ, кончивъ ихъ, прилечь, какъ во мнѣ открылись всѣ признаки холеры. Прибывшій въ эту минуту изъ Петербурга врачь государевь, Арендть, прибѣжавь ко мнѣ, испугался при видѣ перемѣны въ моемъ лицѣ. Послѣ данныхъ имъ лѣкарствъ и горячей ванны, откуда меня вынули безъ чувствъ, мнѣ сдѣлалось нѣсколько легче. Тотчасъ взяты были всевозможныя предосторожности для охраненія царскаго жилища отъ привезенной мною заразы. Но государь въ ту же ночь навъстиль меня и потомъ въ теченіе слишкомъ трехъ недёль каждый день удостоивалъ меня своимъ посёщеніемъ и продолжительною бесевдою, предметы которой представляли, впрочемъ, обыкновенно мало отраднаго».

Въ это время ко всѣмъ заботамъ, обременявшимъ тогда императора Николая, присоединилась еще новая печаль: съ 14-го (26-го) іюня, въ Петербургѣ открылась холера, которая черезъ нѣсколько дней приняла угрожающіе размѣры. Страшная болѣзнь привела въ трепетъ всѣ классы



Штурмъ укрѣпленія Воли 25-го августа 1831 года. (Съ лигографіи Монстера, сдъланной по рисушку Тимма).

населенія и въ особенности простонародье, которое всѣ мѣры для охрапенія его здоровья, усиленный полицейскій надзоръ, оціпленіе города и даже уходъ за пораженными холерою въ больницахъ начало считать преднамфреннымъ отравлениемъ. Стали собираться въ скопища, останавливать на улицахъ иностранцевъ, обыскивать ихъ для открытія носимаго при себъ мнимаго яда, гласно обвинять врачей въ отравлении народа. Напоследокъ, 22-го іюня (4-го іюля), чернь, возбужденная толками н подозрѣніями, столпилась на Сѣнной площади и посреди многихъ другихъ безчинствъ бросилась съ яростію разсвирівнівшаго звіря на домъ, въ которомъ была устроена временная больница. Всѣ этажи, какъ иншетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, въ одну минуту наполнились этими бътеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больныхъ, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самымъ безчеловъчнымъ образомъ умертвили нъсколькихъ врачей. Полицейскіе чины, со всёхъ сторонъ тёснимые, попрятались или ходили между толпами переодътыми, не смъя употребить своей власти. Наконець, военный генераль-губернаторь, графь Эссень, показавшійся среди сборища, равномфрно не успфлъ возстановить порядка и также долженъ быль укрыться отъ изступленной толпы. Въ недоумвніи, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыль и командовавшій въ Петербург'в гвардейскими войсками князь Васильчиковъ. Послѣ предварительнаго совѣщанія послѣдній привель на Сѣнную площадь баталіонъ Семеновскаго полка съ барабаннымъ боемъ. Это хотя и заставило народъ разойтись съ площади въ боковыя улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. Въ ночь волненіе н'ясколько стихло, но все еще городъ былъ далекъ отъ обыкновеннаго порядка.

Князь Меншиковъ въ дневникѣ своемъ пишетъ: «Принуждены были двинуть войска, которыя, не видя государя, показали недовѣріе къ начальству, но магическое для русскихъ слово все перемѣнило. Графъ Закревскій сказалъ, что поляки подбиваютъ народъ, и мигомъ преображенцы зарядили ружья. 23-го іюня (5-го іюля) государь поѣхалъ въ Петербургъ водою, на пароходѣ «Ижора», взялъ меня и доктора Арендта; мы пристали къ Елагину острову, который запертъ для охраненія отъ холеры. Здѣсь государь узналъ о положеніи города отъ военнаго генералъ-губернатора и другихъ лицъ, призванныхъ для свиданія и объясненія. Сѣлъ въ коляску и, взявъ меня съ собою, отправился на преображенское парадное мѣсто, гдѣ лагеремъ стоялъ баталіонъ сего полка. Государь объявилъ имъ, что есть злоумышленные люди, подбивающіе народъ къ безпокойству, что войска вчера возстановили порядокъ, что онъ войска благодаритъ и увѣренъ, что впредъ также будутъ дъйствовать. Солдаты отвѣчали восклицаніями преданности весьма замѣ-

чательными и крикомъ «ура». Государь проёхалъ потомъ Каретною частью, гдѣ погрозилъ нѣкоторымъ толпамъ и лавочникамъ. Оттуда проёхалъ на Сѣнную площадь, гдѣ собрано было до 5.000 народу. Вставъ среди коляски и обратившись къ толпѣ, государь сказалъ:

«— Вчера учинены были злодѣйства, общій порядокъ былъ нарушенъ. Стыдно народу русскому, забывъ вѣру отцовъ своихъ, подражать буйству французовъ и поляковъ, они васъ подучаютъ, ловите ихъ, представляйте подозрительныхъ начальству, но здѣсь учинено злодѣйство, здѣсь прогнѣвали мы Бога, обратимся къ церкви, на колѣни, и просите у Всемогущаго прощенія!

«Вся площадь стала на кольни и съ умиленіемъ крестилась, и государь тоже; были слышны нькоторыя восклицанія: согрышли, окаянные! Продолжая потомъ рычь свою къ народу, государь объявиль толпь, что, «клявшись передъ Богомъ охранять благоденствіе ввыреннаго ему Промысломъ народа, онъ отвычаетъ передъ Богомъ и за безпорядки, а потому онъ ихъ не попуститъ»,— повторяя еще: «самъ лягу, но не попущу, и горе ослушникамъ».

«Въ это время нѣсколько человѣкъ возвысили голосъ. Государь воскликнулъ къ народу:

«— До кого вы добираетесь, кого вы хотите, меня ли? Я никого не стратусь, воть я (показываеть на свою грудь)!

«Народъ въ восторгѣ и слезахъ кричалъ «ура». Послѣ сего государь поцѣловалъ одного старика изъ народа и воротился на Елагинъ и въ Петергофъ.

«24-го іюня (6-го іюля) слухи и ложныя изв'єстія о безпокойствахъ въ Петербург'є тревожили насъ ц'єлый день, и государь н'єсколько разъ собирался туда іхать. 25-го іюня (7-го іюля)—день рожденія государя. Посліє об'єда онъ опять по'єхаль изъ Петергофа на пароходіє къ Елагину острову, гдіє, взявъ графа Чернышева съ собою, объ'єзжаль городь, быль въ Аничковскомъ дворціє и возвратился въ Петергофъ» 446.

Порядокъ былъ возстановленъ, но холера не уменьшалась: умирало до 600 человъкъ въ день. Несмотря на значительное число вновь устроенныхъ больницъ, ихъ становилось мало; священники едва успъвали отиввать трупы.

26-го іюня (8-го іюля) императоръ Николай писалъ фельдмаршалу Паскевичу:

«Здѣсь у насъ послѣдовали новыя весьма важныя затрудненія, которыя, однако, съ помощію всемогущаго, всемилосердаго Бога, мы превозможемъ. Холера уже тринадцатый день насъ посѣтила, и ею заболѣло болѣе 1.200 человѣкъ всѣхъ состояній, изъ коихъ до половины умерли. Народъ ей не вѣритъ, и буйство возросло до того, что два госпиталя разграбили и убили лѣкаря и другихъ. Мнѣ удалось унять

народъ своими словами безъ выстрѣла, но войска, стоя въ лагерѣ, безпрестанно въ движеніи, чтобъ укрощать и разсѣивать толиы. Вчера былъ я опять въ городѣ, меня съ покорностію слушаютъ и, слава Богу, начинаютъ приходить въ порядокъ. Но, признаюсь, все это меня крайне мучитъ, отъ тебя жду съ нетерпѣніемъ утѣшенія. Да поможетъ тебѣ Богъ» 447.

Въ слѣдующемъ затѣмъ письмѣ, отъ 4-го (16-го) іюля, государь сообщиль графу Паскевичу еще слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ болѣзни въ Петербургѣ:

«Здѣсь со вчерашняго дня, благодаря милосердому Богу, холера нѣсколько слабѣетъ. Но дѣйствія ея были ужасны и на всѣ состоянія. Мы лишились отличнаго почтеннаго графа Оппермана; потеря сія для меня наичувствительнѣйшая, я его никѣмъ не могу замѣнить. Умерли также генералъ-интендантъ флота, генералъ Головинъ, морской артиллеріи генералъ-майоръ Богдановъ, путей сообщенія генералъ-майоръ Шефлеръ и Аванасьевъ и много другихъ, графъ Ланжеронъ умираетъ, и наконецъ сею же болѣзнію умерла штатсъ-дама, княгиня Куракина. Въ городѣ все тихо, и народъ вѣритъ и унылъ. Въ войскѣ потеря сносна, но въ Кронштадтѣ ужасна! Потерялъ я также бѣднаго графа Потоцкаго, котораго любилъ и уважалъ, какъ друга, но сей не отъ холеры, а отъ камня въ печени».

15-го (27-го) іюля государь могъ уже сообщить Паскевичу болѣе успокоптельныя извѣстія: «Здѣсь все тихо и въ порядкѣ... болѣзнь, слава Богу, столь же скоро исчезаетъ, какъ страшно скоро разлилась».

По свидѣтельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, въ Петербургѣ «на каждомъ шагу встрѣчались траурныя одежды и слышались рыданія. Духота въ воздухѣ стояла нестерпимая. Небо было накалено, какъ бы на далекомъ югѣ, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла отъ страшной засухи, вездѣ горѣли лѣса и трескалась земля. Дворъ переѣхалъ изъ Петергофа въ Царское Село, куда переведены были и кадетскіе корпуса. За исключеніемъ Царскаго Села, холера распространилась и по всѣмъ окрестностямъ столицы. Народъ страдалъ отъ препонъ, которыя полагались торговлѣ и промышленности. Правительство должно было работать за всѣхъ, подавая руку помощи нуждавшимся, предупреждая безпорядки и заботясь о народномъ продовольствіи».

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 1831 году издано было «Наставленіе къ распознанію признаковъ холеры, предохраненію отъ оной и къ первоначальному ея лѣченію». Эта брошюра наполнена многими любопытными правилами и причинила немало бѣдъ руководствовавшимся заключавшимися въ ней наставленіями. Лицамъ, подающимъ помощь одержимому холерою, предписывалось: «имѣть съ собою скляночку съ растворомъ хлориновой извести, или съ крѣнкимъ уксусомъ, которымъ чаще

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

потирать себѣ руки, около носа, виски и проч., кромѣ сего, носить въ карманѣ сухую хлориновую известь въ полотняной сумочкѣ».

Между тымь всыхь тыхь, которые строго исполняли это правило, народь на улицахь останавливаль и, если находиль въ карманы въ

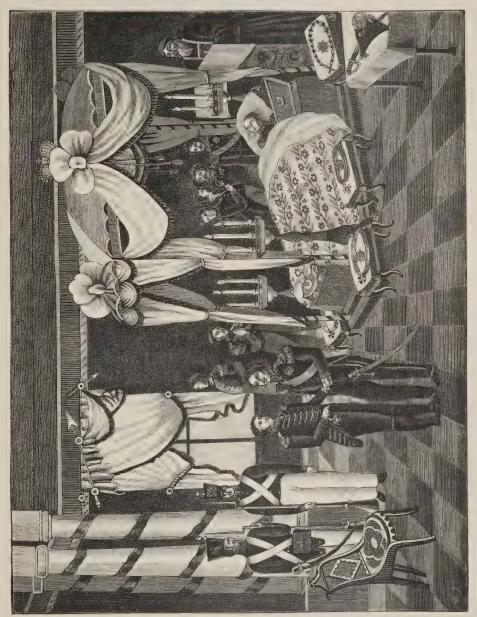

Поклоненіе тълу великаго князя Константина Павловича. (Факсимеле гравюры 1831 года).

скляночкѣ уксусъ либо порошки хлористой извести, заставлялъ въ удостовѣреніе, что это не ядъ, выпивать, а порошокъ насильно сыпалъ въ ротъ. Несчастныя жертвы заботливости о самосохраненіи были избиваемы, и многія поплатились даже жизнію. Всѣ эти печальныя явленія про-

исходили отъ усвоенной тогда властями ложной отправной точки, что холера обладаетъ свойствами чумы и переносится людьми и вещами; поэтому правительство придумывало цѣлый рядъ охранительно-стѣснительныхъ мѣръ, вызвавшихъ только народныя волненія и всеобщее неудовольствіе.

Въ «Наставленіи» попадаются и комическія страницы; такъ, напримітрь, запрещалось жить въ жилищахъ тісныхъ и нечистыхъ; запрещалось предаваться гніву, страху, унынію и безпокойству духа и вообще сильному движенію страстей; запрещалось вскорів послів сна выходить на воздухъ. «А если требуетъ того необходимость, то должно одіваться тепліве и никакъ не выходить безъ обуви». Запрещалось выходить изъ дому, не омывши всего тісла или, по крайней мітрів, рукъ, висковъ и за ушами «растворомъ хлориновой соды или извести, а за недостаткомъ оныхъ чистымъ уксусомъ или простымъ виномъ, смітаннымъ съ деревяннымъ чистымъ масломъ».

Въ объявленіи «Положенія С.-Петербургскаго комитета, составленнаго подъ предсёдательствомъ г. губернатора, для принятія мѣръ противъ распространенія холеры въ здёшней столицѣ» отъ 20-го іюня 1831 года, между прочимъ, сказано было: «При полученіи извѣстій отъ частнаго пристава о каждомъ сомнительномъ больномъ, попечитель отправляется самъ для освидѣтельствованія больного, оказанія ему пособія и чтобъ собрать всѣ нужныя свѣдѣнія о томъ домѣ, гдѣ больной оказался, дабы всѣ мѣры къ огражденію самого дома были приняты» и проч.

Очевидецъ тревожныхъ холерныхъ дней 1831 года разсказываетъ слѣдующій случай, вызванный упомянутымъ объявленіемъ: «Разъ, проходя по Моховой улиць, я увидьть, что трехъэтажный домъ, находящійся наискось церкви Симеона, быль заперть и оціплень полиціей; у воротъ стояли два будочника, а третій ходиль подъ окнами по тротуару. Жители, въ страхв и отчаяніи, высунувшись изъ отворенныхъ оконъ всѣхъ этажей, что-то кричали, — я разобрать не могъ. Лица, проходящія мимо этого дома, біжали, затыкая платками носы или нюхая уксусъ. Я изъ любопытства остановился наблюдать, что будетъ; думалъ, что вотъ явится попечитель, или частный, или квартальный, и распорядится, чтобы больной быль удалень въ больницу, а здоровые были выпущены. Но напрасны были мои ожиданія: прошло в'єрныхъ полчаса, никто не являлся, и никакого распоряженія не посл'єдовало. Слышу въ воротахъ крикъ, шумъ, стукъ молотковъ; ворота шатаются, и видно, что на нихъ изнутри напираютъ. Къ счастію жителей, на двор'є жилъ слесарь, который, собравъ своихъ рабочихъ, сбилъ калитку съ цетель; калитка упала, и вся эта толпа съ радостью и крикомъ бросилась на улицу; жители вздохнули свободно; въ одну минуту у оконъ никого не было; всв ринулись вонъ изъ дома и разбъжались по всвмъ направленіямъ;



Князь Иванъ Осодоровичъ Паскевичъ. Съ портрета акварелью художника Эртингера.



#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Петръ Кирилловичъ Эссенъ (Съ литографіи того времени).

полиція въ мигъ исчезла; что было далѣе, сказать не могу, потому что я, дивясь тому, что видѣлъ, продолжалъ путь свой» 448.

Встрѣчались и другія картины тогдашнихъ петербургскихъ нравовъ. Неумѣлая и невѣжественная полиція того времени нерѣдко забирала въ домахъ пьяныхъ людей и, принимая ихъ за холерныхъ, отправляла въ больницы. Здѣсь подобный мнимый больной, очнувшись, бѣжалъ домой по улицѣ въ больничномъ халатѣ и въ колпакѣ, распространяя въ на-

родѣ ненависть къ докторамъ и къ больницамъ, а также молву, что туда хватаютъ народъ для отравы.

Множество народа покинуло въ холерное время столицу; эти бѣглецы разнесли по Россіи нелѣпые слухи объ отравѣ; въ новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ подобные слухи нашли для себя благопріятную почву и послужили поводомъ къ страшному возмущенію. «Въ Старой Руссѣ,—писалъ императоръ Николай графу Паскевичу 15-го (27-го) іюля 1831 года,—п въ другихъ мѣстахъ повторились здѣшнія сцены и подъ тѣмъ же глупымъ предлогомъ. Въ Старую Руссу посланы войска, и дальнѣйшаго еще не знаю».

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ посвятилъ этому печальному событію въ своихъ запискахъ слъдующія строки:

«Несмотря на всѣ перемѣны, внесенныя въ военныя поселенія императоромъ Николаемъ, семя общаго неудовольствія, взращенное между поселянами коренными основами первоначального ихъ образованія и стъснительнымъ управленіемъ Аракчеева, еще продолжало въ нихъкорениться. Прежніе обыватели этихъ мѣстъ, оторванные отъ покоя и независимости сельскаго состоянія и подчиненные строгой дисциплинѣ и трудамъ военнымъ, покорялись и той и другимъ лишь противъ воли. Введенные въ ихъ составъ солдаты, скучая однообразіемъ безпрестанной работы и мелочными требованіями, были столь же недовольны своимъ положеніемъ, какъ и прежніе крестьяне. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее пламя безпокойства. Холера и слухи объ отравъ послужили къ тому лишь предлогомъ. Военные поселяне, возбуждая другъ друга, дали волю давнишней своей ненависти къ начальству и бросились съ яростію на офицеровъ и врачей. Всѣ округи огласились общимъ воплемъ, требовавшимъ смерти офицеровъ и отравителей; всякій, кто не могъ спастись отъ нихъ скорымъ бізгствомъ, былъ безпощадно убиваемъ, и одно только поселеніе 1-го карабинернаго полка не приняло никакого участія въ этихъ зв'єрскихъ кровопролитіяхъ. Резервные баталіоны тэхъ полковъ, которые такъ мужественно дрались въ Польшэ, равнодушно смотрѣли на совершавшіяся въ ихъ глазахъ неистовства и, хотя не уклонялись прямо отъ повиновенія, но очень вяло исполняли приказанія своихъ начальниковъ. Уже люди злонам'вренные начинали являться для направленія этого гнуснаго возстанія, уже эмиссары старались возбудить окрестныхъ пом'вщичьихъ крестьянъ противъ ихъ владъльцевъ. Въ Старой Руссъ народъ бросился на помъщение полици, умертвиль городничаго, нанесь жестокіе побои прочимь полицейскимь чиновникамъ, разбилъ питейные дома и въ торжествѣ бѣгалъ по опустълымъ улицамъ. Генералы собрали баталіоны, но не отваживались итти на бунтовщиковъ изъ опасенія, что приказанія ихъ останутся неисполненными. Все, что еще оставалось на сторон'я законной власти, было погружено въ уныніе и бездійствовало 449.

«Но среди произведенных безчинствъ поселяне сами испугались всего ими совершеннаго и рѣшились послать депутацію къ государю. Нѣкоторые изъ числа ихъ повѣренныхъ были остановлены за станцію до Царскаго Села, другіе прошли прямо въ Петербургъ. Государь пожелалъ видѣть этихъ людей и приказалъ графу Орлову привести ихъ въ Ижору, куда взялъ и меня съ собою. Когда они предстали передъ его величество, то онъ велѣлъ всѣмъ стать на колѣни, строго изобразилъ имъ всю гнусность ихъ поступковъ и всю тягость заслуженнаго ими наказанія. — «Ступайте домой, — заключиль онъ, — и скажите вашимъ, что я пришлю моего генералъ-адъютанта Орлова, чтобы произвести строжайшее разысканіе и принять надъ ними начальство. Смотрите же, слушаться его».

«Орловъ вслѣдъ затѣмъ поѣхалъ въ поселенія. Его твердость, присутствіе духа и значеніе, которое давала ему присылка отъ высочайшаго имени, ободрили начальниковъ и утвердили повиновеніе въ колебавшихся солдатахъ.

«Но государь хотѣль самъ все лично видѣть и потушить въ его началѣ бунть, угрожавшій самыми опасными послѣдствіями. Онъ отправился въ поселенія совершенно одинъ, оставивъ императрицу въ послѣднемъ періодѣ ея беременности и въ смертельномъ безпокойствѣ по случаю этой отважной поѣздки. Постоянный рабъ своихъ царственныхъ обязанностей, государь исполнялъ то, что считалъ своимъ долгомъ; ничто, лично до него относившееся, не въ силахъ было остановить его.

«Онъ прівхаль прямо въ кругъ военныхъ поселеній и предсталь нередъ собранными баталіонами, запятнавшими себя кровью своихъ офицеровъ. Лицъ ему не было видно; всё преступники лежали распростертыми на землѣ, ожидая безмолвно и трепетно монаршаго суда. Повторивъ сказанное ихъ депутатамъ, государь приказалъ вывести изъ рядовъ главныхъ виновныхъ и предать ихъ немедленно военному суду. Все было исполнено съ слѣпою покорностію. Одному баталіону, еще болѣе другихъ осквернившему себя злодѣяніями и также лежавшему лицомъ къ землѣ, государь тутъ же велѣлъ выйти изъ экзерциргауза и итти немедленно, въ полномъ его составѣ, въ Петербургъ, гдѣ людей размѣстить по крѣпостямъ, подвергнуть суду и выключить изъ списковъ. Весь баталіонъ поднялся, повернулся направо и пошелъ въ величайшемъ порядкѣ къ мѣсту своего назначенія. Ни одинъ солдатъ не отважился даже попросить позволенія проститься съ семьею или взять что нибудь изъ своего имущества.

«Потомъ государь обратился къ начальникамъ, отдалъ имъ приказанія о составѣ военносудныхъ комиссій и о дальнѣйшихъ распоряженіяхъ для возстановленія порядка<sup>450</sup>. Старорусскіе жители также хотѣли просить себѣ помилованія, но государь, наиболѣе противъ нихъ раздраженный, отозвался, что его нога не будеть въ ихъ преступномъ городѣ, и что ихъ разберетъ также военный судъ.

«Между тѣмъ обнаружившіяся на дѣлѣ пагубныя послѣдствія существованія военныхъ поселеній почти у воротъ столицы и глубоко укоренившагося въ поселеніяхъ неудовольствія къ своему положенію не могли не обратить на себя особеннаго вниманія. Явилась необходимость измѣнить начала устройства поселеній и уничтожить этотъ духъ братства и совокупныхъ интересовъ, который изъ двѣнадцати гренадерскихъ полковъ составлялъ какъ бы отдёльную и притомъ вооруженную общину, разъединенную и отъ арміи, и отъ народа. Но какъ послѣ случившагося надлежало избъгать малъйшей уступки, то ко всъмъ перемънамъ было приступлено уже позже и притомъ болъе въ видъ наказанія. Одинъ 1-й карабинерный полкъ, въ награду за свое поведеніе, остался на прежнемъ своемъ положеніи; во всёхъ прочихъ велёно дётей поселянъ, причислявшихся прежде къ своимъ полкамъ, распредѣлять безъ разбора по полкамъ армейскимъ; убыль въ гренадерскихъ полкахъ пополнить рекрутами изъ всёхъ губерній; отдёлить солдать отъ поселянь, оставляя первыхъ только на жительствъ у послъднихъ, какъ вообще въ деревняхъ, и обложить поселянъ денежными сборами. Впоследствін помещенія двухь гренадерскихъ полковъ были заняты двумя гвардейскими кавалерійскими полками, квартировавшими прежде въ Варшавѣ, а помъщение третьяго отведено подъ кадетский корпусъ.

«Изъ этой поъздки, составлявшей столь блестящую страницу царствованія императора Николая, онъ усиъль возвратиться ко времени разръшенія августъйшей своей супруги. Богь обрадоваль его, 27-го іюля (8-го августа) 1831 года, рожденіемь сына, Николая 451. Послъ всъхъ испытанныхъ государемъ огорченій это радостное событіе было первымъ свътлымъ проблескомъ и какъ бы началомъ новой, лучшей эпохи въ его жизни. Въ прошедшемъ все было омрачено печалями и бъдствіями, надъ будущимъ висъла, казалось, такая же черная туча. Война въ Польшъ, возстаніе въ западныхъ губерніяхъ, страшная смертность въ столицахъ, мятежъ на Сѣнной площади и въ военныхъ поселеніяхъ—все это мало объщало хорошаго. И вдругъ все измѣнилось: съ каждымъ курьеромъ стали приходить одна за другою лишь добрыя въсти».

Но до прибытія въ Петербургъ столь нетериѣливо ожидаемыхъ добрыхъ вѣстей изъ дѣйствующей арміи императоръ Николай испыталъ еще много душевныхъ волненій. «Что за минута! лихорадка бьетъ, но съ покорностью жду, что Богъ дастъ»,—писалъ государь графу Паскевичу. Къ существовавшимъ тогда политическимъ тревогамъ присоединилось еще потрясающее впечатлѣніе, которое должно было произвести на государя погребеніе тѣла скончавшагося цесаревича Константина Павловича. 1-го (13-го) августа императоръ Николай писалъ графу Пас-



Сънная площадь въ Петербургъ въ началь прошлаго стольтія. (Оъ литографія Гаузера).

кевичу: «Вчера привезли тѣло брата въ Гатчино, и, признаюсь, тяжелый быль мнѣ день; свиданіе съ сестрой было ужасно, и я больной воротился».

Церемонія ввоза тѣла цесаревича черезъ Петербургъ въ крѣпость состоялась лишь 14-го (26-го) августа; шествіе двинулось отъ Московской заставы и продолжалось четыре часа во время проливного дождя. За колесницею ѣхалъ верхомъ императоръ Николай со свитою. 17-го (29-го) августа тѣло было предано землѣ въ Петропавловскомъ соборѣ.

Влижайшимъ послѣдствіемъ кончины цесаревича Константина Павловича явился указъ отъ 29-го августа 1831 года, въ которомъ сказано:

«На основаніи закона, постановленнаго въ учрежденіи объ императорской фамиліи, повелѣваемъ: любезнѣйшаго сына нашего, наслѣдника всероссійскаго престола, его императорское высочество великаго князя Александра Николаевича, отнынѣ впредь именовать во всѣхъ случаяхъ государемъ наслѣдникомъ, цесаревичемъ и великимъ княземъ».

Княгиня Ловичъ поселилась въ Царскомъ Селъ. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «болѣзненная, печальная, убитая судьбою, неумолчно оплакивавшая того, который возвель ее на степень невъстки царской и не переставаль до конца своихъ дней питать къ ней самую нѣжную привязанность и дружбу, она не хотѣла никого видѣть и заключилась въ своей скорби. Только для меня сдѣлано было исключеніе, такъ какъ въ последнее время я состояль въ постоянной переписке съ цесаревичемъ и притомъ жилъ въ одномъ изъ флигелей того дворца, который она занимала. Я нашелъ, что умъ и сердце ея сохранили всю прежнюю теплоту и живость; но постигшій ее ударь и несчастіе горячо любимой ею отчизны сильно подъйствовали на ея нервы и разстроили воображеніе. Она съ жаромъ заступалась за образъ дійствія своего покойнаго супруга и старалась, если не оправдать, то, по крайней мфрф, ослабить безразсудство и неблагодарность своихъ соотечественниковъ. Вся ея бесёда свид'етельствовала о сильномъ волненіи, въ конецъ разрушавшемъ остатокъ жизненныхъ силъ, уже истощенныхъ слабымъ сложеніемъ. Вскоръ княгиня пала жертвой нервическаго недуга».

Между тѣмъ, польскій мятежъ все болѣе приближался къ окончательной кровавой развазкѣ. 4-го (16-го) іюля русская армія начала переправляться на лѣвый берегъ Вислы у Осьска близъ прусской границы, а затѣмъ продолжала медленно и осторожно наступать къ Варшавѣ. Наконецъ, двухдневный штурмъ 25-го и 26-го августа (6-го и 7-го сентября) рѣшилъ участь польской столицы; остатки мятежной арміи очистили городъ и Прагу, отступивъ къ Модлину. Гвардія, подъ личнымъ предводительствомъ великаго князя Михаила Павловича, вступила 27-го августа (8-го сентября) въ покоренную Варшаву, черезъ Іерусалимскую заставу; къ вечеру графъ Паскевичъ переѣхалъ въ Бельведерскій дворецъ.

«Варшава у ногъ вашего императорскаго величества», доносилъ фельдмаршалъ Паскевичъ императору Николаю. Посланный съ этимъ радостнымъ извъстіемъ, флигель-адъютантъ ротмистръ князь Суворовъ, внукъ генералиссимуса, прибылъ въ Царское Село 4-го (16-го) сентября. За два дня до того государь получилъ отъ фельдмаршала диспозицію для предстоявшаго штурма Варшавы; легко представить себъ, въ какомъ безпокойствъ провелъ Николай Павловичъ эти двое сутокъ въ ожиданіи ръшительнаго извъстія. Все русское общество въ Петербургъ и въ Москвъ находилось съ нъкотораго времени въ подобномъ же тревожномъ ожиданіи грядущихъ событій. Наконецъ, вождельный курьеръ прибылъ. Окружавшая Царское Село цъпь остановила Суворова. Государь самъ къ нему вывъхалъ и привезъ его, торжествуя, во дворецъ.

«Какъ всегда, первымъ движеніемъ великаго нашего монарха было возблагодарить Бога. Въ нѣсколько минутъ дворецъ наполнился людьми, и всѣ были внѣ себя отъ радости»,—пишетъ Бенкендорфъ.

По словамъ государя, «восторгъ Петербурга описать нельзя, только что съ ума не сходять, что будетъ въ Москвѣ».

Императоръ Николай осчастливилъ своего побѣдоноснаго фельдмаршала слѣдующими милостивыми строками:

«Слава и благодареніе всемогущему и всемилосердному Богу! Слава тебѣ, мой старый отецъ командиръ, слава геройской нашей армін! Какъ мнѣ выразить тебѣ то чувство безпокойства, которое вселило во мнѣ письмо твое отъ 24-го числа, все, что происходило во мнѣ тѣ три безконечные дни, въ которые между страха и надежды ожидалъ роковой вѣсти, и наконецъ то счастье, то неизъяснимое чувство, съ коимъ обнялъ я твоего вѣстника.

«Ты съ помощью Бога всемилосерднаго поднялъ вновь блескъ и славу нашего оружія, ты наказалъ вѣроломныхъ измѣнниковъ, ты отомстилъ за Россію, ты покорилъ Варшаву — отнынѣ ты свѣтлѣйшій князь Варшавскій! Пусть потомство вспоминаетъ, что съ твоимъ именемъ неразлучна была честь и слава россійскаго воинства, а имя твое да сохранитъ каждому память дня, вновь прославившаго имя русское. Вотъ искренное изреченіе благодарнаго сердца твоего государя, твоего друга, твоего стараго подчиненнаго. Ахъ! зачѣмъ я не летѣлъ за тобой попрежнему въ рядахъ тѣхъ, кои мстили за честь Россіи; больно носить мундиръ и въ таковые дни быть приковану къ столу, подобно мнѣ, несчастному» 452.

Паденіе Варшавы не положило сразу конецъ кровопролитію въ Польшъ. Война продолжалась еще нъкоторое время, но не долго.

Ромарино съ 14.000 человѣкъ при 42 орудіяхъ перешелъ въ Галицію и 5-го (17-го) сентября сдался австрійцамъ; вмѣстѣ съ нимъ удалился изъ Польши князь Адамъ Чарторижскій, который, предуга-

дывая печальную судьбу, ожидавшую его въ Россіи, воспользовался случаемъ безпрепятственно выйти изъ сферы русскаго вліянія <sup>453</sup>.

Занятіе генераломъ Ридигеромъ вольнаго города Кракова побудило Ружицкаго также искать спасенія на австрійской территоріи. Главныя силы польской арміи, удалившіяся къ Модлину, кончили тѣмъ, что 23-го сентября (5-го октября) подъ начальствомъ новаго главнокомандующаго Рыбинскаго перешли въ Пруссію въ числѣ 21.000 человѣкъ при 95 орудіяхъ. При польскихъ войскахъ, удалившихся изъ Варшавы, находилось и новое мятежное правительство, съ Бонавентурой Немоевскимъ во главъ. Модлинъ съ 6.000-мъ гаринзономъ сдался 26-го сентября (8-го октября), а въ заключение Замостье съ 4.000-мъ гарнизономъ 9-го (21-го) октября 1831 года. Польскій мятежъ кончился; но для Россіи вождельный миръ сопровождался новымъ зломъ: въ Европъ появилась польская эмиграція. Десятки тысячь человікь разсівнись по всему міру, утративъ отечество; интересы ихъ и испытанныя невзгоды требовали выставлять себя и Польшу жертвами тиранства и гоненій; они понесли свою ненависть и воиль противъ Россіи въ Парижъ, Лондонъ, Бельгію и Америку. Образовавшейся тогда эмиграціи обязаны мы были съ 1831 года враждебнымъ настроеніемъ общественнаго мижнія въ Западной Европѣ къ русскому правительству, выражавшимся при каждомъ удобномъ случав п словомъ и двломъ.

Въ Петербургѣ побѣдоносное окончаніе польско-русской войны отпраздновали 6-го (18-го) октября торжественнымъ парадомъ и молебствіемъ на Марсовомъ полѣ.

«Помолившись сегодня утромъ Богу и воздавъ Ему за благодѣянія Его,— писалъ государь князю Варшавскому, — обращаюсь вторично къ тебѣ, мой любезный Иванъ Өедоровичъ, какъ виновнику согодняшняго торжества, именемъ моимъ и отъ лица благодарнаго отечества: спасибо, отъ глубины души спасибо! Смотръ и вся церемонія были прекрасны; войска было 19.000 при 84 орудіяхъ, погода прекрасная и видъ чрезвычайный». Вмѣстѣ съ тѣмъ императоръ Николай обрадовалъ князя Варшавскаго новою милостью: сынъ фельдмаршала удостоился производства въ прапорщики. «Поздравляю тебя съ прапорщикомъ имени твоего полка, княземъ Өедоромъ Варшавскимъ; желаю, чтобъ онъ шелъ по стопамъ отца и былъ достойный ему во всемъ наслѣдникъ».

Глубоко растроганный неожиданною царскою милостію фельдмаршаль отвѣчаль государю:

«Еще одна милость изліяна вашимъ императорскимъ величествомъ на меня пожалованіемъ моего сына въ офицеры. Увеличенныя благодѣянія ваши налагаютъ на меня обязанность приложить стараніе заслужить оныя, но вашимъ милостямъ нѣтъ конца, и силы мои къ службѣ вашей, государь, у ногъ вашихъ, чтобы заслужить оныя» 454.

# на побъды русскихъ

## въ Польшъ.

Возмниль Ляхъ буйный, вероломный Измъной Россовъ устращить: Скрывая въ сердцъ духъ къ нимъ злобный, Мечталь, ихъ кровью мечь острить. Но кто сражаль сыновь Беллоны? Кто Россовъ удержаль полеть! Что нъпъ ихъ мужеству препоны, Тому свидъщель цълый свъщь. И въ поль, и въ окопахъ, равныхъ Себъ не встрышиль храбрый Россы! Съ времянъ непамяшныхъ и давныхъ, Среди побъдъ, гиганить возросъ. Когда сыны Героевъ — Славы, Къмъ, гдъ они побъждены? Основы Росскія Державы Мечами ихъ ушверждены.

И ежели ихъ силы рашны,
Могла судьба остановить,
Умѣли груди ихъ булатны
Гранитны стѣны проломить.
И Сену и Дунай смирили,
И Альпы и Кавказъ прешли;
Являлись гдѣ, — все покорили,
И въ храмъ безсмертія вошли.

Д. Рунигъ.



С. Петербургъ.43 Сентября 1831.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

18 Сентября 1831. Ценсоръ В. Селиеновъ.

# на побъды КНЯЗЯ ВАРШАВСКАГО.

Оть Эривана до Варшавы
Побъдь твоихъ промчался слухъ,
И что потомки Росской славы.
Сь тобой, явили предковъ духъ!
Не лавры ихъ, сей слухъ докажетъ,
Побъды, храбрость, ихъ удъль:
И штурмъ Варшавскій лишь покажеть,
Что мужеству ихъ — смерть предъль.

Д. Рунигь.



С. Петербургъ13 Сентября 1831.

# къпортрету КНЯЗЯ ВАРШАВСКАГО

### ГРАФА

## ПАСКЕВИЧА - ЭРИВАНСКАГО.

-----

Гитздо предательства, измины,
Онъ въ основаньи разгромиль;
Чтожь въ духи Русскихъ нить премины,
Варшавскимъ штурмомъ подтвердиль!

Д. Рунигъ.



С. Петербургъ6 Сентября 1831.



Посѣщеніе императоромъ Николаемъ генералъ-адъютанта Сухозанета, потерявшаго ногу при штурмѣ Варшавы въ 1831 году.

(Съ литографіи Корна).

На это письмо императоръ Николай отвѣчалъ безцѣнными для фельдмаршала строками, ярко освѣщающими отношенія, окончательно установившіяся, послѣ взятія Варшавы, между государемъ и его другомъ, отцомъ-командиромъ.

«Я радуюсь,—писалъ государь,—ежели назначениемъ сына могъ тебѣ принести удовольствіе; но знай, что и твои заслуги выше моихъ наградъ, ежели мнѣ по моимъ чувствамъ судить. Наружные знаки милостей для людей; но то сердечное чувство благодарности, которое въ моемъ сердцѣ, оно для твоей души, которая мою понимаетъ; стало, ежели ты вѣришь моей благодарности, моей искренней любви, дружбѣ и довѣренности, то я доволенъ» 455.

Въ день петербургскаго мирнаго торжества обнародованъ былъ манифестъ, въ которомъ объявлялось, что возженная измѣной война прекратплась; вмѣстѣ съ тѣмъ государь коснулся въ немъ и будущей своей политической программы по отношенію къ побѣжденной Польшѣ.

«Россіяне! съ помощію Небеснаго Промысла мы довершимъ начатое нашими храбрыми войсками,—читаемъ мы въ заключительныхъ словахъ манифеста.—Время и попеченія наши истребятъ сѣмена несогласій, столь долго волновавшихъ два соплеменные народа. Въ возвращенныхъ Россіи подданныхъ нашихъ царства Польскаго вы также будете видѣтъ лишь членовъ единаго съ вами великаго семейства. Не грозою мщенія, а примѣромъ вѣрности, великодушія, забвенія обидъ, вы будете способствовать успѣху предначертанныхъ нами мѣръ, тѣснѣйшему, твердому соединенію сего края съ прочими областями имперіи, и сей государственный неразрывный союзъ къ утѣшенію нашему, ко славѣ Россіи, да будеть всегда охраняемъ и поддерживаемъ чувствомъ любви къ одному монарху, однихъ нераздѣльныхъ потребностей и пользъ и общаго никакимъ раздоромъ не возмущаемаго счастія» 456.

На молебствіе 6-го октября были также приглашены представители дпиломатическаго корпуса. Французскій полномочный министръ, баронъ Бургоэнь, въ бесёдё съ однимь изъ самыхъ приближенныхъ къ императору Николаю людей сказалъ: «Что скажетъ Франція, если въ моемъ лицѣ ея цвѣта появятся на предстоящемъ торжествѣ? Я не въ правѣ поступать такъ, и сердце мое возмущается при этой мысли». Послѣ приведенныхъ здѣсь словъ французскаго дипломата неудивительно, что онъ не присутствовалъ на молебствіи, чѣмъ очень опечалилъ государя, осыпавшаго его нѣкогда знаками своего вниманія.

Въ Варшавѣ молебствіе и парадъ по случаю окончанія польской войны происходили 4-го (16-го) октября. Торжество имѣло мѣсто на равнинѣ между Іерусалимскою и Вольскою заставами; парадомъ командовалъ великій князь Михаилъ Павловичъ. По окончаніи молебствія его



Въѣздъ императора Николая въ Москву во время холоры 1831 года.

(Съ гравюры того времени).

высочество неожиданно, приказавъ войскамъ взять на караулъ, отдалъ честь князю Варшавскому и, подъвхавъ къ фельдмаршалу, опустилъ шпагу предъ представителемъ русской военной славы. Шумное и долго неумолкавшее «ура» раздалось въ рядахъ войска. «Въ минуту этого піитическаго состоянія каждаго изъ находившихся на парадѣ всѣ были поражены новымъ зрѣлищемъ,—пишетъ очевидецъ этого торжества,—фельдмаршалу угодно было приказать войскамъ взять на караулъ, чтобъ отблагодарить его высочество, и только что его свѣтлость, подъвхавъ къ его высочеству, снялъ шляпу, безъ всякаго предварительнаго приказанія вновь разлилось по войску «ура» — безпрерывное, безконечное; восторгъ былъ всеобщій» 457.

За границею изв'єстіе о взятіи Варшавы, какъ и сл'єдовало ожидать, не было принято сочувственно. «Въ Парижѣ бѣсились нѣсколько дней сряду,—писалъ императоръ Николай,—и насъ ругали до крайности; но все это очень хорошо, ибо доказываетъ ясно, что они заодно стояли, и что сей ударъ, раг contre-coup, имъ отдался сильно. Въ Англіи напротивъ приняли сіе, какъ должно и благородно» 458.

Государь остался также недоволенъ австрійскимъ правительствомъ, когда, между прочимъ, явились затрудненія при выдачѣ нижнихъ чиновъ корпуса Ромарино. Объ этомъ свидѣтельствуютъ слѣдующія строки письма императора Николая къ князю Варшавскому: «Затѣи австрійцевъ подлы и двуличность гнусна, но не время съ ними ссориться, а ты весьма умно и хорошо поступилъ, велѣвъ объявить нижнимъ чинамъ, что могутъ возвратиться; оно не только не противно, но даже совершенно согласно съ моими намѣреніями, тебѣ извѣстными. Поведеніе нашихъ сосѣдей тѣмъ неблагоразумнѣе, что не даетъ имъ права въ тяжелое для нихъ время просить нашей помощи; и я вѣрно не пролью капли драгоцѣнной русской крови за ихъ дѣло, ежели они произвольно нарушать станутъ трактаты, а для насъ однихъ считать ихъ будутъ святыми. Предвижу имъ всѣмъ плохой конецъ съ подобной политикой. Тѣмъ нужнѣе намъ скорѣе кончить и упрочить наше дѣло» 459.

Основной взглядъ императора Николая на польскія дёла, выработавшійся послё братоубійственной войны 1831 года и опредѣлившій собою послёдующую судьбу Польши, выразился въ слёдующихъ словахъ, сказанныхъ государемъ въ разговорѣ съ барономъ Бургоэномъ:

«Да, я знаю, Европа несправедлива въ отношеніи меня. Обоихъ насъ, моего брата Александра и меня, подвергаютъ отвътственности за то, чего мы оба не дѣлали. Не намъ принадлежитъ мысль о раздѣлѣ Польши: это событіе уже стоило Европѣ многихъ хлопотъ, пролило много крови и можетъ пролить еще; но не насъ слѣдуетъ упрекать въ томъ. Мы должны были принять дѣла такими, какими ихъ передали намъ. Я имѣю обязанности, какъ императоръ россійскій. Я долженъ



Императоръ Николай въ санякъ на набережной Невы. (Оъ рисунка Тимма, сдъзаннаго съ картины Сверчкова).

остерегаться повторенія тёхъ ошибокъ, которыя породили нынёшнюю кровопролитную войну. Между поляками и мною можетъ существовать лишь полнтишая недовтрчивость (méfiance absolue). Привожу доказательства: покойный брать мой осыпаль благод вніями королевство Польское, а я свято уважаль все, имъ сдёланное. Что была Польша, когда Наполеонъ и французы пришли туда въ 1807 году? Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здёсь превосходные пути сообщенія, вырыли каналы въ главныхъ направленіяхъ. Промышленности не существовало въ этой странѣ; мы основали суконныя фабрики, развили разработку жельзной руды, учредили заводы для ископаемыхъ произведеній, которыми изобилуетъ страна, дали обширное развитіе этой важной отрасли народнаго богатства. Я расширилъ и украсилъ столицу; существенное преимущество, данное мною польской промышленности для сбыта ея новыхъ продуктовъ, возбудило даже зависть въ моихъ другихъ подданныхъ. Я открылъ подданнымъ королевства рынки имперіи; они могли отправлять свои произведенія далеко, до крайнихъ азіатскихъ преділовъ Россіи. Русская торговля высказалась даже по этому поводу, что всь новыя льготы дарованы были моимъ младшимъ сыновьямъ въ ущербъ старшихъ сыновей. Вы отвътите, что это только матеріальныя благодівнія, и что въ сердцахъ таятся другія чувства, кромі стремленій къ выгодамъ. Очень хорошо! Посмотримъ, не сдёлали ли мы, мой брать и я, всего возможнаго, чтобы польстить душевнымъ чувствамъ, воспоминаніямъ объ отечествъ, о національности и даже либеральному чувству. Императоръ Александръ возстановилъ названіе королевства Польскаго, на что не рѣшался даже Наполеонъ. Братъ мой оставилъ за поляками народное обучение на ихъ національномъ языкъ, ихъ кокарду, ихъ прежніе королевскіе ордена, Бѣлаго Орла, святого Станислава и даже тотъ военный орденъ, который они носили въ память войнъ, веденныхъ съ вами и противъ насъ. Они имъли армію, совершенно отдёльную отъ нашей, одётую въ національные цвёта. Мы надълнли ихъ оружейными заводами и пушечными литейнями. Мы дали имъ не только то, что удовлетворяетъ всв интересы, но и что льститъ страстямъ законной гордости: они нисколько не оцфиили всфхъ этихъ благод вній. Оставить имъ все, что было даровано, значило бы не признать опыта. Мои-то дары они и обратили противъ своего благодътеля. Прекрасная армія, такъ хорошо обученная братомъ моимъ Константиномъ, снабженная вдоволь всёми необходимыми предметами, вся эта армія возстала; литейни, оружейные заводы, арсеналы, мною же столь щедро наполненные, послужили ей для того, чтобы воевать со мною. Я въ правѣ принять предосторожности, чтобы предупредить повторение случившагося. Углубимся, какъ говорятъ, въ самую суть вопроса. Что такое поляки? Народъ, разбросанный по обширной терри-

торіи, которая принадлежить тремъ различнымъ державамъ. Развъ я въ правѣ вернуться къ раздѣлу, такъ давно исполненному тремя различными державами? Всъ сторонники поляковъ разглагольствують объ этомъ надосугъ. Они забываютъ, что я россійскій императоръ, что я долженъ принимать во вниманіе не только выгоды, но и страсти моихъ русскихъ подданныхъ и сочувствовать ихъ страстямъ въ томъ, что онѣ имьть въ себъ справедливаго. Гдъ же я возьму составныя начала Польши, возстановляемой въ воображений? Имфютъ ли въ виду раздѣлъ 1792 года, или мечтають о возстановленіи всей Польши, какъ она существовала до перваго раздѣла? Но вѣдь ни Австрія, ни Пруссія, ни мои русскіе подданные не позволили бы мн этого. Вы видите, что н тъ возможности вернуться къ прошедшему. Могу утверждать съ полною искренностью, мы осыпали поляковъ всякаго рода благод вніями; могу сказать ихъ самымъ восторженнымъ сторонникамъ: найдите мнъ, въ какое угодно время, подъ русскимъ ли владычествомъ, въ эпоху ли герцогства Варшавскаго, въ пору ли буйнаго избирательнаго королевскаго правленія, Польшу, болже богатую, лучше устроенную, съ болже превосходною арміей, съ болъе цвътущими финансами, съ болъе развитою промышленностію передъ Польшею въ царствованіе императора Александра и мое. Поляки не оценили всёхъ этихъ преимуществъ; дов'єріе навсегда разрушено между ими и мною. (La confiance est à jamais détruite entre eux et moi)».

Всѣ доводы императора Николая не поколебали, однако, убѣжденій барона Бургоэна, который продолжаль настаивать на необходимости возстановить въ Польшѣ, хотя отчасти, тотъ порядокъ вещей, который существоваль до мятежа, находя, что поляковъ скорѣе можно образумить милосердіемъ, нежели строгостію. Государь возразиль, въ свою очередь, дипломату, что никогда не позволить себѣ этого (је m'en garderai bien). Впрочемъ, въ семъ роковомъ вопросѣ баронъ Бургоэнъ былъ не одинокимъ проповѣдникомъ политики милосердія и всепрощенія. Парротъ, опальный другъ императора Александра, также заступился за поляковъ и писалъ въ 1831 году его преемнику:

«Прежде чѣмъ написать вамъ эти строки, я палъ ницъ передъ Вожествомъ. Я просилъ его очистить мое сердце отъ всякой слабости, а мой умъ— отъ всякаго предубѣжденія. Я умолялъ Его осѣнить меня, чтобы подать вамъ совѣтъ. Почтите, государь, эту мольбу безкорыстнаго старца, который имѣетъ въ виду лишь васъ, ваши истинные интересы, вашу славу. Я вопрошалъ свое сердце, соразмѣрялъ настоящее и будущее, и вся моя душа взываетъ къ вамъ: милосердіе! милосердіе! Конфисковать имѣнія мятежниковъ— это значитъ обогащаться гнуснымъ способомъ. Желать отомстить русскую пролившуюся кровь—заблужденіе. Казня живыхъ, нельзя воскресить мертвыхъ. Месть—проявленіе страстей. Про-

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

щать—это сѣять братство среди людей, предотвратить месть въ какой либо критическій моменть. А кто поручится вамь, государь, что критическій моменть не паступить для васъ? или для вашего дорогого сына? Развѣ у васъ, государь, нѣтъ какого либо грѣха, который нужно было бы искупить? И вотъ милосердіе въ отношеніи Польши искупить ихъ всѣ» 450.

Наконецъ, независимо отъ краснорѣчивыхъ изліяній неисправимаго александровскаго идеалиста, даже среди русскаго общества, несмотря на патріотическія увлеченія минуты, раздавались голоса въ пользу примирительной политики. Князь П. А. Вяземскій въ одномь изъ своихъ писемъ пишетъ: «Что дѣлается въ Петербургѣ послѣ взятія Варшавы? Именемъ Бога (если Онъ есть) и человѣчности (если она есть) умоляю васъ, распространяйте чувства прощенія, великодушія и состраданія. Миръ жертвамъ! Право сильнаго восторжествовало. Такимъ образомъ, Провидѣніе удовлетворено. Да будетъ Оно прославлено, равно какъ и тѣ, кому сіе надлежитъ; но не будемъ подражать дикарямъ, съ пѣснями пляшущимъ вокругъ костровъ, на которые положены ихъ плѣнники. Будемъ снова европейцами» 461.

Тѣмъ не менѣе идеи строгости и возмездія одержали верхъ. Императоръ остался вѣренъ мысли, высказанной имъ еще до усмиренія польскаго мятежа, что «если вопросъ рѣшится оружіемъ, тогда между нами будетъ лишь полнѣйшее недовѣріе (la méfiance la plus absolue)».

V.

Государь, раздѣлившій съ Москвою въ 1830 году холерное бѣдствіе, пожелалъ теперь побывать снова въ своей древней столицѣ, когда послѣ усмиренія польскаго мятежа воцарились опять въ землѣ Русской миръ п спокойствіе. 11-го (23-го) октября императоръ Николай прибылъ въ Москву; черезъ три дня пріѣхала туда императрица Александра Өеодоровна, а 28-го октября (9-го ноября) — наслѣдникъ цесаревичъ.

«Ты удивишься, любезный Иванъ Өедоровичь, когда узнаешь мой внезапный отъёздъ съ женой сюда; но я считалъ его полезнымъ для того, чтобъ удостовёриться самому о духё Москвы и дать оному нужное мнё направленіе», писалъ императоръ Николай князю Варшавскому 15-го (27-го) октября 1831 года. По пріёздё же въ Москву государь писалъ: «Сказать восторгъ жителей Москвы невозможно, надо самому это видёть; день былъ прелестный, и народу было столько, что сверху страшно было смотрёть. Замёчательно, что ключи Модлина ко мнё доставлены наканунё молебствія; ключи Замостья здёсь — наканунё

### **БИЛЕТЪ**

Оптъ Начальника Вышневолоцкаго Карантина.

Объявищель сего Seйствитемьного Стемпекали Со\_ Вътими Буткови дворовом вемвляст Петро Карева въ Вышневолоцкомъ Карантинъ выдержалъ опредъленной 14-ти дневный терминъ и выпущенъ изъ Карантина 292числа Гембира мъсяца 18312 года въ благополучномъ состояніи.

Генераль-Маіорь Wadonoble 2



же молебствія. Великъ Богъ русскій, десница Его видна вездѣ и во всемъ, Онъ любитъ Россію» <sup>462</sup>.

Генералъ - адъютантъ Бенкендорфъ пишетъ по поводу пребыванія государя въ Москвѣ, что площадь передъ дворцомъ съ утра до ночи кипѣла народомъ, надѣявшимся увидѣть кого нибудь изъ членовъ импера-



Императрица Александра <del>Феодоровна.</del> (Съ литографіи Гольдбаха, сдѣланной съ портрета Разумихина).

торской фамиліи въ окошко. «При ихъ выёздахъ толпа бѣжала имъ навстрѣчу и сопровождала радостными криками ихъ экипажи. Государь, посѣщая съ обычною своею дѣятельностью общественныя заведенія, работалъ между тѣмъ неусыпно надъ преобразованіемъ управленія царства Польскаго и надъ сліяніемъ западныхъ нашихъ губерній, въ от-

ношеніи къ ихъ законамъ и обычаямъ, съ великороссійскими. Дано было новое направленіе Виленскому университету и другимъ мѣстнымъ училищамъ введеніемъ въ нихъ преподаванія русскаго языка, какъ основы всего ученія. Бездомное и вѣчно безпокойное сословіе шляхты было отдѣлено въ правахъ и привилегіяхъ своихъ отъ истиннаго дворянства и обращено въ нѣчто среднее между помѣщикомъ и землевладѣльцемъ. Наконецъ, присутственныя мѣста и должностныя лица, вмѣсто прежнихъ польскихъ своихъ названій, получили тѣ же, какъ и въ Россіи. Въ это пребываніе двора въ Москвѣ привезли туда всѣ знамена и штандарты бывшей польской арміи, и государь приказалъ поставить ихъ въ Оружейную палату, въ числѣ трофеевъ, скопленныхъ тутъ вѣками 463. Тамъ же, на полу, у подножья императора Александра, была положена и хартія, нѣкогда имъ пожалованная царству Польскому» 464.

По этому поводу императорь Николай писаль князю Варшавскому изъ Москвы: «Спасибо за charte constitutionnelle и за знамена; все здѣсь храниться будеть въ Оружейной палатѣ, какъ памятникъ великодушія нашего Александра І-го и польской благодарности, равно какъ твоей славы и храбраго нашего войска» 465.

Затѣмъ въ позднѣйшемъ письмѣ къ фельдмаршалу государь посвятилъ тому же предмету еще нѣсколько строкъ: «Я получилъ ковчегъ съ покойницей конституціей, за которую благодарю весьма; она изволитъ покоиться здѣсь въ Оружейной палатѣ» 466.

Относительно генераловъ бывшей польской арміи императоръ Николай распорядился не очень милостиво.

Сначала казалось, что правительство откажется отъ респрессивныхъ мъръ относительно генераловъ мятежной арміи. Дъйствительно, 10-го (22-го) сентября, графъ Чернышевъ писалъ князю Варшавскому, что государь повелѣваеть, чтобы всѣ польскіе генералы, пользовавшіеся этимъ званіемъ въ арміи до революціи, отправлены были въ Москву и тамъ ожидали бы полученія дальнёйшихъ приказаній его величества. Чернышевъ прибавилъ, что государь не желаетъ, чтобы господа эти, направляясь въ Москву, были арестованы, но только сопровождаемы (elle désire que ces messieurs se dirigent sur Moscou sans être arrêtés, mais accompagnés); напротивъ того, писалъ Чернышевъ, государь желаетъ, чтобы генералы эти знали, что, требуя ихъ въ Москву, онъ не намфревается принять противъ нихъ карательныя мфры; они должны остаться въ Москвѣ, пока Польша не будетъ вновь организована, и тогда, какъ полагалъ Чернышевъ, государь намеревается ихъ видеть и дозволить имъ возвратиться (il ne faut pas qu'ils croient que l'empereur a l'intention de sévir contre eux, ou qu'il leur arrive autre chose que de séjourner à Moscou jusqu'à ce que la Pologne se réorganise).

Но вскорѣ снисходительное настроеніе государя измѣнилось, и уже 1-го (13-го) октября государь писалъ князю Варшавскому изъ Царскаго Села: «Польскихъ генераловъ ни въ какомъ случаѣ я не полагалъ оставить въ Москвѣ, но разошлю врозь по губернскимъ городамъ и подалѣе». Затѣмъ, по пріѣздѣ въ Москву, государь писалъ въ разное время: «Польскіе генералы валятъ сюда ежедневно и спроваживаются не медля въ Ярославль и Вологду». «Подвозъ поляковъ съ недѣлю какъ пріостановился было, какъ вдругъ сегодня привезены трое, въ томъ числѣ и его милость Крюковецкій. Какъ имъ будетъ весело любоваться другъ на друга! Я ихъ прибралъ по мастямъ, такъ что всѣ наслѣдники главнокомандованія обрѣтаться будутъ въ Ярославлѣ, а прочая вся сволочь въ Вологдѣ» 467.

Разрѣшеніе возвратиться въ Польшу дано было весьма немногимъ избраннымъ лицамъ, сумѣвшимъ внушить къ себѣ довѣріе правительства.

Императоръ Николай воспользовался своимъ пребываніемъ въ Москвъ, чтобы съёздить въ Ярославль. Въ этой поёздке сопровождаль государя генераль-адъютанть Бенкендорфь, который въ своихъ запискахъ сообщаеть: «На пути въ Ярославль мы ночью посътили Троицко-Сергіевскую лавру. Архимандрить съ братіею встрётили насъ у святыхъ вороть съ зажженными свъчами. Несмотря на 12 градусовъ мороза, государь пошелъ съ непокрытою головою черезъ дворъ и коридоры въ ту древнюю и великоленно украшенную церковь, где некогда, въ польскую осаду, иноки, ослабленные трудами защиты, голодомъ и ранами, собрались въ ожиданіи конечнаго штурма и неминуемой смерти для причащенія въ последній разъ св. тайнъ, а вместо того последовало неожиданное отступленіе непріятеля. Воспоминанія этой сцены, древность зданія, посвященнаго молитвъ, окружавшій насъ мракъ, разстиваемый лишь св'ятомъ св'ячей, едва достаточнымъ, чтобы видъть золото и драгоцанные камни на иконахъ, — все это вмъстъ произвело во мнъ глубокое и благоговъйное умиленіе. Монахи проводили государя обратно до его саней, и, повхавъ далве, мы около объда прибыли въ Ростовъ, гдв все народонаселеніе высыпало передъ соборомъ. Помолившись въ немъ, государь остановился въ отведенномъ для него домѣ одного изъ значительнѣйшихъ мъстныхъ кунцовъ, отъ котораго послъ разспросовъ о торговлъ этого города приняль и объдъ, поданный съ привычнымъ русскимъ хлѣбосольствомъ. Вечеромъ мы пріѣхали въ Ярославль, коего улицы были усвяны народомъ и дома ярко освещены. Общій восторгъ выразился зд'ясь еще явственние, чимъ въ Москви. Государь уже давно находился въ своихъ комнатахъ, а крики все не умолкали, возобновляясь иногда съ большею еще силою. Пришлось наконецъ выслать сказать, что государь усталъ отъ дороги и хочетъ спать; только тогда толна

разошлась, но съ ранняго утра она снова уже стояла подъ его окнами. Государь посътиль соборь и общественныя заведенія, въ томъ числь и Демидовскій лицей, этоть благородный памятникъ щедрости русскаго вельможи. Украшеніе города, нивеллировка волжской набережной, фабрики шелковыхъ и льняныхъ издёлій и прекрасный Спасскій монастырь обратили на себя его особенное вниманіе. Дворянство дало для него баль въ своемъ общественномъ домъ, въ которомъ помъщается приказъ общественнаго призр'внія и училище для неимущихъ д'єтей обоего пола. Осмотрѣвъ все и отдавъ соотвѣтственныя нуждамъ и потребностямъ приказанія, государь возвратился въ Москву, гдф пробыль до 25-го ноября (7-го декабря). Большіе концерты въ дворянскомъ собраніи и вечера у императрицы и у военнаго генераль-губернатора дали высшей публикъ возможность насладиться высочайшимъ лицезръніемъ, и ихъ величества восхитили всъхъ своимъ благодушіемъ и свойственною имъ привътливостью, передъ которой исчезали принужденность этикета и различіе сана».

Пребываніе государя въ Москвѣ ознаменовалось встрѣчею съ Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ. Она не прошла безслѣдно.

Императоръ Николай, какъ уже выше упомянуто, питалъ глубокое, можно сказать, непреодолимое недовъріе и нерасположеніе къ бывшему проконсулу Грузіи; эти чувства продолжали существовать и въ 1831 году, котя со времени невольной отставки Ермолова прошло уже болье четырехъ льтъ. Настроеніе государя вполнт отразилось въ перепискт его съ княземъ Варшавскимъ. 15-го (27-го) октября императоръ Николай писалъ отцу-командиру: «Здтвь нашелъ я Ермолова, онъ былъ у меня, ужасно постарълъ, растолсттль и обрюзгъ, и, какъ кажется, присмиртлъ. Полагаютъ, что ему хочется проситься вновь на службу, котя онъ мнт про сіе ничего не говорилъ; но казалось и мнт, что симъ кончится; ежели такъ, я не откажу, но не мнт его приглашатъ. Је connais mon homme». Нъсколькими днями позже, 24-го октября (5-го ноября), государъ продолжалъ: «Мое ожиданіе сбылось, сегодня Ермоловъ просилъ меня письмомъ принять паки въ службу! Вотъ до чего дожили, посмотримъ, что изъ сего будетъ; повидимому, присмиртлъ; не проведетъ дружокъ!» 468.

Къ этимъ неблагопріятнымъ отзывамъ императоръ Николай прибавиль 3-го (15-го) ноября слідующія строки: «Ермоловъ покуда скроменъ и тихъ, посмотримъ, что дальше будетъ, я за нимъ съ любопытствомъ слідую, и покуда еще не понимаю».

Вившнимъ образомъ государь и императрица Александра Өеодоровна обошлись съ Ермоловымъ въ Москвв чрезвычайно милостиво; при различныхъ встрвчахъ съ ветераномъ 1812 года Николай Павловичъ удостоивалъ его продолжительными разговорами 469. Всв глаза устремились на Ермолова. Всв чаяли его скорое возвышеніе, и, какъ пишетъ

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Погодинъ: «придворные паразиты посыпались къ нему съ визитами». Тъмъ не менъе ничего особеннаго или чрезвычайнаго не случилось, и назначеніе Ермолова на должность, соотвътствующую его способностямъ и опытности, все-таки не послъдовало. Императоръ Николай принялъ только Ермолова вновь на службу и назначилъ членомъ государственнаго совъта, вслъдствіе чего Алексъй Петровичъ долженъ былъ переселиться въ Петербургъ 470.

Денисъ Давыдовъ сообщаетъ въ своихъ запискахъ слѣдующія подробности относительно обстоятельствъ, обусловившихъ вторичное вступленіе на службу Ермолова. «Государь, ожидавшій, что Ермоловъ, облас-



Бунтъ въ Новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ въ 1831 году. (Съ картины того времени).

канный имъ, вступитъ снова въ службу, былъ крайне недоволенъ тѣмъ, что онъ даже не намекнулъ ему о подобномъ желаніи. Бенкендорфъ, посѣтивъ Ермолова, сказалъ ему по порученію государя слѣдующее: «его величеству весьма непріятно то, что вы, будучи столь милостиво приняты имъ, не изъявили до сего времени желанія поступить на службу», на что Ермоловъ отвѣчалъ: «государь властенъ приказать мнѣ это, но никакая сила не заставитъ меня служить вмѣстѣ съ Паскевичемъ». Это было передано, куда слѣдуетъ. Графъ А. Ө. Орловъ, посѣтивъ Ермолова въ то время, какъ онъ собирался въ подмосковную, объявилъ ему о волѣ государя, дабы онъ вступилъ вновь въ ряды войска. Онъ сказалъ ему, что государь даетъ ему слово, что его никогда не сведетъ съ фельд-

маршаломъ. Вынужденный написать въ этомъ смыслѣ письмо къ государю, Ермоловъ вскорѣ узналъ изъ приказа о принятіи своемъ въ службу» <sup>471</sup>.

Можетъ быть, нѣчто подобное дѣйствительно случилось и можетъ быть до нѣкоторой степени согласовано съ содержаніемъ писемъ императора Николая о Ермоловѣ къ князю Варшавскому.

Намъ остается еще упомянуть объ одномъ распоряженіи, сдёланномъ императоромъ Николаемъ въ Москвё въ 1831 году; оно касалось государственной уставной грамоты императора Александра I-го.

Когда вспыхнула революція въ Варшавѣ, поляки захватили множество секретныхъ бумагъ, принадлежавшихъ цесаревичу Константину Павловичу и Н. Н. Новосильцову. Въ числѣ послѣднихъ находилась также государственная уставная грамота, разработкою которой нѣкогда занимался Новосильцовъ. Польское революціонное правительство воспользовалось сдѣланной находкой для своихъ цѣлей и напечатало грамоту 18-го (30-го) іюля 1831 года въ Варшавѣ на русскомъ и французскомъ языкахъ съ прибавкою предисловія, написаннаго министромъ иностранныхъ дѣлъ Андреемъ Городискимъ (André Horodyski) 472. Когда русскія войска вступили въ Варшаву, государственная уставная грамота продавалась въ книжныхъ магазинахъ города; узнавъ объ этомъ, императоръ Николай написалъ князю Варшавскому, 14-го (26-го) сентября 1831 года, слѣдующія замѣчательныя строки:

«Чертковъ привезъ мнѣ экземпляръ проекта конституціи для Россіи, найденнаго у Новоспльцова въ бумагахъ; напечатаніе сей бумаги крайне непріятно; на 100 человѣкъ нашихъ молодыхъ офицеровъ 90 прочтутъ, не поймутъ или презрятъ, но 10 оставятъ въ памяти, обсудятъ — и главное не забудутъ. Это пуще всего меня безпокоитъ. Для того столь желательно мнѣ, какъ менѣе возможно, продержать гвардію въ Варшавѣ. Вели графу Витту стараться достать елико можно болѣе экземпляровъ сей книжки и уничтожить, а рукопись отыскать и прислать ко мнѣ, равно какъ и оригинальный актъ конституціи польской, который искать должно въ архивѣ сената.... Начальникамъ велѣть обращать самое бдительное вниманіе на сужденія офицеровъ и стараться и словами и собственнымъ примѣромъ доказывать, коликаго презрѣнія заслуживаютъ тѣ, кои подобнымъ оружіемъ намъ вредить хотятъ».

Князь Варшавскій отв'я тосударю, 26-го октября (7-го ноября) 1831 года:

«Генералъ графъ Виттъ, которому я во исполненіе высочайшей воли вашего императорскаго величества поручилъ сдѣлать разысканіе о такъ называемой русской конституціи, донося мнѣ, что изъ числа 2.000 экземпляровъ, въ Варшавѣ напечатанныхъ, взято революціоннымъ правительствомъ для раздачи всѣмъ министрамъ, членамъ революціоннаго пра-

вленія и депутатамъ сейма 150, отправлено помянутымъ правленіемъ къ главнокомандующему армією мятежниковъ для употребленія по его усмотрѣнію 150, распродано частнымъ лицамъ: до занятія нашими войсками Варшавы 102 и въ первые дни по занятіи сего города распродано 18,—доставилъ ко мнѣ рукопись сей книги на французскомъ и русскомъ языкахъ и 1.578 печатныхъ экземпляровъ, нами выкупленныхъ, кромѣ экземпляра, представленнаго вашему императорскому величеству, и экземпляра, врученнаго его императорскому высочеству государю великому князю Михаилу Павловичу. Поднося при семъ вашему императорскому величеству упомянутую рукопись, всеподданнѣйше доношу, что означенные 1.578 экземпляровъ отправлены мною въ двухъ запечатанныхъ печатью генерала графа Витта ящикахъ для представленія вашему императорскому величеству къ генералъ-адъютанту графу Чернышеву.

«Что же касается до экземпляровъ, взятыхъ революціоннымъ правительствомъ и распроданныхъ частнымъ лицамъ, то генералъ графъ Виттъ при всемъ усерднѣйшемъ стараніи не успѣлъ еще открыть, у кого оные находятся, и по сіе время никакого не оказалось повода, по коему бы можно было полагать, чтобы нѣкоторые изъ тѣхъ экземпляровъ были у гвардейскихъ офицеровъ».

Участь присланныхъ въ Москву ящиковъ съ уставною грамотою вскорѣ опредѣлилась. 23-го ноября (5-го декабря) генералъ-адъютантъ Адлербергъ сообщилъ московскому коменданту генералу Стаалю, что «государь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ въ присутствіи вашего превосходительства и моемъ сжечь 1.578 экземпляровъ одного сочиненія, распространеніе коего, по содержанію своему, не можетъ быть допущено. Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу ваше превосходительство назначить на сихъ же дняхъ время и мѣсто къ должному исполненію сей высочайшей воли».

Дальнъйшій ходъ дѣла виденъ изъ нижеслѣдующаго секретнаго всеподданнъйшаго рапорта, отъ 27-го ноября (9-го декабря) 1831 года:

«Во исполненіе высочайшаго вашего императорскаго величества повельнія доставленные отъ главнокомандующаго дъйствующею армією два запечатанныхъ ящика, сего числа, со встми находившимися въ оныхъ 1.578-ю экземплярами такъ называемой русской конституціи, на арсенальномъ дворт въ Кремлт сожжены. О чемъ счастіе имтемъ всеподданнтыйше донести вашему императорскому величеству.

- «Московскій коменданть генераль-майорь Стааль.
- «Генералъ-адъютантъ Адлербергъ»  $^{473}$ .

Императоръ Николай остался чрезвычайно доволенъ временемъ, проведеннымъ въ Москвѣ, отдохнувъ здѣсь отъ девятимѣсячнаго мученія, какъ выразился государь въ письмѣ къ князю Варшавскому,

прибавивъ, «которое Богъ прекратилъ черезъ твое лицо». Печальное извъстіе внезапно прервало пребываніе двора въ первопрестольной столицъ: 17-го (29-го) ноября княгиня Ловичъ скончалась въ Царскомъ Селѣ въ первую годовщину польской революціи. «Бъдная сестра княгиня Ловичъ кончила свою страдальческую жизнь» 474, писалъ государь князю Варшавскому. Подобно императрицъ Елисаветъ Алексъевнъ, княгиня не могла пережить своего супруга.

Государь вывхаль изъ Москвы 25-го ноября (7-го декабря) вмвств съ императрицею и проводилъ ее до ночлега въ Твери. Здвсь онъ свлъ въ открытыя, какъ всегда, въ его повздкахъ сани и провхалъ въ сопровождени генералъ-адъютанта Бенкендорфа, нигдв не останавливаясь, до Царскаго Села. По разсказу Бенкендорфа, «близъ Новгорода холодный проливной дождь пробилъ насъ до костей и остался нашимъ спутникомъ во всю ночь. Нужно было имвть крвпкое здоровье, чтобы остаться здоровымъ послв этой поливки. Но государь спвшилъ въ Царское Село для отданія послв дняго долга скончавшейся княгинв Ловичъ. Весь дворъ былъ тамъ собранъ, и твло ея предали землв въ тамошней римско-католической церкви, избранной ею самою для послв дняго своего обиталища».

Когда императоръ Николай возвратился въ Петербургъ, совершилась уже одна, не лишенная значенія, перемѣна въ личномъ составѣ высшей администраціи. Еще до московской поѣздки государь сообщилъ князю Меншикову, что графъ Закревскій просится въ отставку, и поручилъ ему спросить графа, кого онъ избралъ бы себѣ въ преемники по управленію министерствомъ. Вскорѣ, 19-го ноября (1-го декабря) 1831 года, дѣйствительно состоялось увольненіе графа Закревскаго въ отставку, въ которой Арсеній Андреевичъ пробылъ до 1848 года, когда, по личной просьбѣ государя, графъ снова вступилъ на служебное поприще. Управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ назначенъ былъ Дмитрій Николаевичъ Блудовъ; должность же финляндскаго генералъ-губернатора занялъ генералъ-адъютантъ князь Меншиковъ.

Въ чемъ же заключалась причина столь внезапнаго и неожиданнаго увольненія столь заслуженнаго государственнаго дѣятеля? Баронъ М. А. Корфъ въ своихъ запискахъ объясияетъ, что графъ Закревскій при назначеніи его министромъ внутреннихъ дѣлъ принесъ съ собою въ управленіе, несмотря на недостатокъ высшаго образованія, очень много усердія, добросовѣстности и правдивости и, сверхъ того, очень энергическій характеръ, доходившій въ незнаніи угодливости сильнымъ нерѣдко до строптивости. Возстановивъ противъ себя черезъ эту черту всѣхъ пользовавшихся властью, въ особенности предсѣдателя государственнаго совѣта и комитета министровъ графа Кочубея, графъ Арсеній Андреевичъ естественно не могъ долго удержаться на мѣстѣ. Начало его опалѣ по-

ложено было проектомъ закона о состояніяхъ, разсматривавшимся въ государственномъ совете въ 1830 году.

«Я не только, —разсказываль Закревскій барону Корфу, —сопротивлялся всёми силами этому, какъ онъ его называлъ, нелёпому проекту, но и осмълился даже въ совътъ, въ присутствии государя, собиравшагося тогда въ Варшаву, сказать, что первымъ условіемъ для изданія новаго закона считаю присутствіе его величества въ столицъ. Почему же?—спросилъ государь съ весьма раздраженнымъ видомъ. Потому, отв'вчалъ я, что невозможно предвидёть, какія посл'єдствія будеть имъть этотъ государственный переворотъ, и я, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ, не могу принять на себя отвѣтственности за сохраненіе народнаго спокойствія въ отсутствіе вашего величества. Прямого возраженія не послідовало, и хотя проекть быль отложень и потомь совстив взять назадь, однако съ тъхъ именно поръ государь видимо ко мив охолодель, а Кочубен, мужчины и женщины, во всёхъ поколеніяхъ и во всей ихъ родив, еще болве на меня озлобились, потому что проектъ, какъ вы знаете, былъ созданіемъ этой ватаги, вмёстё съ Сперанскимъ. Потомъ, при появленіи у насъ впервые холеры, государь командироваль меня внутрь Россіи, для мъстныхъ распоряженій, а позже назначиль главнымъ распорядителемъ по всёмъ мёрамъ противъ болъзни въ столицъ. Здъсь, увидясь со мною на другой день послъ несчастныхъ іюньскихъ происшествій на Сѣнной, онъ спросилъ: чему я приписываю народное волненіе?

- «— Единственно распоряженіямъ и злоупотребленіямъ полиціи.
- «— Это что значить?
- «— То, государь, что полиція силою забираеть и тащить въ холерныя больницы и больныхъ и здоровыхъ, а потомъ выпускаетъ только тѣхъ, которые откупятся.
- «— Что это за вздоръ!—закричалъ государь, видимо разги ванный.— Кокошкинъ, доволенъ ли ты своею полиціею?
- «— Доволенъ, государь,—отвѣчалъ оберъ-полицеймейстеръ, тутъ же находившійся.
  - «— Ну, и я совершенно тобою доволенъ!

«Съ этимъ словомъ государь отвернулся и ушелъ въ другую комнату. Тутъ я еще болѣе убѣдился, что мой часъ насталъ: такая очная ставка съ подчиненнымъ и такое предпочтеніе его передо мною ясно доказывали, что мнѣ уже не оставаться министромъ. Я хотѣлъ только докончить нѣкоторыя, особо мнѣ данныя, порученія, а потомъ откланяться. Между тѣмъ дѣло нѣсколько оттянулось отъ того, что государь велѣлъ мнѣ ѣхать въ Финляндію для наблюденія за расположеніемъ тамъ умовъ по случаю революціи въ Польшѣ. Я остался въ Финляндіи до извѣстія объ окончаніи польскаго мятежа и, воротясь въ концѣ октя-

бря 1831 года, въ самую минуту отъвзда государя изъ Петербурга, послалъ просьбу объ отставкъ, застигшую его еще въ Царскомъ Селъ. Отставка дана мнъ была тотчасъ же, безъ затрудненій, безъ объясненій и даже безъ личнаго свиданія».

Въ дополненіе къ этому разсказу слѣдуетъ еще замѣтить, что немилости, въ которую впаль тогда графъ Закревскій, наиболѣе способствовали слишкомъ крутыя мѣры, принятыя имъ во время объѣзда Россіи по случаю холерной эпидеміи; онѣ вызвали много неудовольствія и справедливыхъ жалобъ <sup>475</sup>.

Въ эту пору императора Николая не переставала занимать мысль о возможномъ вредномъ вліяніи польскаго общества на молодыхъ представителей нашей арміи среди покоренной ею страны. Тотчасъ послѣ занятія Варшавы государь не замедлилъ высказать фельдмаршалу, что онъ крайне опасается для офицеровъ, находящихся въ Польшѣ, «заразы нравственной», и писалъ 14-го (26-го) сентября изъ Царскаго Села, совѣтуя чаще мѣнять гарнизонъ въ Варшавѣ и обратить самое бдительное вниманіе на сношенія и поведеніе офицеровъ. Къ этому наставленію государь присовокупилъ: «заразы нравственной всего болѣе боюсь». Послѣднія слова были три раза подчеркнуты государемъ.

По прибытіи изъ Москвы, императоръ Николай въ своей перепискѣ снова возвратился къ этому жгучему вопросу и 10-го (22-го) декабря сообщилъ князю Варшавскому еще слѣдующія дополнительныя мысли:

«Все, что говоришь о спокойствіи края, мнѣ весьма пріятно 476; но прошу на сіе не полагаться и везд'я подтверждать быть осторожну. Я боюсь женщинъ; этотъ адскій народъ ими всегда дібіствоваль, и наша молодежь между ихъ соблазна и яда вольныхъ мыслей точно въ опасномъ положеніи; молю тебя, ради Бога смотри, что делается, и не принимается ли зараза у насъ. Въ семъ наблюдении нынъ состоитъ какъ твоя, такъ и всёхъ начальниковъ, самая первая, важная, священная обязанность. Надо вамъ сохранить Россіи в рную армію; въ долгой же стоянк в память прежней вражды скоро можеть исчезнуть и замениться чувствомъ соболезнованія, потомъ сожаленія и, наконецъ, желаніемъ подражанія. Сохрани насъ отъ того Богь! Но, повторяю, въ семъ вижу крайнюю опасность и неотступно прошу усугубить за симъ самое бдительное попеченіе, надзоръ и подтвержденіе всёмъ начальникамъ. Надо елико можно д'яйствовать оружіемъ презрінія и во всіхъ случаяхъ передъ нашими выставлять всю гнусность мятежническихъ правилъ и указать ужасныя онаго последствія для края и для всёхъ состояній. Пиши мнь, что ты по сему думаешь и замьчаешь. Но лучшій способъ избътать опасности есть удаляться отъ оной, то-есть выслать домой все, безъ чего обойтись можно».

На предостережение императора Николая князь Варшавскій отв'тчаль 18-го (30-го) декабря:

«Спокойствіе края до сихъ поръ, благодаря Бога, продолжается; ни одного важнаго происшествія не случилось; съ самаго начала я сколь возможно занялся, чтобы войска, а особливо офицеры не испортились въ Варшавѣ, и для того по вашему повелѣнію войска перемѣняются; солдаты стоять въ казармахъ. Гренадеры теперь смѣняются; офицеры сего корпуса весьма хорошо вели себя, сохраняя дисциплину и мало гдѣ знакомились. Я займусь, нельзя ли будетъ какими постановленіями предупредить дурныя знакомства; но сіе весьма трудно по деревнямъ исполнить; но я думаю, что на массу офицеровъ знакомства сін не сдёлають большого вліянія, но, можеть быть, нёсколько шалуновь и будуть въ ихъ мысляхъ. Я думаю, что сіе еще не такъ опасно, ибо до сихъ поръ почти половина нашей арміи стояла въ Польш'є; но, кром в 6-го корпуса, который быль составлень изъ поляковъ, всё другія войска весьма хорошо дрались, и не слышно было приверженности къ революціоннымъ мыслямъ; но еще предпишу всемъ начальникамъ обратить на сіе строгое вниманіе. Притомъ же я сколько прим'вчаю, что и самые поляки не весьма хорошо насъ принимаютъ; вмёсто того, я замёчаю нёкоторую въ нихъ гордость и удивленіе, что осм'єливаются съ ними строго обходиться и пренебрегать. Словомъ я не вижу, чтобы сей народъ былъ къ намъ весьма уклончивъ».

Въ отвътъ на приведенное нами письмо государь благодарилъ отцакомандира «за добрыя изв'єстія о кра'є», но прибавиль: «Весьма желаю, чтобы надежды твои насчеть сохраненія добраго духа въ войскахъ сбылись, но самая бдительная осторожность необходима. Для большаго разделенія офицеровъ варшавскаго гарнизона отъ жителей предлагаю тебъ размъстить ихъ предпочтительно, въ видъ казармъ, въ домахъ секвестрованныхъ, какъ, напримъръ, въ домъ Паца и Чарторижскаго; такимъ образомъ, всё будутъ вмёстё и подъ однимъ надзоромъ, и городу будеть тогда легче отъ квартированія. Гордость польская не пом'єшаеть имъ всячески стараться пробовать и портить образъ мыслей молодежи, въ чемъ женщины будутъ главнымъ орудіемъ, такъ какъ это всегда бывало. Удивленіе же ихъ, что строго съ ними обходятся, крайне мило и забавно... Прощай, любезный отецъ-командиръ, обнимаю тебя сердечно и поздравляю съ наступающимъ новымъ годомъ; да будетъ онъ миренъ и счастливъ для Россіи, которой нуженъ отдыхъ; но ежели присуждено быть иначе, да будеть же онъ случаемъ новой славы храбрымъ нашимъ героямъ, подъ предводительствомъ варшавскаго побъдителя. Да благословить тебя Богъ!» 477.

Закончился столь тревожный всякими событіями 1831-й годъ; для Россін наступило мирное восемнадцатильтіє, продолжавшееся безъ пере-

рыва до венгерской войны 1849 года. Чего не могло бы быть достигнуто для благосостоянія Россіи при столь благопріятной обстановкѣ! Но государь быль уже не тоть, какимъ онъ явился на престолѣ въ 1825 году; польская революція довершила пагубное вліяніе, оставленное въ умѣ Николая Павловича событіями 14-го декабря. Отнынѣ императоръ сталъ все болѣе и болѣе склоняться на сторону абсолютизма, погубившаго его отда и столь много повредившаго его брату въ общественномъ уваженіи. Направленіе, данное дальнѣйшимъ ходомъ царствованія императора Николая, привело принца Евгенія Виртембергскаго къ слѣдующимъ размышленіямъ:

«Я сказаль бы императору Николаю: испытай свое сердце, и ты увидишь, что оно благородно, доброжелательно и склонно ко всему великому; не обманывай самого себя насчеть собственныхь чувствъ. Протяни Европѣ братскую руку и не дѣлай ни для кого исключенія. Открой двери твоего государства просвѣщенію и торговлѣ! Ты самъ настолько великодушенъ, человѣколюбивъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ твердъ и рѣшителенъ, что тебѣ предначертано играть блестящую роль во главѣ могущественнѣйшаго государства. Тебѣ слѣдуетъ стать во главѣ всякаго добраго начинанія и презирать крикуновъ; но если ты не тиранъ, то не старайся же казаться имъ!» 478.

Этими строками заканчиваются воспоминанія принца Евгенія, сочувственныя отношенія котораго къ императору Николаю и къ Россіи не могли быть поколеблены, несмотря на всѣ невзгоды и несправедливости, испытанныя имъ въ разное время на служебномъ поприщѣ. Поэтому за отзывомъ принца слѣдуетъ признать значеніе безпристрастнаго историческаго приговора.











